





Просны берению N2 419 обращаться с имигой

Verlag and Buchhanding
Wiek Kultury

БИБЛІОТЕНА

« ВЪК НУЛЬТУРЫ »

paryon, & 25.



### Генералъ А. И. Деникинъ

## Очерки Русской Смуты

Томъ второй

### Борьба Генерала Корнилова

Августъ 1917 г. Апръль 1918 г.



J. POVOLOZKY & Cie, ÉDITEURS 13, rue Bonaparte, Paris (VIe)





## Очерки Русской Смуты



Denikin. Anton Ivanovich

Генералъ А. И. Деникинъ

# Очерки Русской Смуты

Томъ второй

4.9

Борьба Генерала Корнилова

Августъ 1917 г. Апръль 1818 г. (12 /9/8)

J. POVOLOZKY & Cie, ÉDITEURS 13, rue Bonaparte, Paris (VIe)



Copyright by J. Povolozky & Co.

Tous droits réservés

Перепечатка и переводъ воспрещаются

HRUS D 394 ny

572780 19.11.53

Типографія Зинабургъ и Ко. Berlin SW 68, Alte Jakobstr. 129 31 марта 1918 года русская граната, направленная рукою русскаго человѣка, сразила великаго русскаго патріота. Трупъ его сожгли, и прахъ разсѣяли по вѣтру.

За что? За то-ли, что въ дни великихъ потрясеній, когда недавніе рабы склонялись передъ новыми владыками, онь сказаль имъгордо и смѣло: уйдите, вы губите русскую землю.

За то-ли, что не щадя жизни, съ горстью войскъ, ему преданшыхъ, онъ началъ борьбу противъ стихійнаго безумія, охватившаго страну, и палъ поверженный, но не измѣнившій долгу передъ Родиной?

За то-ли, что крѣпко и мучительно любилъ онъ народъ, его предавшій, его распявшій?

Пройдутъ года, и къ высокому берегу Кубани потекутъ тысячи дюдей поклониться праху мученика и творца идеи возрожденія Россіи. Придутъ и его палачи.

И палачамъ онъ проститъ.

Но однимъ не проститъ никогда.

Когда Верховный главнокомандующій томился въ Быховской тюрьмъ въ ожиданіи шемякина суда, одинъ изъ разрушителей русской храмины сказалъ: «Корниловъ долженъ быть казненъ; но, когда это случится, приду на могилу, принесу цвъты и преклоню колъна передъ русскимъ патріотомъ».

Проклятье имъ — прелюбодъямъ слова и мысли! Прочь ихъ цвъты! Они оскверняютъ святую могилу.

Я обращаюсь къ тѣмъ, кто и при жизни Корнилова и послѣ смерти его отдавали ему цвѣты своей души и сердца, кто нѣкогда довѣрилъ ему свою судьбу и жизнь:

Средь страшных в бурь и боевъ кровавыхъ, останемся в фрыми его завътамъ. Ему же — въчная память!

Ръчь, произнесенная авторомъ въ Екатеринодаръ въ 1919 г.

Брюссель 1922 г.





#### ГЛАВА І.

#### Расхожденіе путей революціи. Неизбѣжность переворота.

Широкое обобщение слагаемых в силъ революции въ двъ равнодъйствующія — Временное правительство и Совъть — допустимо въ извъстной степени лишь въ отношеніи первыхъ мЪсяцевъ революціи. Въ дальнъйшемъ теченіи ея происходить рызкое разслоеніе вы средъ правящихъ и руководящихъ круговъ, и мъсяцы іюль и августъ дають уже картину многосторонней междуусобной борьбы. На верху эта борьба идетъ еще въ довольно отчетливыхъ границахъ, раздъляющихъ борющіяся стороны, но отраженіе ея въ массахъ являеть образъ полнаго смѣшенія понятій, неустойчивости политическихъ взглядовъ и хаоса въ мысляхъ, чувствахъ и движеніяхъ. Иногда только, въ дни серьезныхъ потрясеній происходить вновь дифференціація, и вокругь двухъ борющихся сторонь собираются самые разнородные и зачастую политически и соціально-враждебные другу другу элементы. Такъ было 3 іюля (возстаніе большевиковъ) и 27 августа (выступленіе Корнилова). Но тотчасъ-же по миновеніи остраго кризиса вибшнее единеніе, вызванное тактическими соображеніями, распадается, и пути вождей революціи расходятся.

Ръзкія грани прошли между тремя главенствующими учрежденіями: Временнымъ правительствомъ, Совътомъ (Центральный исполнительный комитетъ) и верховнымъ командованіемъ.

Въ результатъ длительнаго правительственнаго кризиса, вызваннаго событіями 3—5 іюля, разгромомъ на фронть и непримиримой позиціей, занятой либеральной демократіей, въ частности кадетской партіей, въ вопросъ объ образованіи власти т. Совътъ вынуждень быль освободить формально министровъ соціалистовъ отъ отвътственности передъ собою и предоставить право Керенскому единолично формировать правительство. Объединенные центральные комитеты постановленіемъ отъ 24 іюля обусловили поддержку со стороны совътовъ правительству соблюденіемъ имъ программы 8 іюля и оставляли за собою право отзывать министровъ соціалистовъ, въслучать уклоненія ихъ дъятельности отъ намъченныхъ программой демократическихъ задачъ. Но, тъмъ не менте, фактъ извъстной

<sup>\*)</sup> К. д.-ты требовали созданія власти, покоящейся "на общенаціо нальной почвъ" и представленной лицами, "не отвътственными ни передъкакими организаціями и комитетами".

эмансипаціи правительства отъ вліянія совѣтовъ, какъ результатъ растерянности и ослабленія руководящихъ органовъ революціонной демократіи въ іюльскіе дни, не подлежитъ сомнѣнію. Тѣмъ болѣе, что въ составъ 3-го правительства вошли соціалисты или мало вліятельные или, какъ Авксентьевъ (министръ внутреннихъ дѣлъ), Черновъ (министръ земледѣлія), Скобелевъ (министръ труда), не свѣдущіе въ дѣлахъ своего вѣдомства. Ф. Кокошкинъ въ московскомъ комитетѣ партіи к. д. говорилъ: «за мѣсяцъ нашей работы въ правительствѣ совершенно не было замѣтно вліянія на него Совдепа... Ни разу не упоминалось о рѣшеніяхъ Совдепа, постановленія правительства не примѣнялись къ нимъ»... И внѣшне взаимоотношенія измѣнились: министръ-предсѣдатель не то избѣгалъ, не то игнорировалъ Совѣтъ и Центральный комитетъ, не появляясь на ихъ засѣданіяхъ и не давая имъ, какъ раньше, отчета.\*)

Но борьба — глухая, напряженная продолжалась, имъя ближайшими поводами расхожденіе правительства и центральныхъ органовъ революціонной демократіи въ вопросахъ о начавшемся преслъдованіи большевиковъ, репрессіяхъ въ арміи, организаціи административной

власти и т. д.

Верховное командованіе занимало отрицательную позицію какъ въ отношеніи Совъта, такъ и Правительства. Какъ постепенно назрѣвали такія отношенія, говорилось въ І томѣ. Оставляя въ сторонъ детали и поводы, обострявшіе ихъ, остановимся на основной причинъ: генералъ Корниловъ стремился явно вернуть власть въ арміи военнымъ вождямъ и ввести на территоріи всей страны такія военносудебныя репрессіи, которыя остріемъ своимъ въ значительной степени были направлены противъ совътовъ и особенно ихъ лъваго сектора. Поэтому, не говоря уже о глубокомъ политическомъ расхожденіи, борьба сов'єтовъ противъ Корнилова являлась, вм'єсть съ тѣмъ, борьбой ихъ за самосохраненіе. Тѣмъ болѣе, что давно уже въ руководящихъ органахъ революціонной демократіи капитальнъйшій вопросъ обороны страны потеряль свое самодовлівощее значеніе и, по свидътельству Станкевича, если иногда и выдвигался въ Исполнительномъ комитетъ на первый планъ, «то только какъ средство для сведенія другихъ политическихъ счетовъ». Совъть и Исполнительный комитетъ требовали поэтому отъ правительства смъны Верховнаго главнокомандующаго и разрушенія «контръ-революціоннаго гнѣзда», какимъ въ ихъ глазахъ представлялась Ставка.

Керенскій, фактически сосредоточившій въ своихъ рукахъ правительственную власть, очутился въ особенно трудномъ положеніи: онъ не могъ не понимать, что только мѣры суроваго принужденія, предложенныя Корниловымъ, могли еще, быть можетъ, спасти армію, освободить окончательно власть отъ совѣтской зависимости и установить внутренній порядокъ въ странѣ. Несомнѣнно освобожденіе отъ совѣтовъ, произведенное чужими руками или свершившееся

<sup>\*)</sup> Былъ одинъ разъ за 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> мѣсяца.



Полковникъ Корниловъ (1906 г.)



въ результать событій стихійныхъ, синчавшихь отвътственность ст Временного правительства и Керенскаго, представлялось ему государ ственно полезнымъ и желательнымъ. Но добровольное принятіе предуказанных командованіемы мыры вызвало бы полный разрывы съ революціонной демократіей, которая дала Керенскому имя, подоженіе и власть и которая, не взирая на оказываемое ею противодъйствіе, все же, какъ это ни странно, служила ему хоть и шаткой, но единственной опорой. Съ другой стороны, возстановление власти во-<mark>еннаго командованія утрожало не реакціей — объ этомъ Керенскій</mark> часто говорилъ, хотя врядъ ли серьезно въ это в фрилъ — но, во всякомъ случав, перемвщеніемъ центра вліянія отъ соціалистической къ либеральной демократіи, крушеніемъ соціаль революціонерской партійной политики и утратой преобладающаго, быть можеть и всякаго, вліянія его на ходъ событій. Къ этому присоединилась и личная антипатія между Керенскимъ и генераломъ Корниловымь, изъ которыхъ каждый не стбенялся высказывать подчасъ въ весьма рЪзкой формъ свое отрицательное отношение одинъ къ другому и ожи даль встрътить не только противодъйствіе, но и прямое покушеніе съ противной стороны. Такъ генералъ Корниловъ опасался вхать къ 10-му августу въ Петроградъ на засъданіе Временного правительства, ожидая почему то смъщенія съ поста и даже личнаго задержанія... И, когда все-же по совъту Савинкова и Филоненко онъ повхалъ, его сопровождалъ отрядъ текинцевъ, которые поставили пулеметы у входовъ въ Зимній дворецъ во время пребыванія тамъ Верховнаго главнокомандующаго. Въ свою очередь Керенскій еще 13—14 августа въ Москвъ въ дни государственнаго совъщанія ожидалъ актив наго выступленія со стороны приверженцевъ Корнилова и прини малъ мъры предосторожности. Нъсколько разъ Керенскій возбуждаль вопорось объ удаленіи Корнилова, но, не встрычая сочувствія этому ръшенію ни въ военномъ министерствъ, ни въ средъ самаго правительства, съ тревогой ждаль развитія событій. Еще 7 августа помощникъ комиссара при Верховномъ главнокомандующемъ предупредиль Корнилова, что вопросъ объ его отставкъ ръшенъ въ Петроградъ окончательно. Корниловъ отвътилъ: «лично меня вопросъ о пребываніи на посту мало занимаетъ, но я прошу довести до свъдвнія кого следуеть, что такая мера врядь ли будеть полезна въ интересахъ дѣла, такъ какъ можетъ вызвать въ арміи волненія»...

Расколъ не ограничивался вершинами власти: онъ шелъ глубже

и шире, поражая безсиліемъ ея органы.

Временное правительство представляло механическое соединеніе трехъ группъ, не связанныхъ между собой ни общностью задачъ и цълей, ни единствомъ тактики: министры—соціалисты , либеральные министры \*\*) и отдъльно — тріумвиратъ, въ составъ Керенскаго

<sup>\*)</sup> Авксентьевъ (с.-р.), Скобелевъ (с.-д.), Пѣшехоновъ (н.-с.), Черновъ (с.-р.), Зарудный (с.-р.), Прокоповичъ (с.-д.), Никитинъ (с.-д.).

<sup>\*\*)</sup> Ольденбургъ, Юреневъ, Кокошкинъ, Карташовъ (К. д-ты), Ефремовъ (р.-д.).

(с.-р.), Некрасова (р.-д.) и Терещенко (безп.). Если часть представителей первой группы находила зачастую общій языкъ и одинаковое государственное пониманіе съ либеральными министрами, то Авксентьева, Чернова и Скобелева, сосредоточившихъ въ своихъ рукахъ всѣ важнѣйшія вѣдомства, отдѣляла отъ нихъ пропасть. Впрочемъ значеніе обѣихъ группъ было довольно ничтожно, такъ какъ тріумвиратъ «самостоятельно рѣшалъ всѣ важнѣйшіе вопросы внѣ правительства, и иногда даже рѣшенія ихъ не докладывались послѣднему». \*) Протесты министровъ противъ такого порядка управленія, представлявшаго совершенно не прикрытую диктатуру, оставались тщетными. Въ частности свое расхожденіе съ Корниловымъ и вопросъ о предложенныхъ имъ почти ультимативно мѣропріятіяхъ Керенскій старался всемѣрно изъять изъ обсужденія правительства.

Нъсколько въ сторонъ отъ этихъ трехъ группъ, вызывая къ себъ сочувствіе либеральной, оппозицію соціалистической и плохо скрытое раздраженіе тріумвирата, стояло военное министерство Савинкова. \*\*) Савинковъ порвалъ съ партіей и съ совътами. Онъ поддерживалъ ръзко и ръшительно мъропріятія Корнилова, оказывая непрестанное и сильное давленіе на Керенскаго, которое, быть можеть, увънчалось бы успъхомъ, если бы вопросъ касался только идеологіи новаго курса, а не угрожаль Керенскому перспективой самоупраздненія... Вмъстъ съ тъмъ, Савинковъ не шелъ до конца и съ Корниловымъ, не только облекая его простыя и суровыя положенія въ условныя внѣшнія формы «завоеваній революціи», но и отстаивая широкія права военно-революціоннымъ учрежденіямъ — комиссарамъ и комитетамъ. Хотя онъ и признавалъ чужеродность этихъ органовъ въ военной средъ и недопустимость ихъ въ условіяхъ нормальной организаціи, но... повидимому надѣялся, что послѣ прихода къ власти — комиссарами можно было назначать людей «в фрныхъ», а комитеты — взять въ руки. А въ то-же время бытіе этихъ органовъ служило извъстной страховкой противъ команднаго состава, безъ помощи котораго Савинковъ не могъ достигнуть цъли, но въ лояльность котораго въ отношеніи себя онъ плохо в рилъ. Характеръ «содружества» и сотрудничества генерала Корнилова и Савинкова опредвляется твмъ не безъинтереснымъ фактомъ, что приближенные Корнилова считали необходимымъ во время прівздовъ Савинкова въ Ставку и въ особенности во время ихъ бесъдъ съ глазу на глазъ принимать нъкоторыя мъры предосторожности... Такъ было не только въ концѣ августа въ Могилевѣ, но и въ началѣ іюля въ Каменецъ-Подольскъ.

Савинковъ могъ идти съ Керенскимъ противъ Корнилова и съ Корниловымъ противъ Керенскаго, холодно взвѣшивая соотношеніе силъ и степень соотвѣтствія ихъ той цѣли, которую онъ преслѣдо-

<sup>\*)</sup> Докладъ Ф. Кокошкина 31 августа.

<sup>\*\*)</sup> Управляющій — Савинковъ, начальникъ политическаго отдъленія Степунъ, комиссаръ при Ставкъ — Филоненко.

валъ. Онъ называль эту цѣль — спасеніемъ Родины; другіе считали ее личнымъ стремленіемъ его къ власти. Послъдняго миънія придерживались и Корниловъ и Керенскій.

Расколь созрыть и въ руководящих в органах в революціонной демократіи. Центральный исполнительный комитеть совьтовь все болье и болье расходился съ Петроградскимъ совътомъ какъ повопросамъ принципіальнымъ, въ особенности о конструкціи верховной власти, такъ и вслъдствіе претензіи обоихъ на роль высшаго представительства демократіи. Болье умьренный Центральный комитеть не могь уже состязаться пл внительными для массъ лозунгами съ Петроградскимъ совътомъ, неудержимо шединимъ къ большевизму. Въ средъ самого совъта по основнымъ политическимъ вопросамъ все чаще обозначалась прочная коалиція меньшевиковъ интернаціоналистовъ, львыхъ соціалъ-революціонеровъ и большевиковъ. Если обострялись сильно грани между двумя основными подраздъленіями соціалъ-демократіи, то еще ръзче проявилось разложеніе другой главенствующей партіи — соціаль-революціонеровъ, изъ которой послъ польскихъ дней, не порывая еще окончательно формальной связи со старой партіей, выдълилось лъвое крыло ея. наиболъе яркой представительницей котораго была Спиридонова. Въ теченій августа лівые с.-ры., возросши численно въ совътской фракціи чуть ли не до половины ея состава, становятся въ разкую оппозицію и къ партіи, и къ кругамъ, единомышленнымъ съ Центральнымъ исполнительнымъ комитетомъ, требуя полнаго разрыва правительствомъ, отмъны исключительныхъ законовъ, немедленной соціализаціи земли и сепаратнаго перемирія съ центральными державами.

Въ такой нервной, напряженной атмосферъ протекалъ весь іюль и августъ мъсяцы. Трудно учесть и разграничить зависимость двухъ аналогичныхъ явленій полнаго разброда — среди правящихъ и руководящихъ верховъ съ одной стороны и народной массы — съ другой: былъ ли разбродъ наверху прямымъ отраженіемъ того состоянія броженія страны, въ которомъ еще не могло опредълиться конечныхъ цълей, стремленій и воли народной, или наоборотъ — бользні верховъ поддерживала и углубляла процессъ броженія. Въ результатъ, однако, не только не появлялось ни малъйшихъ признаковъ оздоровлънія, а наоборотъ всъ стороны народной жизни быстро и неизмънно шли къ полному разстройству.

Участились и внѣшнія проявленія этого разстройства, въ особенности въ области обороны страны. 20 августа разразилась рижская катастрофа, и германцы явно начали готовиться къ большой десантной операціи, угрожавшей Ревелю и Петрограду. Въ то время, когда производительность военной промышленности падала въ угрожающихъ размѣрахъ (снарядное производство на об проц.), 14 августа происходитъ вызванный несомнѣнно злонамѣренно грандіозный взрывъ пороховыхъ заводовъ и артиллерійскихъ складовъ въ Казани, которымъ уничтожено было до милліона снарядовъ и до 12 тысячъ пулеметовъ. Во второй половинъ августа назръвала всеобщая жельзнодорожная забастовка, угрожавшая параличемъ шему транспорту, голодомъ на фронтъ и всъми сопряженными съ этимъ явленіемъ роковыми послѣдствіями. Въ арміи участились случаи самосудовъ и неповиновенія. То словоблудіе, которое текло непрерывно изъ Петрограда и тамъ отравляло и опьяняло мысль и соевсть верховъ революціонной демократіи, на широкой аренв народной жизни обращалось въ прямое дъйствіе. Цълыя области, губерніи, города порывали административную связь съ центромъ, обращая русское государство въ рядъ самодовлѣющихъ и самоуправляющихся территорій, связанныхъ съ центромъ почти исключительно... неимовърно возросшей потребностью въ государственныхъ денежныхъ Въ этихъ «новообразованіяхъ» постепенно пропадалъ вызванный первымъ подъемомъ революціи интересъ къ политическимъ вопросамъ, и разгоралась соціальная борьба, принимая все болъе сумбурныя, жестокія, негосударственныя формы.

А на фонъ этой разрухи надвигалось новое потрясеніе — вновь и явно подготовлявшееся возстаніе большевиковъ. Оно было пріурочено къ концу августа. Если тогда могли возникать сомнънія и колебанія въ оцънкъ положенія и грозящей опасности, въ выборъ «равнодъйствующей» и въ томительныхъ поискахъ жизнеспособной коалиціи, то теперь, когда августъ 1917 года — уже далекое прошлое, сдълавшееся достояніемъ исторіи, не можетъ быть никакихъ сомнъній по крайней мъръ въ одномъ: что только власть, одухотворенная ръшимостью безпощадной борьбы съ большевизмомъ, могла

спасти страну, почти обреченную.

Этого не могъ сдѣлать Совѣтъ, органически связанный со своимъ лѣвымъ крыломъ. Не могъ и не хотѣлъ, «недопуская борьбы съ цѣлымъ политическимъ теченіемъ» и лицемѣрно требуя отъ правительства прекращенія «незаконныхъ арестовъ и преслѣдованія», примѣняемыхъ къ «представителямъ крайнихъ теченій соціалистиче-

скихъ партій».\*)

Этого не могъ и не хотълъ сдълать и Керенскій — товарищъ предсъдателя Совъта, грозившій нъкогда большевикамъ «жельзомъ и кровью». Даже 24 октября, то есть наканунъ ръшительнаго большевистскаго выступленія, признавъ наконецъ «дъйствія русской политической партіи (большевиковъ) предательствомъ и измъной Россійскому государству», Керенскій, говоря о захватъ власти въ петроградскомъ гарнизонъ военно-революціоннымъ комитетомъ, поясняеть: «но и здъсь военная власть по моему указанію, хотя и было наличіе всъхъ данныхъ для того, чтобы приступить къ ръшительнымъ и энергичнымъ мърамъ, считала надобнымъ дать сначала людямъ возможность сознать свою сознательную или безсознательную ошибку»... \*\*)

<sup>\*)</sup> Резолюціи 24 іюля и 20 августа.

<sup>\*\*)</sup> Рѣчь въ "Совътъ республики".

Такимъ образомъ, странѣ предстояла альтернатива: безъ борьбы и въ самомъ непродолжительномъ времени подпасть подъ власть большевиковъ, или выдвинуть силу, желающую и способную вступить съ ними въ рѣшительную борьбу.

#### ГЛАВА II.

Начало борьбы: генералъ Корниловъ, Керенскій и Савинковъ. Корниловская "записка" о реорганизаціи арміи

Въ борьбъ между Керенскимъ и Корниловымъ, которая привела къ такимъ роковымъ для Россіи результатамъ, замъчательно отсутствіе прямыхъ политическихъ и соціальныхъ лозунговъ, которые разъединяли бы борющіяся стороны. Никогда, ни до выступленія, ни во время его — ни офиціально, ни въ порядкъ частной информаціи Корниловъ не ставилъ опредъленной «политической программы». Онъ ея не имълъ. Тотъ документъ, который извъстенъ подъ этимъ названіемъ, какъ увидимъ ниже, является плодомъ позднѣйшаго коллективнаго творчества быховскихъ узниковъ. Точно также въ сферъ практической дъятельности Верховнаго главнокомандующаго, облеченнаго неотмъненными правами въ области гражданскаго управленія на территоріи войны, онъ избъгалъ всякаго вмъшательства въ правительственную политику. Единственный приказъ его въ этой сферъ имътъ ввиду земельную анархію и, не касаясь правовыхъ взаимоотношеній землевлад вльцевь, устанавливаль лишь судебныя репрессіи за насильственныя дъйствія, угрожавшія планом врному продовольствованію арміи, всл'єдствіе «самоуправнаго расхищенія на театр'є военныхъ дъйствій государственнаго достоянія». Достоинъ отвътъ Корнилова явившимся къ нему подольскимъ землевладъльпамъ: \*)

— Вооруженную силу для охраны урожая, необходимаго для арміи, я дамъ. Я не постѣсняюсь примѣнять эту вооруженную силу по отношенію къ тѣмъ безумцамъ, которые, ради удовлетворенія низменныхъ инстинктовъ, губятъ армію. Но я не задумаюсь такъ-же разстрѣлять любого изъ васъ, въ случаѣ обнаруженія нерадѣнія или злоумышленія при сборѣ нынѣшняго урожая.

Нѣсколько неожиданно отсутствіе яркой политической физіономіи у вождя, который долженъ былъ взять временно въ свои руки руль русскаго государственнаго корабля. Но при создавшемся къ осени 1917 года распадѣ русской общественности и разбродѣ политическихъ теченій казалось, что только такого рода нейтральная сила при наличіи нѣкоторыхъ благопріятныхъ условій могла имѣть шансы на успѣхъ въ огромномъ численно, но рыхломъ интеллектуально сочетаніи народныхъ слоевъ, стоявшихъ внѣ рамокъ «револю-

<sup>\*)</sup> Въ началъ іюля на Юго-западномъ фронтъ.

ціонной демократіи». Корниловъ былъ солдать и полководенть. Этимь званіемъ своимъ онъ гордился и ставиль его всегда на первый планъ. Мы не можемъ читать въ душахъ. Но дъломъ и словомъ, полчасъ откровеннымъ, не предназначавшимся для чужого слуха, онъ въ достаточной степени опредълилъ свой взглядъ на предстоящую ему роль: не претендуя на политическую непогръщимость, онъ смотръдъ на себя, какъ на могучій таранъ, который долженъ былъ пробить брешь въ заколдованномъ кругъ силъ, облъщившихъ власть, обезличившихъ и обезкровившихъ ее. Онъ долженъ былъ очистить эту власть отъ элементовъ негосударственныхъ и ненаціональныхъ и во всеоружіи силы, опирающейся на возстановленную армію, подлержать и провести эту власть до изъявленія подлинной народной воли.

Но слишкомъ, быть можетъ, терпимый, довърчивый и плохо разбиравшійся въ людяхъ, онъ не замътилъ, какъ уже съ самого зарожденія его иден ее также облъщили со исьхъ сторонъ элементы мало-государственные иногда просто безпринципные. Въ этомъ былъ глубокій трагизмъ въ дъятельности Корнилова.

Политическій обликъ Корнилова остался для многихъ неяснымъ и теперь, три съ лишнимъ года спустя послѣ его смерти. Вокругъ этого вопроса плетутся легенды, черпающія свое обоснованіе въ характеръ того окруженія, которое не разъ творило его именемъ свою волю.

На этомъ шаткомъ и слишкомъ растяжимомъ основаніи, представленномъ въ широкомъ діапазонъ отъ мирнаго террориста черезъ раскаявшагося трудовика до друга Илліодора, можно выводить какіе угодно узоры, съ одинаковымъ въроятіемъ на полное искаженіе истины. Монархистъ — республиканецъ. Реакціонеръ — соціалистъ. Бонапартъ — Пожарскій. «Мятежникъ» — народный герой. Такими противоположеніями полны отзывы о покойномъ вождъ. И, если «селянскій министръ» Черновъ нъкогда въ своемъ возмутительномъ воззваніи объяснялъ планы Корнилова желаніемъ «задушить своболу и лишить крестьянъ земли и воли», то митрополитъ Антоній въ словъ, посвященномъ памяти Корнилова, незадолго до оставленія русской арміей Крыма упрекнулъ погибшаго... въ «увлеченіи революціонными идеями».

Върно одно: Корниловъ не былъ ни соціалистомъ, ни реакціонеромъ. Но напрасно было бы въ предълахъ этихъ широкихъ рамокъ искатъ какого либо партійнаго штампа. Подобно преобладаю щей массъ офицерства и команднаго состава, онъ былъ далекъ и чуждъ всякаго партійнаго догматизма; по взглядамъ, убъжденіямъ примыкалъ къ широкимъ слоямъ либеральной демократіи; быть можетъ не углублялъ въ своемъ сознаніи мотивовъ ея политическихъ и соціальныхъ расхожденій и не придаваль большого значенія тъмъ изъ нихъ, которыя выходили за предълы профессіональныхъ интересовъ армін.

Корнилова — правителя исторія не знаетъ. Но Корнилова — Верховнаго главнокомандующаго мы знаемъ. Этотъ Корниловъ имѣлъ

болѣе чѣмъ другіе военачальники смѣлости и мужества возвышать свой голосъ за растлеваемую армію и поруганное офицерство. Онъ могъ поддерживать правительства и Львова и Керенскаго, независимо отъ сочувствія или несочувствія направленію ихъ политики, если бы она вольно и невольно не клонилась по его убѣжденію къ явному разрушенію страны. Онъ отнесся бы совершенно отрицательно въ принципѣ, но вѣроятно не поднялъ бы оружія даже и противъ однороднаго соціалистическаго правительства, еслибы такое появилось у власти и, паче чаянія, проявило сознательное отношеніе къ національнымъ интересамъ страны. Корниловъ не желалъ идти «ни на какія авантюры съ Романовыми», считая, что «они слишкомъ дискредитировали себя въ глазахъ русскаго народа»; но на заданный ему мною ьопросъ — что, если Учредительное Собраніе выскажется за монархію и возстановитъ павшую династію? — онъ отвѣтилъ безъ колебанія:

— Подчинюсь и уйду.

Но Корниловъ не можетъ мириться съ тѣмъ, что «будущее народа — въ слабыхъ безвольныхъ рукахъ», что армія разлагается, страна стремительно идетъ въ пропасть и, «какъ истинный сынъ русскаго народа», въ неравной борьбѣ безъ колебанія и безъ сомнѣнія «несетъ въ жертву Родинѣ самое большое, что онъ имѣетъ — свою жизнь». \*) Этой, по крайней мѣрѣ, непреложной истины не могутъ отрицать ни друзья, ни враги его.

Офиціально борьба Корнилова съ Керенскимъ (точнѣе съ тріумвиратомъ) происходила на почвѣ разногласія ихъ по отношенію къ мѣропріятіямъ, предложеннымъ въ извѣстной запискѣ Корнилова.

Еще 30 іюля на совъщаніи съ участіємъ министровъ путей сообщенія и продовольствія Корниловъ высказалъ взглядъ: «для окончанія войны миромъ, достойнымъ великой, свободной Россіи, намъ необходимо имѣть три арміи: армію въ окопахъ, непосредственно ведущую бой, армію въ тылу — въ мастерскихъ и заводахъ, изготовляющую для арміи фронта все ей необходимое, и армію желѣзнодорожную, подвозящую это къ фронту»... «Не касаясь вопроса — какія мѣры необходимы для оздоровленія рабочей и желѣзнодорожной армій, предоставляя разобраться въ этомъ вопросѣ спеціалистамъ», Корниловъ считалъ, однако, что «для правильной работы этихъ армій онѣ должны быть подчинены той-же желѣзной дисциплинѣ, которая устанавливается для армій фронта». \*\*

Въ запискъ, приготовленной для доклада Временному правительству, указывалось на необходимость слъдующихъ главнъйшихъ мъропріятій: введенія на всей территоріи Россіи въ отношеніи тыловыхъ войскъ и населенія юрисдикціи военно-революціонныхъ судовъ, съ примъненіемъ смертной казни за рядъ тягчайшихъ преступленій, преимущественно военныхъ; возстановленія дисциплинарной власти во-

<sup>\*)</sup> Изъ "Обращенія къ народу" 28 августа1917 года.

<sup>\*\*)</sup> Показаніе слъдственной комиссіи.

енныхъ начальниковъ; введенія въ узкія рамки діятельности комитетовъ и установленія ихъ отвітственности передь замкомъ.

Исторія прохожденія этой записки весьма характерна для выясненія взаимоотношеній главных дійствующих липъ разыгравшейся въ конції августа драмы и свидітельствуеть о томъ двоелуши, которое проявиль Керенскій и которое сділало неизбіжнымъ окончательный разрывъ между нимъ и верховнымъ командованіемъ.

3 августа Корниловъ прибылъ въ Петроградъ для доклада Временному правительству своей записки и вручиль ее Керенскому. Ознакомившись съ запиской, Керенскій выразиль принципіальное согласіе съ указанными въ ней мърами, но, совмъстно съ Савинковымъ, уговориль Корнилова не представлять записки правительству, а выждать окончанія аналогичной работы военнаго министерства для согласованія съ ней. Было условлено, что посль этого Корипловь гновь прівдеть сдылать докладъ правительству. Въ своей книгь\*) Керенскій мотивируетъ этотъ шагъ... заботами объ успѣшномъ прохожденіи мъропріятій и о самомъ Верховномъ главнокомандующемъ: «докладъбыть написанъ въ такомъ тонъ, что я считалъ невозможнымъ предъявить его Временному правительству. Онъ заключаль въ себь рядъ мъръ, большая часть которыхъ была вполнъ пріемлема; но онь были такъ формулированы и поддержаны такими аргументами, что оглашеніе доклада привело бы къ обратнымъ результатамъ. И если докладь сталь бы достояніемъ гласности, не возможно было бы сохранить Корнилова на посту Верховнаго главнокомандующаго».

А 4 августа, то есть на другой день копія доклада находилась уже въ редакціонномъ портфелѣ совѣтскаго офиціоза «Извѣстія», и съ 5-го началось печатаніе выдержекъ изъ него и одновременно широкая травля верховнаго командованія.

На засъданіи 3 августа произошель инциденть, произведшій глубокое впечатльніе на Корнилова. Детали и мотивы его всь три участника (Корниловь, Керенскій и Савинковъ) трактують различно, но сущность его заключалась въ слъдующемъ: Керенскій остановиль докладъ Корнилова, когда послъдній коснулся вопроса о преднамъченной наступательной операціи на Юго-западномъ фронть, а Савинковъ прислаль записку, выражавшую неувъренность въ томъ, что «сообщаемыя Верховнымъ главнокомандующимъ государственныя и союзныя тайны не станутъ извъстны противнику въ товарищескомъ порядкъ». \*\*) Корниловъ «былъ страшно пораженъ и возмущенъ тъмъ, что въ Совътъ министровъ Россійскаго государства Верховный главнокомандующій не можетъ безъ опаски касаться такихъ вопро-

<sup>\*) &</sup>quot;Прелюдія большевизма" (англ.). Савинковъ былъ, по его словамъ, противъ оглашенія записки по мотивамъ необходимости расширить программу военныхъ мѣропріятій "до размѣровъ обще-государственныхъ и внести въ осуществленіе ея элементъ осторожной послѣдовательности".

<sup>\*\*)</sup> Изъ бесъдъ съ Савинковымъ Корниловъ вынесъ впечатлѣніе, что предупрежденіе имъло въ виду министра земледълія Чернова.

совъ, о которыхъ онъ въ интересахъ обороны страны считаетъ необходимымъ поставить правительство въ извѣстность». \*)

Корниловъ увхалъ, унося съ собою мало надежды на удовлетвореніе своих в требованій, твмъ болве, что въ ближайшіе дни въ совътской и всобще въ крайней лввой печати раздалось настойчивое требованіе объ удаленіи его съ поста, — требованіе, нашедшее живой откликъ и въ мысляхъ министра-предсвдателя, который «почти ежедневно возвращался къ вопросу о смвщеніи генерала Корнилова, причемъ предполагалось, что Верховнымъ главнокомандующимъ будетъ самъ Керенскій». \*\*)

Всѣ эти разногласія въ вопросахъ реорганизаціи арміи были скрыты Керенскимъ отъ Временнаго правительства, члены котораго узнавали о нихъ изъ газетъ, а нѣкоторые министры либеральной группы очевидно и въ военномъ министерствѣ, съ которымъ поддерживали болѣе тѣсныя отношенія.

Между тъмъ, военное министерство изготовило свой докладъ, который, сохранивъ нъкоторыя общія положенія корниловской записки, вносилъ существенныя измѣненія въ ея основную мысль. Они касались не только формы изложенія и мотивировки — болѣе льстивыхъ и слъдовательно болъе пріемлемыхъ для революціонной демократіи, но и расширяли значительно права военно-революціонныхъ учрежденій и вводили весьма важные законопроэкты о милитаризаціи желѣзныхъ дорогъ и торгово-промышленныхъ предпріятій, работающихъ на оборону. Общая схема взаимоотношеній въ арміи въ представленіи составителя 2-ой записки, Верховнаго комиссара Филоненко рисовалась въ такомъ видѣ: «комитеты должны выражать собою мнѣніе арміи, комиссары осуществлять въ арміи революціонную государственную власть, а командный составъ долженъ попрежнему въдать часть оперативную и подготовку войскъ». \*\*\*) Впослъдствіи въ положеніи о комитетахъ проэктъ министерства, вопреки рѣшительному протесту Корнилова, предусматривалъ даже участіе комитетовъ въ аттестованіи начальниковъ. Такимъ образомъ 2-ая записка, если и вводила суровыя репрессіи, то по главному вопросу — организаціи арміи не шла далъе закръпленія существующаго порядка.

Не можетъ быть однако сомнѣнія, что вся плохо прикрытая игра между Керенскимъ и военнымъ министерствомъ велась вовсе не по поводу редакціи доклада или даже существенныхъ его положеній, а исключительно вокругъ одного основного вопроса — о введеніи смертной казни въ тылу. Тѣмъ болѣе, что въ бурныхъ засѣданіяхъ солдатской и рабочей секцій Совѣта, обыкновенно очень хорошо освѣдомленнаго о томъ, что дѣлается въ кругахъ правительства, еще 7 и 8

<sup>\*)</sup> Показаніе слъдственной комиссіи.

<sup>\*\*)</sup> Савинковъ. "Къ дѣлу Корнилова".

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Армія и флоть" 1 августа 1917 года.

августа было предъявлено требованіе отмЪны смертной казни, какъ мѣры, «преслѣдующей явно контръ-революціонныя цѣли».

Корниловъ отказался ѣхать къ 10-му августа въ Петроградъ, ссылаясь на серьезное положеніе фронта. Дъйствительными причинами были опасеніе подвоха со стороны Керенскаго и сложившееся убъжденіе о безнадежности проведенія корниловскихъ мъропріятій. Этимъ только и можно объяснить предложеніе Корнилова Савинкову «взять на себя представленіе доклада Временному правительству съ тъми измъненіями, которыя желательно въ немъ сдълать по миьнію управляющаго военнымъ министерствомъ». Однако Савинковъ и Филоненко переубъдили Корнилова, и онъ выбхаль 9-го, не зная, что вслъдь ему послана телеграмма министра-предсъдателя, указывающая, что его «прибытіе не представляется необходимымъ и что Временное правительство снимаетъ съ себя отвътственность за послъдствія его отсутствія съ фронта».

9-го августа во время серьезнаго объясненія Савинкова съ Керенскимъ послѣдній говорилъ, что «никогда и ни при какихъ обстоятельствахъ не подпишетъ законопроэкта о смертной казни въ тылу». Савинковъ счелъ себя вынужденнымъ просить объ отставкѣ и заявилъ, что «если военный министръ не желаетъ подписать докладной записки (Временному правительству), то ее подпишетъ Верховный главнокомандующій». \*)

10 августа Корниловъ пріѣхалъ въ Петроградъ и въ военномъ министерствѣ ознакомился съ возникшимъ конфликтомъ. Сопровождавшій Верховнаго генералъ Плющевскій-Плющикъ (редактировавшій первый докладъ) доложилъ Корнилову краткое содержаніе 2-ой записки (Филоненко), указавъ, что фактическая сторона ея почти цѣликомъ взята изъ первой, но выводы поражаютъ прямой противоположностью.

— Генералъ Корниловъ не возразилъ ничего, — разсказывалъ Плющевскій-Плющикъ — молчаль и Савинковъ. Но за то Филоненко вертѣлся мелкимъ бѣсомъ и старался убѣдить меня, что это только первый шагъ и что мы его дѣлаемъ въ ногу. Я ръзко отвѣтилъ, что если первый шагъ мы и дѣлаемъ въ ногу, т. е. признаемъ недопустимымъ развалъ фронта, то уже со второго идемъ въ перебой.

Корниловъ былъ поставленъ въ трудное положеніе: подписать записку и тѣмъ признать своими нѣкоторые еретическіе взгляды той части ея, которая касалась реорганизаціи арміи, или отклонить — слѣдовательно порвать съ Савинковымъ, дать моральную поддержку Керенскому въ ихъ конфликтъ и допустить отставку Савинкова.

Рѣшеніе нужно было принять немедленно, и Корниловъ приняль первое рѣшеніе.

Керенскій, подъ предлогомъ, что онъ не ожидаль прівада Верховнаго, не знакомъ съ запиской (2-ой) и не можеть допустить до-

<sup>\*)</sup> Савинковъ "Къ дѣлу Корнилова".

кладъ Временному правительству о военныхъ мъропріятіяхъ, не изучивъ его основательно, ограничилъ обсужденіе доклада рамками тріум-

вирата.

Странный характеръ имъло это засъданіе: составитель 2-ой записки не быль на него допущень; представляль Корниловь, не имъвшій нравственнаго основанія защищать положенія большой ея части; читаль ее Плющевскій-Плющикъ, съ глубокимъ возмущеніемъ относившійся къ ея содержанію; слушаль тріумвирать, относившійся отрицательно къ запискъ, предубъжденно къ ея авторамъ и сводившій весь вопросъ къ личной политической борьбъ.

На засъданіи было установлено, что первый, корниловскій проэктъ болъе пріемлемъ, что «правительство соглашается на предложенныя мъры, вопросъ же о ихъ осуществленіи является вопросомъ темпа правительственныхъ мъропріятій; что-же касается... милитаризаціи желъзныхъ дорогъ и заводовъ и фабрикъ, работающихъ на оборону, то до обсужденія этого вопроса, въ виду его сложности и слишкомъ рѣзкой постановки въ докладѣ, онъ подвергнется предварительному обсужденію въ подлежащихъ спеціальныхъ вѣдомствахъ». \*) Съ послъднимъ условіемъ Корниловъ согласился. Оставилъ первую записку и уъхалъ на вокзалъ, увезя съ собою вторую. Но тамъ на перронъ его ждали уже Савинковъ и Филоненко и послъ разговора съ ними, Корниловъ отправилъ Временному правительству съ вокзала вторую записку... Характерная мелочь: у Филоненки предусмотрительно нашелся для этой цѣли и соотвѣтствующій конвертъ...

Политическая арена оказалась много сложнѣе и много грязнѣе,

чѣмъ поле битвы. Славнаго боевого генерала запутывали въ ней.

Члены Временного правительства узнали о прівздв Верховнаго только 10-го изъ газетъ, и на вопросъ Ф. Кокошкина, министръпредсъдатель объщаль, что докладъ состоится вечеромъ. Но день прошелъ и 11-го также изъ газетъ они узнали о предстоящемъ оставленіи своего поста Савинковымъ, ввиду разногласій съ военнымъ министромъ и невозможности провести извъстныя военныя реформы, а также съ большимъ изумленіемъ прочли, что Корниловъ ночью отбылъ въ Ставку.

Въ этотъ же день Кокошкинъ предъявилъ министру-предсъдателю ультимативное требованіе, чтобы правительство немедленно было ознакомленно съ запиской Корнилова, угрожая въ противномъ случа выходомъ въ отставку всей кадетской группы (Кокошкинъ, Юреневъ, Карташевъ, Ольденбургъ). Вечеромъ состоялось засъданіе, въ которомъ Керенскій прочелъ первую записку Корнилова и далъ по ней весьма уклончивыя объясненія. Распространеніе на тылъ военнореволюціонныхъ судовъ и смертной казни «подчеркивалось, какъ существенное разногласіе, хотя тутъ-же Керенскій указывалъ, что онъ не возражаетъ по существу, но что правительство введетъ эти суды и

<sup>\*)</sup> Показанія Корнилова слѣдственной комиссіи.

смертную казнь тогда, когда само сочтеть это нужнымъ. Въ общемъ весь вопросъ былъ отложенъ до окончанія Московскаго государственнаго совъщанія, причемъ Керенскій даль объщаніе сказать въ своей ръчи о необходимости предложенныхъ Корниловымъ мъръ для оздоровленія армін и тыла. Въ части, касающейся реорганизаціи армій, онъ не исполнить объщанія вовсе. По вопросу же объ оздоровленін тыла Керенскій произнесь фразы, которыя скорье звучали вызовомъ какимъ то невъдомымъ врагамъ, чъмъ свидътельствовали о принятомъ твердомъ рЪшеніи: «...но пусть знаетъ каждый, что эта мъра (смертная казнь) — великое искушеніе, что эта мъра — великое испытаніе. И пусть никто не осміливается на этомъ пункть ставить намъ какія-либо безусловныя требованія. Мы этого не допустимъ. Мы говоримъ только: если стихійное разрушеніе, развалъ, малодушіе и трусость, предательское убійство, нападеніе на мирныхъ жителей, сожжение строений, грабежи — если это будетъ продолжаться, не смотря на наши предупрежденія, то хватить силь у Временного правительства бороться такъ, какъ то окажется нуж-HblMb».

Керенскій на Московскомъ совъщаній пытался лишить Верховнаго главнокомандующаго слова. Когда офицеръ, посланный къ министру почтъ и телеграфа Никитину, въдавшему распорядкомъ Совъщанія, просилъ указать время для выступленія Верховнаго главнокомандующаго россійскихъ армій, Никитинъ позволилъ себъ даже глумиться:

— А отъ какой организаціи будетъ говорить генералъ Корниловъ?

Корниловъ настоялъ, однако, на своемъ требованіи. Ограниченный въ свободъ выбора темъ для своей ръчи, онъ, какъ извъстно, сказалъ кратко, въ широкомъ обобщеніи и не касаясь тъхъ вопросовъ, которые казались Керенскому слишкомъ острыми.

17 августа по различнымъ соображеніямъ, и въ томъ числѣ по настойчивому представленію Корнилова, министръ-предсъдатель отклоняетъ отставку Савинкова и соглашается на образованіе между-вѣдомственной комиссіи для разработки проэкта о военнореволюціонныхъ судахъ и смертной казни въ тылу.

20 августа Керенскій, по докладу Савинкова, соглашается на «объявленіе Петрограда и его окрестностей на военномъ положеніи и на прибытіе въ Петроградъ военнаго корпуса для реальнаго осущствленія этого положенія, т. е. для борьбы съ большевиками».\*)

Кокошкинъ подтверждаетъ, что постановленіе о военномъ положеніи въ Петроградъ дъйствительно было принято правительствомъ, но не приводилось въ осуществленіе. Какъ видно изъ протокола о пребываніи въ Ставкъ управляющаго военнымъ Министерствомъ Савинкова, день объявленія военнаго положенія пріурочивался къ подходу къ столицъ коннаго корпуса, причемъ всѣ собесѣдники — какъ

<sup>\*)</sup> Савинковъ. "Къ дълу Корнилова".

чины Ставки, такъ и Савинковъ, и полковникъ Барановскій (начальникъвоеннаго кабинета Керенскаго) пришли къзаключенію, что «если на почвъ предстоящихъ событій кромъ выступленія большевиковъ выступятъ и члены Совъта, то придется дъйствовать и противъ нихъ»; причемъ «дъйствія должны быть самыя ръшительныя и безпощадныя»...

Съ какой бы стороны ни подходить къ повороту, свершившемуся въ міровоззрѣніи Керенскаго 17 августа, онъ знаменовалъ собою полный разрывъ съ революціонной демократіей. Тѣмъ болѣе, что 18-го послѣ небывало бурнаго пленарнаго засѣданія Петроградскаго совѣта была вынесена подавляющимъ большинствомъ голосовъ резолюція о полной отмѣнѣ смертной казни; при этомъ резолюція эта была предложена... фракціей с.-ровъ., т. е. партіей, къ которой принадлежалъ Керенскій.

Было ясно, что введеніе новыхъ законовъ вызоветъ взрывъ среди совътовъ. Какъ оцънивалъ положеніе Керенскій, можно видъть изъ діалога между нимъ и В. Львовымъ, сообщеннаго послъднимъ.

- Негодованіе (противъ Совъта) перельется черезъ край и выразится въ ръзнъ.
- Вотъ и отлично! воскликнулъ Керенскій, вскочивъ и потирая руки. Мы скажемъ тогда, что не могли сдержать общественнаго негодованія, умоемъ руки и снимемъ съ себя отвътственность...\*)

Обнаруженіе обстоятельствъ этого «грѣхопаденія» Керенскаго произвело впослѣдствіи большое впечатлѣніе на совѣтскіе круги, а членъ слѣдственной комиссіи Либеръ, \*\*) ознакомившись съ ними во время допроса Корнилова въ Быховѣ, схвативъ себя руками за голову, патетически воскликнулъ:

— Боже мой, въдь это чистая провокація!..

Законопроэктъ былъ готовъ 20-го, но министръ-предсъдатель раздумалъ и упорно отказывался подписать его. Такъ прошло время до 26-го, когда Керенскій, послъ интимнаго разговора съ Савинковымъ, разговора, въ которомъ повидимому звучала скрытая угроза, согласился представить законопроэктъ въ тотъ-же день на обсужденіе Временнаго правительства.

Такое постоянное рѣзкое расхожденіе военнаго министра (Керенскаго) съ управляющимъ его вѣдомствомъ (Савинковымъ) — лицомъ имъ избраннымъ и ему подчиненнымъ представляется на первый взглядъ малопонятнымъ. Какія цѣпи связывали ихъ? Почему Керенскій, съ такой изумительной легкостью свергавшій Верховныхъ, не могъ разстаться съ управляющимъ министерствомъ? Только потому, что Савинковъ даже тогда, когда рѣшительно ни на какіе политическіе круги не опирался, импонировалъ ему своимъ террористическимъ прошлымъ. Керенскій ненавидѣлъ Савинкова и боялся

<sup>\*) &</sup>quot;Послѣднія новости" 1920 года. № 190. Статья Львова.

<sup>\*\*)</sup> С.-д. меньшевикъ, видный членъ центральнаго комитета.

его. Лучше было имъть Савинкова своимъ строптивымъ подчиненнымъ, чъмъ явнымъ врагомъ, отброшеннымъ окончательно въ тотъ лагерь, который укръплялся возлъ Ставки и начиналъ все больше и больше волновать Керенскаго. И не случайность, что Керенскій такъ легко разстался съ Савинковымъ 31 августа, въ тотъ именно день, когда генералъ Алексъевъ ъхалъ въ Ставку для окончательной ликвидаціи закончившагося уже выступленія Верховнаго главнокомандующаго. Заступничество Савинкова за арестованнаго Филоненко, игравшаго двойную игру, было только предлогомъ.

Савинковъ остался среди зіяющей пустоты. «Неумолимый врагъ диктатуры» дълаль затъмъ попытки сближенія съ казачьими руководящими кругами, находившимися всецьло на сторонъ Корнилова, и примиренія съ самимъ Корниловымъ. Современное политическое положеніе страны и взаимоотношеніе силь не давали выбора: противъ совътовъ можно было бороться тогда только совмъстно съ Корнило-

сымъ.

Что касается членовъ правительства, то участіе ихъ въ этомъ дьль какъ нельзя лучше опредъляется разговоромъ, имъвшимъ мбсто въ двадцатыхъ числахъ августа между Керенскимъ и Юренсвымъ: \*)

- Когда правительство будетъ обсуждать законопроэкты, касающіеся реорганизаціи арміи?
  - Когда они будутъ готовы.
  - А кто-же ихъ изготовляетъ?
  - Военный министръ.
- То есть вы. Слъдовательно вы можете сообщить, въ какомъ положеніи дъло...
- Я вамъ сказалъ, что правительство будетъ обсуждать законопроэкты, когда они будутъ готовы.
- Но я слышалъ, что у Савинкова готовъ уже какой-то законопроэктъ?
- Когда законопроэкты будутъ готовы, они будутъ внесены на обсужденіе Временнаго правительства.

Этотъ діалогъ лучше чѣмъ самая пространная характеристика дѣятельности правительства даетъ понятіе о внутреннемъ кризисѣ его — назрѣвшемъ и даже перезрѣвшемъ, въ силу котораго либеральная группа обращалась въ простыхъ статистовъ, призванныхъ своимъ присутствіемъ демонстрировать коалицію и прикрывать пустое мѣсто, образовавшееся въ ея правомъ секторѣ. Если представители либеральной демократіи, входившіе въ составъ третьяго правительства, тѣмъ не менѣе, шли на такую неприглядную роль, то это можно объяснить только огромнымъ самопожертвованіемъ, путемъ котораго они долго и тщетно пытались склеить разбитую вдребезги храмину національнаго единства.

<sup>\*)</sup> Докладъ Ф. Кокошкина.

Такимъ образомъ, не находя или по крайней мъръ не высказывая возраженій по существу по вопросу объ измѣненіи правительственнаго курса въ сторону ръшительной борьбы съ анархіей, Керенскій колебался, хитрилъ, то соглашался, то отказывался, старался выиграть время и все откладываль ръшение сакраментальнаго вопроса, проведеніе котораго, по его мнѣнію, должно было оторвать массы влѣво и смести правительство, «сдерживающее звѣря»... Образовался заколдованный кругъ, изъ котораго не видно было выхода, ибо мърами правительственной кротости сдержать анархію, охватившую страну, было невозможно. Но если образъ «звъря» рисовался еще только въ воображеніи, то передъ Керенскимъ тутъ-же рядомъ стояла реальная угроза въ лицѣ Совѣта, недвусмысленно говорившаго уже объ «измѣнѣ революціи».

Политическая и соціальная борьба, раздиравшая русское государство, вступила въ новый фазисъ, сохраняя однако прежнее соотношеніе и противоположеніе силъ. Ибо если Керенскій, демонстрируя независимость верховной власти, влачилъ за собою тяжелую цѣпь, приковывавшую его къ совѣтамъ, то за Корниловымъ, не взирая на отсутствіе въ немъ интереса къ чисто политическимъ вопросамъ и классовой борьбъ — стояли буржуазія, либеральная демократія и то безличное студенистое человъческое море русской обывательщины, по которой больно ударили и громы самодержавія и молніи революціи и которая хотъла только покоя. Стояли — одни явно, другіе тайно, третьи полусознательно.

Центральный комитетъ совътовъ формулировалъ положеніе такъ: «значительные слои буржуазіи, не желающіе нести требуемыхъ революціей жертвъ, въ союзѣ съ контръ-революціонными элементами пользуются испытанными страной затрудненіями, чтобы начать открытый натискъ на полномочные органы революціонной демократіи и вести подкопъ подъ созданное революціей Временное правитель-**C**TBO»... \*)

Совъщаніе общественных дъятелей не возражало: «...Правительство должно немедленно и ръшительно порвать со служеніемъ утопіямъ, которыя оказали гибельное вліяніе на его д'вятельность»... Правительство должно «ръшительно порвать со всъми слъдами зависимости отъ какихъ бы то ни было комитетовъ, совътовъ и дру-

гихъ подобныхъ организацій»...\*\*)

А безликій обыватель въ безчисленныхъ обращеніяхъ къ тому, КОГО ОНЪ СЧИТАЛЪ ПРИЗВАННЫМЪ ВОДВОРИТЬ ПОРЯДОКЪ, ПРОСИЛЪ ТОЛЬКО поторопиться, такъ какъ «жить становится невмоготу»... «Разъ Вы — избранникъ Божій, то Вамъ и надлежитъ принять на себя роль избавителя и спасителя... Не бойтесь — время, мудрость и опытъ научатъ Васъ всему»... \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Постановленіе 4 августа. \*\*) Постановленіе 10 августа. \*\*\*) Изъ типичнаго письма.



Генераль Корниловь въ Москвъ.



#### ГЛАВА III.

## Корниловское движеніе: тайныя организаціи, офицерство, русская общественность.

Исторія противоправительственнаго и противосовѣтскаго движенія въ середни 1917 года скрыта еще подъ покровомъ тайчы и вызываетъ иногда самыя неправдоподобныя представленія въ широкихъ кругахъ русскаго общества. Подымемъ нѣсколько этотъ покровъ, чтобы освътить сущность одного изъ напболье серьезныхъ мо

ментовъ русской революціи.

Послъ неудачи іюньскаго наступленія офицерскій корпусъ перешель въ прямую оппозицію къ правительству. Но сколько нибудь широкихъ размъровъ дъйственное проявленіе опполиціи не приняло. Причины — нравственная подавленность офицерства, укоренившаяся интуитивно въ офицерской средъ внутренняя дисциплина и отсутствое склонности и способности къ конспиративной дьятельности. Работа въ этомъ направленіи, какъ увидимъ ниже, нѣкоторыми организаціями велась, но къ какимъ либо серьезнымъ результатамъ не приводила. Врядъ ли вначалъ эти необъединенныя организаціи имъли опредбленные лозунги и ясныя цъли предстоящей имъ дъятельности. Скоръе всего работа ихъ имъла характеръ подготовки на всякій случай: будь то большевистское выступленіе, паденіе власти, крушеніе фронта, поддержка диктатуры или, наконецъ, для нЪкоторыхъ чле новъ организацій — возстановленіе самодержавія. Къ тому-же въ первое время ни имя претендента на престоль, ни имя диктатора произнесены не были. Одинъ только общій лозунгъ выяснялся совершенно твердо и опредъленно — борьба съ совътами.

Есть основание предполагать, что возникшая по иниціативъ генерала Крымова на Юго-западномъ фронть офицерская организація, охватившая главнымъ образомъ части 3 коннаго корпуса и Кіевскій гарнизонъ (полки гвардейской кавалерін, училища, техническия школы и т. д.), имъла первоначальной цълью созданіе изъ Кіева центра будущей военной борьбы. Генераль Крымовъ считалъ фронтъ конченнымъ, и полное разложеніе арміи — вопросомъ даже не мъсяцевъ, а недъль. Планъ его повидимому заключался въ томъ, чтобъ, въ случаъ паденія фронта, итти со своимъ корпусомъ форсированными маршами къ Кіеву, занять этотъ городъ и, утвердившись въ немъ, «кликнуть кличъ». Все лучшее, все, не утратившее еще чувства патріотизма, должно было отозваться, и прежде всего офицер ство, которое, такимъ образомъ, могло избъгнуть опасности быть раздавленнымъ солдатской волной. Въ дальньйшемъ возможно было

продолженіе европейской войны хотя и не сплошнымъ фронтомъ, но сильными отборными частями, которыя, и отступая вглубь страны, отвлекали бы на себя большія силы австро-германцевъ.

— Что касается формъ верховной власти, — говорилъ Крымовъ одному изъ своихъ сотрудниковъ, — это вопросъ будущаго; но

лично я никакой нѣжности къ династіи не питаю.

3-й конный корпусъ входилъ въ составъ Юго-западнаго фронта. При томъ составъ чиновъ высшей военной іерархіи, который имѣлъ мѣсто до іюля, \*) такой совершенно обособленный планъ дѣйствій, съ расчетомъ только на себя и на свои силы, былъ единственно возможнымъ. Послъ 8-го іюля, т. е. съ назначеніемъ главнокомандующимъ Юго-западнаго фронта генерала Корнилова, узкія рамки всего пред-

пріятія им вли шансы раздвинуться до фронтового масштаба.

Менъе опредъленными были повидимому задачи различныхъ, вначаль не объединенныхъ петроградскихъ организацій. Безъ серьезныхъ средствъ и безъ руководителей, сколько-нибудь выдающихся по рѣшимости и таланту, онѣ представляли изъ себя скорѣе кружки фрондирующихъ молодыхъ людей, играющихъ въ заговоръ. Эти кружки, въ которые вовлекались и военныя училища, были непримиримо настроены къ Совъту, враждебно къ правительству и могли быть дёйствительно опасны для нихъ въ случаё благопріятно сложившейся обстановки или при лучшей организаціи и руководствъ. Врядъ ли будетъ ошибкой считать, что большое число участниковъ петроградскихъ организацій принадлежало къ правымъ кругамъ. Но отсюда не слъдуетъ, что цълью ихъ была реставрація. Они удовлетворялись сверженіемъ совътовъ и установленіемъ «сильной власти», не влагая въ это понятіе слишкомъ конкретной сущности. Идея немедленнаго возстановленія монархическаго строя и имъ казалась нецѣлесообразной для текущаго этапа революціи; кромѣ того, здѣсь примъшивалось одно обстоятельство, про которое впослъдствіи глава организаціи «Русской государственной карты», В. Пуришкевичъ, \*\*) правда на судъ большевистскаго трибунала, но не безъ извъстной искренности говорилъ: «Но какъ могъ я покушаться на возстановленіе монархическаго строя — который, я глубоко върю, будетъ возстановленъ — если у меня нѣтъ даже того лица, которое должно бы, по моему, быть монархомъ. Назовите это лицо. Николай II? Больной Царевичъ Алексъй? Женщина, которую я ненавижу больше всъхъ людей въ міръ? Весь трагизмъ моего положенія, какъ идеолога-монархиста, въ томъ и состоитъ, что я не вижу лица, которое поведетъ Россію къ тихой пристани».

Внутри организацій съ самого начала создавалась нездоровая атмосфера. Несерьезная фронда, выносившаяся нѣкоторыми на улицу и въ залы кіевскихъ и петроградскихъ ресторановъ... Повидимому свои

\*\*) Къ выступленію Корнилова не причастенъ.

<sup>\*)</sup> Главнокомандующимъ Юго-западнымъ фронтомъ былъ тогда генералъ Брусиловъ; позднѣе, съ 22 мая — Верх. главнок. былъ генералъ Брусиловъ, а главнок. арміями фронта — генералъ Гуторъ.

Азефы... Такое, по крайней мъръ, впечатльніе производять и которые эпизоды коица августа. Наконецъ, просто предатели. Одинъ изъ нихъ, скрытый въкнигь Керенскаго подъинициалами «капитанъВ инъ». раскрыль ему всь данныя о важитышей петроградской организации...

Въ концъ іюня въ Петроградъ, въ числъ многихъ другихъ, образовалась политическая группа, подь названіемъ «Республиканский центръ». Составъ ея быль немногочисленнымъ и чрезвычайно нестрымъ; политическая программа весьма растяжима, и даже само наименованіе группы не выражало точно существа политических в влажнядовъ ея членовъ, такъ какъ по словамъ руководителя группы «въ республиканскомъ центр Бразговоровъ о будущей структур в Россіи не поднималось; казалось естественнымъ, что Россія должна быть республиканской, отсюда и пошло названіе «Респуб. центры». При пріемь въ организацію «никого не спрашивали, во что върчешь; достаточно было заявленія о желаній борьбы съ большевизмомъ и о сохраненій армій». Первоначально руководители Республиканскаго центра ставили себь цълью «помощь Временному правительству, создавъ для него общественную поддержку путемъ печати, собрани и проч.»; потомъ, убъдившись въ полномъ безсиліи правительства, приступили къ борьбъ съ нимъ, участвуя въ подготовкъ переворота. Интеллектуальныя силы и вліяніе группы были не велики, но она имвла одно большое преимущество передъ всъми другими — обладала и вкоторыми денежными средствами. Ихъ давала крупная денежная буржуазія — «небольшая по числу, — какъ опредъляетъ одинъ изъ организаторовъ «центра», — но очень вліятельная, довольно замкнутая и крайне эгоистичная въ своихъ дъйствіяхъ и аппетитахъ»; о́уржуазія эта «подняла тревогу (въ іюльскіе дни), когда обнаружилась слабость Временнаго правительства, и предложила Респ. Центру) первую денежную помощь, чтобы уберечь Россію... отъ очевидной тогда для нихъ надвигавшейся опасности большевизма». Лично представители этой банковской и торгово-промышленной знати стояли внъ организацій, опасаясь скомпрометировать себя въ случать неудачи.

Отсутствіе партійной нетерпимости, діловая программа и въ особенности извъстныя средства дали возможность «Респ. Центру» объединить много мелкихъ, главнымъ образомъ военныхъ петроградскихъ организацій. \*) Онь вошли въ составъ военной секціи Респ.

\*) Одно изъ коллективныхъ обращеній къ генералу Корнилову (31 іюл) исходило отъ 10 организацій:

1. Военная лига.

Союзъ георгіевскихъ кавалеровъ.
 Союзъ воинскаго долга.
 Союзъ Честь Родины.

Союзъ добровольцевъ народной обороны.
 Добровольческая дивизія.
 Батальонъ свободы.

8. Союзъ спасенія Родины.

9. Общество 1914 года. 10. Республиканскій центръ.

Кромъ того существовали организаціи полковыя, раіонныя и т. д.

Центра» въ лицъ своихъ представителей, причемъ далеко не всъ члены ихъ знали, кто ихъ возглавляетъ. Такимъ путемъ, къ концу августа активныхъ участниковъ военной секціи числилось до 4 тысячъ человъкъ. Сколько ихъ было въ дъйствительности, въроятно никто не зналъ. Внутренняя организація этихъ отдъловъ оставалась по прежнему чрезвычайно слабой. Тъмъ не менъе, значеніе ихъ сильно переоцънивалось какъ самими участниками, такъ и тъми, кто предполагалъ воспользоваться ихъ силами.

Наконецъ, организующую работу велъ Главный комитетъ офицерскаго союза. Съ первыхъ-же дней существованія комитета въ состав в его образовался тайный активный коллективъ, къ которому впослъдствіи примкнулъ весь составъ комитета. Не задаваясь никакими политическими программами, комитетъ этотъ поставилъ себъ цѣлью подготовить въ арміи почву и силу для введенія диктатуры единственнаго средства, которое, по мнѣнію офицерства, могло еще спасти страну. Завязывались оживленныя сношенія съ Союза казачьихъ войскъ, военными организаціями и политическими партіями. Хотя комитетъ отражалъ въ полной мъръ настроеніе фронтового офицерства, организація послідняго подвигалась крайне слабо. Кромѣ неприспособленности къ «заговорщической» работѣ и офицерской среды, и самого комитета, на ходъ ея отразились неблагопріятно быстрый темпъ, которымъ развивались событія, и рядъ внѣшнихъ препятствій. Керенскій, встръчая гласное и ръзкое осужденіе своей военной политики въ резолюціяхъ комитета, относился къ нему враждебно и установилъ за нимъ надзоръ; Брусиловъ, тогда Верховный главнокомандующій, смотрълъ на дъятельность комитета также съ большимъ неодобреніемъ. Пригласивъ однажды къ себъ всьхъ членовъ комитета, Брусиловъ обратился къ нимъ съ ръзкими упреками за то, что комитетъ «своими выступленіями мѣшаетъ дѣлу спасенія арміи, что нельзя переть напроломъ, когда правительство и Керенскій стали на в рный (?) путь». Онъ говориль такъ, но видимо чувствовалъ всю неприглядность своей позиціи. И когда одинъ изъ членовъ комитета заявилъ: «разъ мы приносимъ вредъ, то насъ слъдуетъ попросту разогнать», - Брусиловъ со слезами на глазахъ сталъ жаловаться, что офицерство больше не идетъ за нимъ и что ни ему, ни Керенскому не върятъ...

Наконецъ, самое серьезное мъропріятіе, задуманное комитетомъ формированіе добровольческихъ ударныхъ батальоновъ въ дивизіяхъ и на жельзнодорожныхъ узлахъ — было вырвано изъ его рукъ: Брусиловъ утвердилъ своимъ приказомъ проэктъ «говарища Манакина\*) о формированіи ударныхъ частей, при участіи... совътовъ... Такимъ образомъ, когда настало время дъйствовать, комитетъ имълъ въ своемъ моральномъ активъ широкое сочувствіе всего офицерства, а въ реальномъ — только добрую волю своихъ членовъ.

<sup>\*\*)</sup> Подполковникъ генеральнаго штаба.

Страна искала имя.

Первоначально неясныя надежды, не облеченныя еще ин вы какія конкретныя формы, какъ среди офицерства, такъ и среди либеральной демократіи, въ частности к. д. партіи, соединялись съ именемъ тенерала Алексьева. Это быль еще періодъ упованій на возможность законопреемственнаго обновленія власти. Ибо трудно себь представить лицо, менье подходящее по характеру, чымъ тен. Алексьевь, для выполненія насильственнаго переворота.

Поздиъе, можетъ быть и одновременно, многими организаціями дълались опредъленныя предложенія адмиралу Колчаку во время пребыванія его въ Петроградъ. Въ частности «Республиканскій центрь» находился въ то время въ сношеніяхъ съ адмираломъ, который принципіально не отказывался отъ возможности стать во главъ движенія. По словамъ Новосильцева, которому объ этомъ говориль лично адмиралъ, довърительные разговоры на эту тему вель съ нимъ и лидеръ к. д. партіи. Вскоръ, однако, адмиралъ Колчакъ по невыясненнымъ причинамъ покинулъ Петроградъ, уъхалъ въ Америку и временно устранился отъ политической дъятельности.

Но когда генералъ Корниловъ былъ назначенъ Верховнымъ главнокомандующимъ, всѣ исканія прекратились. Страна — одии съ надеждой, другіе съ враждебной подозрительностью — назвала имя диктатора.

Въ дни Московскаго совъщанія въ вагонъ Верховнаго произошель знаменательный разговоръ между нимъ и генераломъ Алексьевымъ:

- Михаилъ Васильевичъ, придется опираться на Офицерскій союзъ дѣло вашихъ рукъ. Становитесь вы во главѣ, если думаете, что такъ будетъ лучше.
- Нѣтъ, Лавръ Георгіевичъ. Вамъ, будучи Верховнымъ, это сдѣлать легче.

Началось паломничество въ губернаторскій домъ въ Могилевъ. Пришли въ числь другихъ представители Офицерскаго союза, во главъ съ Новосильцевымъ и принесли Корнилову свое желаніе работать для спасенія арміи. Появились делегаты казачьяго Совъта и Союза георгіевскихъ кавалеровъ. Пріѣхалъ изъ Петрограда представитель «Республиканскаго центра», обыпалъ поддержку вліятельныхъ круговъ, стоящихъ за группой, и предоставиль въ распоряженіе Корнилова военныя силы петроградскихъ организацій. Прислалъ гонца въ комитетъ Офицерскаго союза и генералъ Крымовъ съ запросомъ «будетъ ли что-нибудь», и въ зависимости отъ этого — принимать ли ему 11 армію, предложенную мною, или оставаться во главъ 3-го корпуса, который по его словамъ «пойдетъ куда угодно»... Ему отъвътили просьбой оставаться во главъ корпуса.

+

Таковы были *реальныя средства* въ рукахъ тѣхъ, кто хотѣлъ перестроить тонувшую въ дебряхъ внутреннихъ противорѣчій верховную власть, чтобы спасти страну отъ большевизма.

Но въ предълахъ этихъ ничтожныхъ техническихъ средствъ всякая активная и тъмъ болъе насильственная борьба была заранъе обречена на неуспъхъ, если она не имъла широкаго общественнаго обоснованія. На кого-же опирался генералъ Корниловъ?

Теперь, когда идетъ безудержная переоцънка цънностей, когда «тактическія соображенія» и «интересы цѣлесообразности» окончательно вытёснили изъ политическаго обихода «старые предразсудки моральнаго свойства» — у многихъ измѣнился взглядъ на своевременность и необходимость корниловскаго выступленія. При этомъ УПУСКАЕТСЯ ИЗЪ ВИДУ ОДНО ОБСТОЯТЕЛЬСТВО — НЕИЗБЕЖНОСТЬ ЭТОГО ЯВленія, какъ естественнаго и непредотвратимаго рефлекса борющагося со смертью государственнаго организма, напрягающаго послъднія силы національнаго, моральнаго и правового самосознанія; неизбѣжность, въ силу которой отпадаютъ обѣ предпосылки, и вопросъ сводится, слъдовательно, лишь къ оцънкъ тъхъ формъ и тъхъ способовъ, которыми могъ быть наилучшимъ образомъ разрубленъ мертвый узель, завязанный вокругь власти. Во всякомъ случаъ, тогда Корниловъ могъ имъть полную увъренность, что онъ опирается на широкія общественныя силы, включающія въ свой составъ, какъ я уже упоминалъ, либеральную демократію и буржуазію, весь офицерскій корпусъ, командный составъ и даже членовъ Временнаго правительства.

Многочисленныя офиціальныя обращенія къ Корнилову не оставляли сомнѣнія въ своемъ положительномъ значеніи.

Когда на Московскомъ совъщаніи вся правая половина русской общественности съ высокимъ подъемомъ привътствовала Верховнаго главнокомнадующаго, она безъ сомнънія видъла въ немъ орудіе судьбы и своего избранника.

Когда совъщаніе общественныхъ дъятелей въ постановленіи своемъ отъ 10 августа говорило о томъ, что правительство ведетъ страну къ гибели, что должна быть возстановлена власть команднаго состава, что необходимо ръшительно порвать съ совътами — оно повторяло «корниловскую программу». Въ воззваніи прозвучалъ даже призывъ «изъ сердца Россіи... къ низиннымъ людямъ» — подобно тому, какъ 300 лътъ назадъ ихъ предки пришли къ Москвъ спасать Родину — и теперь «не выдавать своихъ героевъ и вернуть Россіи возможность стать счастливой и великой\*)»...

Наконецъ, совсѣмъ ужъ недвухсмысленна была телеграмма, посланная Корнилову 9 августа за подписью Родзянко: «Совѣщаніе общественныхъ дѣятелей привѣтствуетъ Васъ, Верховнаго вождя

<sup>\*) &</sup>quot;Керенскій по поводу этого воззванія возмущенно говориль Кокошкину, что Милюковъ вновь организуетъ прогрессивный блокъ противъ Временнаго правительства, какъ противъ Николая II".

Русской арміи. Совъщаніе заявляєть, что всякія покушенія на подрывъ Вашего авторитета въ арміи и Россіи считаєть преступными и присоединяєть свой голось къ голосу офицеровь, георпевских в ка валеровъ и казаковъ.") Въ грозный часъ тяжелаго испытанія вся мыслящая Россія смотрить на васъ съ належдой и върой. Да поможеть Вамъ Богъ въ вашемъ великомъ подвигь на возсозданіе могучей арміи и спасеніе Россіи».

Въ Москвъ, въ день прівада на государственное совъщаніе Корниловь быль встръченъ оваціями. Офицеры понесли его на рукахъ къ автомобилю. Родичевъ на вокзалъ въ своемъ горячемъ обращеніи къ Корнилову говорилъ:

— Вы теперь символъ нашего единства. На вѣрѣ въ васъ мы сходимся всѣ, вся Москва. И вѣримъ, что во главѣ обновленной русской арміи вы поведете Русь къ торжеству надъ врагомъ и что кличъ — да здраствуетъ генералъ Корнилсвъ! — теперь кличъ надежды — сдѣлается возгласомъ народнаго торжества.

И закончилъ:

— Спасите Россію, и благодарный народъ увѣнчаетъ васъ... Морозова упала передъ нимъ на колѣни...

Не удивительно, что люди чувствовали иногда нѣкоторыя утрызенія совъсти. В. Маклаковъ говорилъ Новосильцеву:

— Передайте генералу Корнилову, что въдь мы его провощируемъ, а особенно М-ъ. Въдь Корнилова никто не поддержитъ, всъ спрячутся...

Таковы были вибшнія, офиціальныя отношенія общественных в круговъ къ Верховному главнокомандующему. Нъсколько иначе об стояло дъло въ конспиративной области дъловыхъ сношеній. 8 или 9 августа въ Москву къ находившемуся тамъ Новосильцеву прібхаль изъ Ставки капитанъ Роженко и попросилъ его собрать общественныхъ двятелей, чтобы поставить ихъ въ извъстность относидельно назръвавшихъ событій. \* На квартиръ виднаго кадетскаго лидера состоялось собраніе вліятельных членовъ Думы и политическихъ двятелей. Роженко доложиль объ общемъ положеніи арміи, о треніяхъ между генераломъ Корниловымъ и Керенскимъ, о возможности смъщенія Корнилова съ поста Верховнаго, чему онъ рышилъ не подчиниться изъ патріотическихъ побужденій; говориль о предстоящемъ возстаніи большевиковъ и о подходь къ Петрограду коннаго корпуса, которому предстоить ликвидировать большевиковь, совьты и, можеть быть, выступить противъ правительства. Докладъ своею легкостые произведъ на всѣхъ тягостное впечетльніе. Одинъ изъ участникова. собранія такъ описываеть этоть эпизодъ.

<sup>\*)</sup> Отъ офицерскаго союза, союза георгіевскихъ кавалеровь и казачьяго совъта были посланы правительству ръзкія телеграммы о несмъняемости Корнилова.

<sup>\*\*)</sup> Новосильцевъ до сихъ поръ предполагаетъ, что иниціатива командировки Роженко исходила не отъ Корнилова, а отъ "политическаго окруженія".

— Обсуждать тутъ-же этотъ докладъ увлекающагося офицера не хотъли. Было ясно, что сочувствуютъ дълу всъ, но никто не въритъ въ успъхъ, да и связывать себя и политическія группы, которыхъ представляли участники собранія, ни у кого не было желанія.

Черезъ нѣсколько дней, однако, взволновавшее всѣхъ сообщеніе обсуждалось вновь въ болѣе широкомъ кругу либеральныхъ и консер-

вативныхъ политическихъ дѣятелей.

«Послѣ долгихъ объясненій — говоритъ одинъ изъ нихъ — П. Н. Милюковъ отъ лица общественныхъ дѣятелей кадетскаго направленія сдѣлалъ заявленіе о томъ, что они сердечно сочувствуютъ намѣреніямъ Ставки остановить разруху и разогнать совдепъ. Но настроеніе общественныхъ массъ таково, что они никакой помощи оказать не могутъ. Массы будутъ противъ нихъ, если они активно выступятъ противъ правительства и совдепа. Поэтому на Милюкова и его единомыщленниковъ расчитывать нельзя. Къ этому заявленію стыдливо присоединились путемъ молчанія и знакомъ молчаливаго согласія остальные общественники».

Не болѣе благопріятной оказалась информація объ отношеніи къ назрѣвавшимъ событіямъ Государственной Думы, какъ учрежденія. Предсѣдатель ея говорилъ о безсиліи Думы въ дѣлѣ борьбы, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и о возможности гальванизировать ее и привлечь къ организаціи власти въ случаѣ успѣха.

Что касается болѣе широкихъ интеллигентскихъ круговъ, то освѣдомленность ихъ одинъ московскій дѣятель опредѣляетъ такими словами:

«Слухи, не шли дальше того, что Корниловъ что то замышляетъ противъ Совътовъ, что около Корнилова собрались какіе-то болѣе чѣмъ странные люди, которые, Богъ вѣсть, какъ попали кънему. Иногда доходили слухи, что въ Ставку таинственно выѣхалътакой-то, что скоро предстоитъ болѣе широкое совѣщаніе по поводу дѣйствій громадной важности. Но все было покрыто тайной и молчаніемъ. Это молчаніе понимали и не хотѣли нарушать его».

Таковы объективные факты, показательные для общественнаго настроенія, создававшагося вокругъ корниловскаго движенія. Это настроеніе можно опредѣлить кратко:

Сочувствіе, но не содъйствіе.

Въ какой мъръ правильно информировали генерала Корнилова о «дъловыхъ сношеніяхъ» съ отвътственными политическими группами, сказать трудно. Весьма показательнымъ, однако, является разговоръ его съ княземъ Г. Трубецкимъ, посътившимъ генерала, когда онъ находился уже подъ стражей въ могилевской гостинницъ.

— Передайте, чтобы ни одинъ кадетъ не входилъ въ составъ

правительства — сказалъ Корниловъ.

Человъку политики и собраній пришлось долго уговаривать человъка меча и боевого поля, что для предъявленія подобнаго требованія нужно имъть совершенно конкретныя обязательства со стороны кадетской партіи...

Да и само субъективное воспріятіе сложной политической обстановки людьми, не искупіенными въ этихъ вопросахъ, приводило иногда къ разительнымъ противоръчіямъ. Представители офицерскаго союза еще лѣтомъ устанавливали связь съ нѣкоторыми политическими группами и дѣлились съ ними своими предположеніями. Вотъ какія впечатлѣнія они вынесли. Одинь — человѣкъ чисто военный — пишетъ: «русскіе общественные круги, въ частности кадеты объщали намъ свою полную подлержку. Мы были у Милюкова и Рябушинскаго. И та, и другая группы объщали поддержку у союзниковъ, въ правительствѣ, печати и дены ами»... Другой — причастный къ политической дѣятельности — о тѣхъ же эпизодахъ говоритъ: «московская группа шла намъ навстрѣчу; петроградская насъ избѣгала. У Рябушинскаго отнеслись болѣе внимательно. Но, тѣмъ не менѣе, мы должны были сдѣлать одинъ выводъ: мы — одни».

Но, кромѣ проявленія офиціальныхъ и дѣловыхъ отношеній, сумма впечатлѣній, утверждавшихъ Верховнаго главнокомандующаго въ его намѣреніяхъ, слагалась и другимъ путемъ: множество личныхъ разговоровъ, изъ которыхъ одни извѣстны, другіе станутъ достояніемъ гласности, третьи унесены съ собою въ могилу собесѣдниками, — разговоровъ, веденныхъ съ отвѣтственными представителями общественныхъ и политическихъ группъ или отъ ихъ имени — создавало иллюзію широкаго, если не народнаго, то общественнаго движенія, увлекавшаго Корнилова роковымъ образомъ въ центръ его. Генералъ Алексѣевъ имѣлъ несомнѣнно право писать Милюкову: «Дѣло Корнилова не было дѣломъ кучки авантюристовъ. Оно опиралось на сочувствіе и помощь (?) широкихъ круговъ нашей интеллигенціи, для которой слишкомъ тяжелы были страданія Родины».

Впрочемъ даже и революціонная демократія въ душть должна была ясно сознавать почвенность и истинные мотивы корниловскаго движенія и иногда имбла смблость говорить о нихъ въ печати. Въ меньшевистской «Рабочей газеть» Цедербаума (Мартова) 3-го сентября 1917 года мы находимъ слъдующія мысли: революція вначалъ была всенародной. Потомъ «одинъ слой буржувзій за другимъ отходили отъ революціи... начинали съ ней борьбу. Но этотъ отходъ буржуазіи не случился бы такъ быстро и не имъль бы такихъ опасныхъ... посл'єдствій, еслибы революціонная демократія проявила больше революціоннаго творчества въ дъль организаціи обороны страны, установленія въ тылу и въ арміи революціоннаго порядка, разрѣшенія продовольственнаго кризиса, борьбы съ хозяйственной разрухой. Разочарованіе въ революціи и возбужденіе противъ рабочихъ и солдатъ не охватили бы такихъ широкихъ круговъ населенія, еслибы безотвътственная агитація не толкала рабочія и солдатскія массы на путь опасныхъ авантюръ».

Революціонная демократія понимала и ждала со страхомъ, либеральная демократія знала и ждала съ надеждой.

<sup>\*) 12</sup> сентября 1917 года.

Впослѣдствіи Корниловъ горько упрекалъ представителей русской общественности за ихъ болѣе чѣмъ пассивную роль въ августовскіе дни. Когда-же однажды положеніе быховскихъ узниковъ, въ виду готовившагося самосуда, стало весьма опаснымъ, Корниловъ, считая себя отвѣтственнымъ за судьбу тѣхъ, которые пошли за нимъ, послалъ нѣкоторымъ виднымъ дѣятелямъ ультимативное требованіе принять немедленно мѣры общественнаго воздѣйствія на правительство.

Въ такомъ деликатномъ вопросъ ръдко оставляются документальные слъды, но и они найдутся съ теченіемъ времени. Во всякомъ случаъ, не подлежитъ сомнънію одно: если многіе представители новаго прогрессивнаго блока, какимъ явилось по существу «совъщаніе общественныхъ дъятелей», и не были посвящены во времена и сроки, то, во всякомъ случаъ, сочувствовали идеъ диктатуры, именно корниловской, одни догадывались, другіе з на л и о надвигающихся событіяхъ.

## DIABA IV.

Идеологія корниловскаго движенія. Подготовка выступленія. "Политическое окруженіе". Трехсторонній "заговоръ".

Корниловское «дѣло», «выступленіе», «заговоръ», «мятежъ» — вотъ въ какихъ терминахъ опредѣлялись трагическія событія конца августа, связанныя съ именемъ Корнилова. Обстановка, однако, по природѣ своей была несравненно сложнѣе и, захватывая широкіе круги русской общественности, не можетъ быть втиснута въ узкія рамки такихъ опредѣленій. Гораздо правильнѣе назвать эти событія — корниловскимъ движеніемъ, оставляя за актомъ, имѣвшимъ мѣсто 27—31 августа названіе корниловскаго выступленія.

И такъ, по личному твердому и искреннему убъжденію и подъ еліяніемъ общественнаго мнѣнія\*) Корниловъ видѣлъ въ диктатурѣ единственный выходъ изъ положенія, созданнаго духовной и политической простраціей власти. Формы диктатуры опредблялись весьма разнообразно не въ силу личнаго честолюбія или двуличія, въ чемъ тщится обвинить Корнилова Керенскій, а исключительно какъ мучительное исканіе наилучшаго и наиболфе безболфаненнаго разрфшенія кризиса власти. Мы знаемъ, что 19 іюля Корниловъ при назначеній своемъ на постъ Верховнаго требовалъ отъ правительства признанія за нимъ отвътственности «только передъ собственной совъстью и встмъ народомъ», устанавливая какую то оригинальную схему сувереннаго военнаго командованія. 30 или 31 іюля въ разговоръ со мной онъ упоминалъ о полной мощи Верховнаго главнокомандующаго, но нъсколько расширенной правами по умиротворенію взбаламученной народной стихіи. Позднье въ бесьдахъ съ цьлымъ рядомъ лицъ, такъ или иначе причастныхъ къ движенію, выдвигаются самыя разнообразныя формы «сильной власти», какъ то пересозданіе на національныхъ началахъ кабинета Керенскаго, перемъна главы правительства, введеніе Верховнаго главнокомандующаго въ составъ правительства, совмѣщеніе званій министра предсъдателя и Верховнаго, директорія и, наконецъ, единоличная диктатура.

Нътъ сомнънія, что и самъ Корниловъ, и въ особенности ближайшее его окруженіе склонялись къ этой послъдней формъ правленія. Но лично Корниловъ въ своемъ сознаніи не ставилъ диктатуру самоцълью, придавая огромное значеніе факту законной преемственности. Въ силу этого окончательное ръшеніе вопроса ставилось въ полную за-

<sup>\*)</sup> Правые смотръли на Корнилова только какъ на орудіе судьбы, и на дъло его какъ на переходный этапъ къ другому строю.

висимость отъ хода событій: будетъ достигнуто соглашеніе съ Керенскимъ и измѣненіе курса государственной политики — тогда возможно устроеніе власти въ порядкъ сговора, возможны и коллективныя формы ея; не будетъ достигнуто соглашеніе, и, слідовательно, исчезнутъ всякія надежды на спасеніе страны, — предстояло насильственное устраненіе представителей верховной власти и въ результатъ потрясенія рисовалась одна перспектива — личной диктатуры. При этомъ возможность крушенія власти далеко не обусловливалась однимъ лишь корниловскимъ движеніемъ: оно могло наступить стихійно и непредотвратимо въ любой моментъ, какъ результатъ одного изъ непрекращавшихся внутреннихъ кризисовъ правительства, большевистскаго-ли возстанія или новаго наступленія австро-германцевъ, грозившаго смести фронтъ и въ его бъщенномъ потокъ затопить и правительство.

Всъ эти перспективы были равно возможны, роковымъ образомъ приближались и требовали принятія героическихъ мъръ для ихъ предотвращенія. Попытки Корнилова привлечь съ собой на этотъ путь Керенскаго оставались пока безрезультатными. Поэтому Верховный главнокомандующій счелъ себя вынужденнымъ принять нъкоторыя предварительныя міры, приміненіе которых могло быть опредѣлено лишь историческихъ ходомъ событій.

Нътъ сомнънія, что переброска войскъ на Съверный фронтъ, ихъ дислокація, созданіе Петроградской арміи и ея усиленіе — вызывались безусловно стратегической необходимостью; но, конечно, выборъ войскъ соотвътствовалъ и другой цъли — созданія гопріятныхъ условій на случай крушенія центральной власти.

Такимъ же подсобнымъ средствомъ считались офицерскія органи-

заціи.

Въ виду полной ненадежности петроградскаго гарнизона, столичныя организаціи представлялись полезнымъ орудіемъ какъ для вооруженной борьбы противъ большевистскаго возстанія, такъ случай паденія власти или окончательнаго уклоненія ея на путь, предопредъленный соотношеніемъ силъ въ совътахъ, въ которыхъ большевистскія теченія получали явное преобладаніе.

Къ 13-му августа въ Могилевъ прибылъ командиръ 3-го коннаго корпуса, генералъ Крымовъ и въ своихъ рукахъ сосредоточилъ какъ непосредственное руководство войсками, прибывающими въ петроградскій раіонъ, такъ и общее направленіе дѣятельностью организацій. Большой патріотъ, смълый, ръшительный, не останавливавшійся передъ огромнымъ рискомъ, разочарованный въ людяхъ еще со времени подготовки мартовскаго переворота,\*) нелюбившій дѣлиться

<sup>\*)</sup> Конецъ 1916 и начало 1917 года. Крымовъ былъ вызванъ своими единомышленниками съ фронта въ Петроградъ къ 1-му марта, но петроградское возстаніе изм'тнило ходъ событій.

своими планами съ окружающими и расчитывавшій преимущественно на свои собственныя силы, онъ внесъ извъстныя индивидуальныя особенности во все направленіе послъдующей конспиративной дъягельности, исходившей изъ Могилева. Его непоколебимымъ убъжденіемъ было полное отрицаніе возможности достигнуть благопріятныхъ результатовъ путемъ сговора съ Керенскимъ и его единомышленниками Въ ихъ искренность и въ возможность ихъ «обращенія» онъ совершенно не върилъ; всъ послъдующія событія подтвердили правильность его точки зрѣнія.

Повидимому, политическая сторона вопроса Крымова, какъ и Корнилова, не слишкомъ интересовала. Если раньше, когда верховное возглавление находилось въ рукахъ оппортуниста — Брусилова, Крымовъ дълалъ попытку организовать вокругъ себя военный центръ въ Кіевскомъ округѣ, то теперь, подчиняясь широкимъ общественнымъ настроеніямъ, единодушно называвшимъ имя Корнилова, онъ предоставиль себя въ полное его распоряженіе. Крымовъ добровольно сталь орудіемъ, «мечомъ» корниловскаго движенія; но орудіемъ сознательнымъ, быть можетъ направлявшимъ иногда... руку, его поднявшую. «Мечь» хотъть разить, утративъ въру въ цълебность напрасныхъ словопреній, и, исходя изъ взгляда, что страна подходитъ къ роковому предълу и что поэтому пріемлемо всякое, самое рискованное средство... «Рука» раздбляла всецбло эти взгляды, но, придавленная огромной тяжестью нравственной отвътственности передъ страной и арміей, нъсколько колебалась. Только это побужденіе сдерживало Корнилова, потому что о себъ, о своей головъ, онъ не раздумывалъ ни одной минуты.

Корниловъ переживалъ тяжелые дни.

Вспомнимъ конкретные факты.

31 іюля Корниловъ совершенно спокойно и увъренно говоритъ со мной о будущихъ перспективахъ, не предрѣшая насильственнаго кризиса и расчитывая на благополучный исходъ разговоровъ съ «ними».

3-го августа ѣдетъ въ Петроградъ предъявить свою докладную записку о реорганизаціи арміи и борьбѣ съ разрухой и испытываетъ жестокое разочарованіе.

8-го августа отказывается вести дальнъйшіе переговоры о «запискъ», считая ихъ безполезными.

10-го августа, по настоянію Савинкова и Филоненко, вновь прибываеть въ Петроградъ и вновь совершенно напрасно.

14-го августа въ день возвращенія съ Московскаго совѣщанія повидимому окончательно опредѣляется невозможность идти вмѣстѣ съ Керенскимъ, и генералъ Крымовъ, вполнѣ удовлетворенный теченіемъ событій, говоритъ начальнику одной изъ офицерскихъ организацій:

— Все идетъ хорошо. Рѣшили не имътъ больше дѣла съ «ними»...

24-го августа Савинковъ прибываетъ въ Ставку, знакомитъ Верховнаго съ проэктами законовъ, вытекающихъ изъ Корниловской «записки», еще не подписанныхъ, но прохожденіе которыхъ въ правительствѣ якобы обезпечено; сообщаетъ о рѣшеніи Керенскаго объявить Петроградъ и его окрестности на военномъ положеніи; проситъ отъ имени правительства, ввиду возможныхъ осложненій, къ концу августа подтянуть къ Петрограду 3-ій конный корпусъ...

Это обстоятельство, знаменнующее выходъ правительства, въ частности Керенскаго, на путь предуказанный Корниловымъ, вызы-

ваетъ несомнънно искренній отвътъ Корнилова:

— Я готовъ всемърно поддержать Керенскаго, если это нужно для блага отечества.

А въ тѣ-же дни съ Крымовымъ, не вѣрившимъ совершенно ни Керенскому, ни Савинкову, происходитъ рѣзкая перемѣна. Онъ ходитъ разстроенный, блѣдный, задумчивый, все еще не ѣдетъ къ корпусу, живетъ на вокзалѣ въ Могилевъ. Въ довѣрительномъ разговорѣ съ однимъ изъ своихъ соучастниковъ онъ высказываетъ глубоко пессимистическій взглядъ:

— Конечно, надо идти до конца. Я отдаю дѣлу свою голову. Но 90 процентовъ за неудачу. Мнѣ необходимо ѣхать къ корпусу, но я боюсь, что, когда я оставлю Могилевъ, здѣсь начнутъ творить несообразное...

\* \*

Между тъмъ, подготовка «выступленія», ни время, ни формы котораго не представлялись еще достаточно ясными, продолжалась.

Ставка, какъ органъ управленія — въ ней не участвовала. Нъсколько лицъ изъ состава Ставки были посвящены въ истинный смыслъ принимаемыхъ мъръ, всъ другіе продолжали свою нормальную служебную дъятельность, быть можетъ только догадываясь о назрѣвающихъ событіяхъ и вполнѣ сочувствуя предполагаемымъ замысламъ Корнилова. Стратегическая подготовка велась при участіи 1-го генералъ-квартирмейстера, генерала И. П. Романовскаго, съ которымъ связывали Корнилова добрыя отношенія еще по краткой совмѣстной службѣ въ 8-ой арміи, и который имѣлъ личные доклады у него по этимъ вопросамъ. Начальникъ штаба Верховнаго, генералъ Лукомскій не былъ посвященъ въ то, что дѣлалось за кулисами. Какъ человъкъ умный и хорошо разбиравшійся въ явной и скрытой обстановкъ Ставки, онъ несомнънно отдавалъ себъ ясный отчетъ о всемъ происходящемъ. Нервничалъ, но до поры до времени молчалъ. Тѣмъ болѣе, что возникъ вопросъ о перемѣщеніи его на должность командующаго одной изъ армій. Но когда обстановка назръла въ такой степени, что долъе занимать нейтральную позицію было невозможно, Лукомскій въ серединъ августа переговорилъ по этому поводу съ Романовскимъ и затъмъ поставилъ Корнилову вопросъ о довъріи. Бесъда окончилась пріобщеніемъ Лукомскаго къ дълу.

Подтягивались къ пунктамъ сосредоточенія и войска.

Очевидно, количеству ихъ въ Ставкъ не придавали большого значенія, тымь болье, что элементь времени не даваль возможности солидной организаціи. Чуть не на походѣ начиналось развертываніе весьма слабой Осетинской бригады и формированіе Туземнаго корпуса; во главь вновь учреждаемой Петроградской арміи становился гене раль Крымовь, а командованіе им вішим в ръшительное значеніе 3-мы коннымы корпусомы поручалось незнакомому сы частями тен. Краснову, который не усибль и прибыть къ началу движенія. Войска расползлись по широкимъ квартирамъ и эшелонировались на огромномъ протяженій жельзныхъ дорогь виь всякаго моральнаго воздьйствія старшаго команднаго состава. Еще 5-го августа командиръ Корниловскаго ударнаго полка, капитань Ньжевцевь въ продолжительномъ докладь убъждаль своего шефа развернуть эту належную добровольческую часть въ дивизію. Корниловъ тогда отказалъ, и полкъ на общихъ основаніяхъ былъ включенъ въ одну изъ дивизій 7 армін. Этотъ полкъ, оправдавшій впосльдствін вполнь довьріе Верховнаго, только 21 августа получиль приказаніе двигаться на Сьверный фронтъ.

Наконецъ возможно было использовать для Петрограда Кубанскую бригаду стоявшую между Выборгомъ и Петроградомъ и для Москвы донскую дивизію, направляемую съ Дона въ Финляндію.

Когда въ серединъ августа части съ Юго-западнаго фронта двигались въ раіонъ Псковъ—Луга—Лно, передъ ними невольно должна была возникнуть мысль о возможности примъненія ихъ силъ и для разръшенія вопросовъ внутренней политики. Какъ учитывали они положеніе видно изъ хроники Корниловскаго полка:\*) истинная цъль переброски не была извъстна; извъстенъ былъ лишь конечный пунктъ маршрута мъстечко Усве, на берегу Балтійскаго моря. Но общее мнѣніе было, что идемъ на Петроградъ». И далѣе: «полкъ выступилъ къ походъ въ приподнятомъ, великольпномъ состояніи духа... Мы знали, что долженъ былъ черезъ нъкоторый промежутокъ времени состояться государственный переворотъ\*\*); (?) но по нашимъ свъдъніямъ онъ долженъ былъ заключаться въ уничтоженіи власти Петроградскаго совдепа и въ установленіи или директоріи или диктатуры, но съ согласія и съ участіемъ Керенскаго, что при тогдашнихъ условіяхъ гарантировало полный успъхъ переворота».

Несомивно офицерская среда въ конечномъ итогъ была готова на все. Но въ толщь войскъ настроеніе оказалось иное: 3-ій конный корпусь, Кавказская Туземная дивизія, быть можетъ и много еще другихъ частей были тогда вполчь способны идти съ Корниловымъ противъ большевиковъ и противъ совътовъ, но въ отношеніи Временнаго правительства они сохраняли еще «нейтралитетъ»: ни за

<sup>\*)</sup> Составлена кн. Ухтомскимъ.

<sup>\*\*)</sup> Интересно это представленіе строевого офицерства о "власти совъта", какъ о государственго-правомъ состоянів и о сверженіи этой "власти", какъ о "государственномъ переворотъ".

него, ни противъ него идти не хотѣли. Одинъ только Корниловскій ударный полкъ и Текинскій, не взирая на весьма неопредѣленную позицію, занятую его командиромъ, могли безотговорочно слѣдовать за Корниловымъ...

Такъ-же на спѣхъ, несерьезно готовились офицерскія организаціи.

Въ началъ августа для объединенія военной секціи «Республиканскаго центра» былъ командированъ членъ комитета офицерскаго союза, полковникъС., который получилъ въ свои руки все дъло финансированія и полную свободу д'вйствій, безъ вмівшательства комитета «Респ. центра». Въ половинъ августа при посредствъ членовъ офицерскаго союза началась тайная переброска офицеровъ изъ арміи въ Петроградъ; одни направлялись туда непосредственно — по двумъ конспиративнымъ адресамъ, другіе черезъ Ставку, имъя офиціальнымъ назначеніемъ обученіе бомбометанію. Вслъдствіе крайне легкомысленной организаціи діла, эти офицеры попали въ весьма двухсмысленое и тяжелое положеніе. Тогда-же на секретномъ засъданіи въ Могилевъ подъ предсъдательствомъ Крымова выяснялся вопросъ о вооруженномъ занятіи Петрограда, составлялся планъ и распредълялись роли между участниками. Полковникъ С. увъренно заявилъ, что у него ръшительно все готово... Кіевской организаціи было указано по частямъ перебрасываться въ Петроградъ, куда должны были собираться и могилевскіе «бомбометчики». По отношенію ко всѣмъ имъ С. также успокоилъ совѣщаніе. Впослѣдствіи оказалось, что для прівзжихъ не было ни указаній, ни квартиръ, ни достаточныхъ средствъ, и вся организація понемногу распылялась и разстраивалась.

Позднѣе въ Петроградѣ руководители организаціи устраивали непрестанныя засѣданія, но такъ какъ мѣстомъ для нихъ, въ видахъ вящей конспираціи, избирались обыкновенно наиболѣе посѣщаемые рестораны (Акваріумъ, Вилла Родэ), то эти засѣданія мало по малу утрачивали дѣловой характеръ, обращаясь въ товарищескія пирушки.

Къ тому-же, еще на могилевскомъ засъданіи руководителей прозвучало ръзкимъ диссонансомъ заявленіе одного изъ видныхъ участниковъ, что сердце его къ дълу не лежитъ, въ успъхъ онъ не въритъ и потому проситъ освободить его отъ всякихъ обязанностей...

Такимъ образомъ, вся техническая подготовка носила характеръ крайне несерьезный. Лишь опытъ подавленія предыдущихъ возстаній могъ оправдать подобное легкомысліе. Опытъ, доказавшій, что съ трусливой, распропагандированной толпой, которую представлялъ изъ себя Петроградскій гарнизонъ и съ неорганизованнымъ городскимъ пролетаріатомъ можетъ справиться очень небольшая дисциплинированная и понимающая ясно свои задачи часть. Правда, кромѣ Петрограда была вѣдь еще страна... Но ударъ по столицѣ не могъ не отозваться въ положительномъ смыслѣ въ самыхъ отдаленныхъ углахъ государства...

Какъ бы то ни было, тетива натягивалась все сильнье, и стръла готова была вылетьть. Направленіе ея во многомъ зависьло отъ того курса государственной политики, который приметь Временное правительство. Я говорю такъ потому, что не только военная среда, но и лица, стоявшія во главъ войскъ и организацій, плохо разбирались въ политической коньюнктурь, и личную политику Керенскаго отождествляли съ правительственной. При этомъ всъ колебанія Керенскаго, всъ причудливые зигзаги его въ области государственнаго управленія, его метанія между Корниловымъ и совътами во простомъ преломленіи военнаго мышленія получали форму весьма элементарную: — Съ большевиками или противъ большевиковъ.

, ,

Наиболбе страннымъ и необъяснимымъ является то вліяніе, которое имъли на ходъ событій окружавшіе Корнилова политическіе двятели, въ лицъ Завойко, Филоненко, Аладыина, за кулисами Добрынскаго и т. д. Къ нимъ примыкалъ полковникъ Голицынъ. Кром б Филоненко, перечисленныхъ лицъ я знаю. Появленіе всъхъ ихъ вокругъ Корнилова внесло элементъ ибкотораго авантюризма и несерьезности, отражавшихся на всемъ движеніи, связанномъ съ его именемъ. Одинъ изъ членовъ Временнаго правительства говорилъ мив, что когда 27-го на засъданіи правительства быль прочитанъ корниловскій списокъ министровъ, съ именами Филоненки, Аладына и Завойка, то даже у лицъ, искренне расположенныхъ къ Корнилову, опустились руки... Стоитъ прочесть повъствование В. Львова, изображающее сцены и разговоры за кулисами корниловскаго выступленія; и если даже одну половину отнести на долю своеобразнаго воспріятія автора, то другая въ достаточной степени рисуеть хлестаковщину и легкомысліе «политическаго окруженія».

Я уже говорилъ, что Корниловъ плохо разбирался въ людякъ. Но это не все. Однажды, впослъдствіи на мой вопросъ по поводу

бывшаго своего окруженія, онъ отвѣтилъ:

— У меня никого не было. Этихъ людей я зналъ очень мало.

Но они по крайней мъръ хотъли и не боялись работать.

И при этомъ расцънивали свою работу не меньше какъ министерскими портфелями. Съ большою легкостью Филоненко бралъ на себя внъшнія сношенія русскаго государства и только послъ ръшительнаго протеста генерала Лукомскаго соглашался на портфель внутреннихъ дълъ. Безъ колебаній Завойко принималь бремя русскихъ финансовъ и т. д.

У Корнилова дъйствительно никого не было. Всъ тъ общественные и политические дъятели, которые, если не вдохновляли, то во всякомъ случав, всецъло стояли на его сторонъ, предпочитали оставаться въ тъни, въ ожидании результатовъ борьбы. Что касается Савинкова, то Корниловъ никогда въ точности не зналъ, кому Са-

винковъ собирается «воткнуть ножъ въ спину» — ему или Керенскому.

Какъ же опредълялась политическая физіономія предполагавшейся новой власти? За отсутствіемъ политической программы, мы можемъ судить только по косвеннымъ даннымъ: въ составленномъ предположительно спискъ министровъ, кромъ указанныхъ вышелицъ, упоминались Керенскій, Савинковъ, Аргуновъ, Плехановъ; съ другой стороны — генералъ Алексъевъ, адмиралъ Колчакъ, Тахтамышевъ, Третьяковъ, Покровскій, гр. Игнатьевъ, кн. Львовъ. По свидътельству кн. Г. Трубецкого, этотъ кабинетъ долженъ былъ, по словамъ Корнилова, «осуществлять строго демократическую программу, закрѣпляя народныя свободы, и поставить во главу угла рѣшеніе земельнаго вопроса». А включеніе въ кабинетъ Керенскаго и Савинкова должно было служить для демократіи гарантіей, что міры правительственнаго принужденія не перейдутъ извѣстныхъ границъ и что «демократія не лишается своихъ любимыхъ вождей и наиболѣе цънныхъ завоеваній». Къ 29 августа приглашены были въ Ставку на совъщаніе по вопросу о конструкціи власти Родзянко, кн. Львовъ, Милюковъ, В. Маклаковъ, Рябушинскій, Н. Львовъ, Сироткинъ, Третьяковъ, Тесленко и др. Полагаю, что весь этотъ перечень, указывая на нѣкоторое перемѣщеніе «равнодѣйствующей» вправо, не представлялъ еще ничего угрожающаго для завоеваній революціи. Тѣмъ болѣе, что, выйдя изъ узкой и душной атмосферы конспираціи на широкую всероссійскую арену, Корниловъ несомнънно измѣнилъ бы характеръ своего окруженія.

Наконецъ, если даже говорить о стороннихъ чисто политическихъ вліяніяхъ, то приведенныя ниже строки изъ частнаго письма главнаго совътчика Завойко, адресованнаго Корнилову въ Быховъ, и не предназначавшагося для постороннихъ, могутъ дать нъкоторое понятіе о характеръ этого вліянія. Въ письмъ, датированномъ 15

октября, дается современная политическая оріентировка:

«Въ настоящее время общественныя настроенія слѣва направо рисуются мнѣ въ слѣдующемъ видѣ: обѣ крайнія (лѣвая и правая) слились воедино и бѣснуются, а 20-го и позднѣе ожидаются выступленія; лозунги, выкинутые на это число совершенно смѣшались; явственнѣе другихъ слышится «долой Керенскаго», «долой Временное правительство», «Бей жидовъ», «Вся власть совѣтамъ» и т. д. — однимъ словомъ черносотенцы и большевики идутъ вмѣстѣ — это несомнѣнно; лѣвые трепещутъ и теряютъ позиціи; Временное правительство дрожитъ и само въ себѣ не увѣрено, заискиваетъ у всѣхъ и на всѣ стороны раскланивается; кадеты подняли головы и мнятъ себя «спасителями»; правые совсѣмъ возгордились и съ каждымъ днемъ прутъ все настойчивѣе и опредѣленнѣе. Между тѣмъ, линія поведенія, единственно ведущая къ побѣдѣ — это средняя — здоровая и истинная демократія».

Правда, направленіе средней линіи и тѣ источники, которые должны питать новую власть изъ этой политической шарады совер-

шенно не ясны, но, во всякомъ случав, въ ней ивть уклоненія въ сторону мракобъсія и реакціи.

> 2

О подготовительныхъ мърахъ, предпринимаемыхъ кругами, близкими къ Ставкъ, знали и Керенскій, и Савинковъ. Быть можеть не все, безъ деталей, но знали, въ особенности Керенскій — этого онъ не скрываетъ. Держа въ своихъ рукахъ нити организаціи уже въ концъ йоля, онъ въ течени августа мьсяца имьль возможность прекратить ихъ дъятельность путемъ разрушенія ихъ руководящихъ органовъ и остановки движенія частей на Съверный фронтъ, если считаль его опаснымь. Но лично для него эти мъры имъли бы смыслъ лишь въ двухъ случаяхъ: если бы онъ ръшительно повернуль от в Корнилова къ совътамъ или имълъ въ рукахъ прямое доказательство связи Верховнаго съ конспиративными кругами, подозраваемыми вы организаціи переворота. Ни того, ни другого не было. Результатомъ явилась та недостойная игра, которая велась съ правительствомъ, Ставкой и военнымъ министерствомъ — этотъ «танецъ среди мечей», изъ которыхъ каждый при неосторожномъ прикосновеніи могъ нанести странъ смертельную рану.

Если событія, предшествовавшія корниловскому выступленію, опредълять по терминологіи Керенскаго словомъ заговоръ, то на протяженій августа мѣсяца въ чрезвычайно сложной и переплетающейся обстановкъ внутренней политики такихъ «заговоровъ» исторія отмътитъ нъсколько.\*) Корниловъ (съ Крымовымъ), Керенскій и Савинковъ — противъ власти большевистскихъ совътовъ — въ тъ дни, когда министръ-предсъдатель ръшился принять корниловскіе законопроэкты и недвусмысленное назначение 3 коннаго корпуса и тЪмъ вступиль на путь открытой борьбы не только съ большевизмомъ, но и съ прикрывающими его совътами. Корниловъ (съ Крымовымъ) и Савинковъ — противъ Керенскаго, когда послъдній колебался и бралъ обратно свои объщанія. Наконецъ, Корниловъ и Крымовь противъ совътовъ и Керенскаго, когда не было никакой надежды на соглашеніе. Въ этой послъдней комбинаціи не находилось мьста Савинкову, которому плохо втрилъ Корниловъ и вовсе не върилъ Крымовъ. Только поэтому Савинковъ и оказался на противоположномъ берегу.

Во всѣхъ этихъ перепитіяхъ сложной борьбы оставался совершенно въ сторонѣ источникъ всероссійской верховной власти — Временное правительство. Отъ имени его говорили или имя его поносили главные персонажи разыгравшейся исторической драмы вътѣхъ лишь случаяхъ, когда торжественность обстановки, юридическая терминологія или стилистическая форма того требовали.

<sup>\*)</sup> Обобщаю теченія именами главныхъ участниковъ.

#### ГЛАВА V.

# Провокація Керенскаго: миссія В. Львова, объявленіе странъ о "мятежъ" Верховнаго главнокомандующаго.

И такъ, къ концу августа Керенскій все еще не рѣшался—идтили съ Корниловымъ противъ совѣтовъ или съ совѣтами противъ Корнилова; Савинковъ взвѣшивалъ всѣ возможности для себя отъ неизбѣжнаго конфликта; Корниловъ, твердо рѣшивъ вопросъ о необходимости измѣненія конструкціи власти, колебался еще въ выборѣ методовъ его осуществленія. Лишь одинъ Крымовъ не сомнѣвался и не колебался, считая, что вести съ «ними» переговоры или ждать выступленія большевиковъ не слѣдуетъ и что только силою оружія

можно разрубить завязавшійся узелъ.

Обстоятельства, непосредственно вызвавшія корниловское выступленіе, изложены въ книгахъ Керенскаго, Савинкова, В. Львова и во многихъ свидѣтельскихъ показаніяхъ, сдѣлавшихся достояніемъ гласности. Къ сожалѣнію эти источники, за исключеніемъ непосредственнаго по своей наивной простотѣ разсказа В. Львова, носятъ отпечатокъ «слѣдственнаго производства» и лишены поэтому надлежащей объективности. Неполнота въ области фактовъ и аргументаціи присуща и показанію Корнилова. Зная хорошо его характеръ, я убѣжденъ, что это обстоятельство вызывалось соображеніями чисто объективными: Корниловъ могъ сказать странѣ всю правду и не постѣснялся бы сдѣлать это съ полной прямотой и искренностью, еслибы... эта правда своими послѣдствіями угрожала только ему лично, а не сотнямъ людей, довѣрившихъ ему свою судьбу.

Попытаюсь разобраться въ этомъ матеріалѣ, внеся въ его оцѣнку то пониманіе, которое создалось на основаніи личнаго общенія со многими важнѣйшими участниками событій и очертивъ лишь глав-

нъйшіе этапы корниловскаго выступленія.

Поводомъ къ развязкъ событій послужило несомнънно роковое вмъшательство въ нихъ б. члена правительства В. Львова — человъка, которому В. Набоковъ далъ слъдующую характеристику: «онъ былъ одушевленъ самыми лучшими намъреніями... поражалъ своей наивностью да еще какимъ то невъроятно легкомысленнымъ отношеніемъ... къ общему положенію... Онъ выступалъ всегда съ большимъ жаромъ и одушевленіемъ и вызывалъ неизмънно самое веселое настроеніе не только въ средъ правительства, но даже у чиновъ канцеляріи»... Попавъ въ общество г. г. Аладьина и Добрынскаго, съ ихъ

траги — комической конспираціей, инсценировавшей важность участія ихъ въ назръвающемъ переворотъ, Львовъ проникся страхомь и воспылаль желаніемъ спасти положеніе, принявъ отънихъ\*) порученіе переговорить съ Керенскимъ. Эти переговоры должны были привести къ примиренію между Корниловымъ и Керенскимъ, къ предоставленію полной мощи надъ всей вооруженной силой страны Верховному главнокомандующему и къ созданію новаго правительства на національной основъ.

22 августа между Керенскимъ и Лььовымъ произопиель разговоръ, содержаніе котораго установить трудно, такъ какъ онъ велся безъ свидътелей, а передача его обоими собесЕдниками совершенно не согласована. Поэтому я приведу выдержки изъ ихъ показаній по важнъйшимъ вопросамъ въ параллельномъ изложеніи.

# У Керенскаго.

У Львова.

слѣдственнаго дѣла. «Прелюдія большевизма». Англ. изд.

- «Послѣднія Новости» 1920 г. № 190.
- 1. «Я не помню подробностей разговора, но суть его сводилась къ слѣдующему»...
- 2. «Онъ (Львовъ) продолжалъ повторять «мы можемъ сдълать то или другое»... Я спросилъ его - КТО «МЫ» И ОТЪ ЧЬЕГО ИМЕНИ онъ говоритъ».
- Я не имъю права сказать вамъ. Я только уполномоченъ спросить, согласны ли вы войти въ переговоры».
- 3. «Львовъ пытался доказать мнѣ, что я не имѣю поддержки».

- 1. (Львовъ передаетъ разговоръ съ большими деталями).
- 2. «— Я пришелъ по поруче-
- —Отъ кого? —Живо спросилъ Керенскій.
- Отъ кого, я не имѣю права сказать. Но довърьтесь мнъ, что разъ я пришелъ значитъ дъло важное».
- 3. «— Скажите, пожалуйста, на кого вы опираетесь?... У васъ Петроградскій совъть уже состоитъ изъ большевиковъ и постановляетъ противъ васъ.
- Мы его игнорируемъ воскликнулъ Керенскій.
- Съ другой стороны, продолжалъ я, негодованіе на совътъ растетъ... (оно) переливается черезъ край и выразится въ рѣзнѣ.

<sup>\*)</sup> Корниловъ узналъ объ этомъ только впослѣдствіи.

- Вотъ и отлично! воскликнулъ Керенскій, вскочивъ и потирая руки. Мы скажемъ тогда, что не могли сдержать общественнаго негодованія, умоемъ руки и снимемъ съ себя отвътственность.
- (Ho) первая кровь прольется ваша...

Керенскій поблѣднѣлъ.

- Что же вы хотите, чтобы я сдълалъ?
  - Порвите съ совътомъ.
- Вы хотите, чтобы я быль измѣнникомъ?
- Нътъ... Я желаю, чтобы вы подумали о Россіи, а не о революціи».
- 4. «Онъ выразительно добавилъ:
- Я уполномоченъ спросить васъ, хотите ли вы включить въ правительство новые элементы и обсуждать этотъ вопросъ?

Я отвътилъ:

- Передъ тѣмъ какъ дать отвѣтъ, я долженъ знать, съ кѣмъ я имѣю дѣло. Кто тѣ, кого вы представляете и чего они желаютъ?
- Они общественные дъятели.
- Бываютъ разнаго сорта общественные дъятели... Хорошо, допустимъ, я не имъю поддержки. Какими же реальными силами вы располагаете?

Онъ возразилъ, что я введенъ въ заблужденіе, что они опираются на серьезныя силы, которыхъ нельзя игнорировать».

5. «Конечно, я не далъ ему никакихъ инструкцій, никакихъ полномочій. Я считаю, что онъ,

- 4. Кто же это вы? Союзъ георгіевскихъ кавалеровъ? сар-кастически улыбнулся Керенскій.
- Это во первыхъ конституціонно демократическая партія. Во вторыхъ это торговопромышленники, въ третьихъ это казачество, въ четвертыхъ пслковыя части, наконецъ союзъ офицеровъ и многіе другіе.
- Что же вы хотите, чтобы я сдѣлалъ?
- Протяните руку тѣмъ, которыхъ вы отъ себя отталкиваете... Включите (въ правительство) представителей правѣе кадетъ, съ другой стороны пусть въ немъ будутъ соціалисты-государственники, а не исключительно представители Совѣта.
- Ну все же нельзя обойтись безъ представителей Совъта, сказалъ Керенскій.
  - Я не спорю, пусть такъ».
- «Керенскій былъ тронутъ.
   Хорошо, сказалъ онъ.
   Я согласенъ уйти. Но поймите

говоря отъ моего имени въ Ставкъ такъ, какъ онъ это сдълалъ, допустилъ «превышеніе полномочій». Это несомнънно, такъ какъ ничего подобнаго я ему не говорилъ... Львовъ не окончилъ разговора. Онъ спросилъ:

 Вступите ли вы въ переговоры, если я вамъ скажу. (Отъ

кого присланъ)?

Скажите болѣе опредѣленно, что вы желаете слышать отъменя и для чего.

Онъ отвѣтилъ:

— До свиданья!

И ушелъ».

же, что я не могу бросить власть; я долженъ передать ее съ рукъ на руки.

— Такъ дайте мнъ поручене, сказалъ я, войти въ переговоры отъ вашего имени со всъми тъми элементами, которые я сочту необходимымъ.

— Я даю вамъ это порученіе, — сказалъ Керенскій. — Только прошу васъ все держать въ секрет I.

И крѣпко пожаль мнѣ руку».

Предоставляя читателямъ разобраться въ этихъ противоръчіяхъ, я не могу, однако, не указать, что діалогъ, изображенный на львой половинъ листа, въ особенности въ заключительной части своей, представляется чрезвычайно страннымъ. Ясно чувствуется, что такъ нелъпо закончиться онъ не могъ. Хотя Керенскій въ своемъ пожазаніи усиленно подчеркиваетъ, что разговору со Львовымъ онъ не придалъ никакого значенія, но тутъ-же рядомъ неоднократно заявляетъ, что вопросъ — отъ чьего имени сдълано было предложеніе и та таинственность, которой облекъ его Львовъ, въ связи съ имъвшимися у премьера ранъе свъдъніями о заговоръ, «произвела большое впечатлъніе»... Что касается меня, я убъжденъ въ правильности версіи Львова и считаю, что въ этотъ день, если не свершилось гръхопаденіе Керенскаго передъ лицомъ революціонной демократіи, то развернулась окончательно нить «великой провокаціи».

Львовъ, пройдя опять черезъ все сомнительное чистилище корниловскаго окруженія, попадаетъ 24-го въ Верховному. Ихъ разговоръ, веденный въ этотъ день и на слѣдующій, въ противоположность предыдущему, въ сущности своей является совершенно установ-

леннымъ.

# У Корнилова.

Показаніе слѣдственной комиссін.

- 1. «Войдя ко мнѣ въ кабинетъ Львовъ сразу заявилъ мнѣ:
  - Я отъ Керенскаго».
- 2. В. Н. Львовъ заявилъ мнъ отъ имени Керенскаго, что если

## У Львова.

«Послѣднія Новости» 1920 г. № 192.

- 1. Я отъ Керенскаго. Глаза Корнилова сверкнули недобрымъ огнемъ».
- 2. Я имъю сдълать вамъ предложение. Напрасно думають,

по моему мнѣнію дальнѣйшее участіе послѣдняго въ управленіи страной не дастъ власти необходимой силы и твердости, то Керенскій готовъ выйти изъ состава правительства. Если Керенскій можетъ расчитывать на поддержку, то онъ готовъ продолжать работу.

3. «Я очертиль общее положеніе страны и арміи, заявиль, что по моему глубокому уб'вжденію единственнымъ выходомъ изътяжелаго положенія является установленіе военной диктатуры и немедленное объявленіе страны на военномъ положеніи.

что Керенскій дорожить властью. Онь готовь уйти вь отставку, если вамь мѣшаеть. Но власть должна быть законно передана съ рукъ на руки. Власть не можеть ни валяться, ни быть захваченной. Керенскій идеть на реорганизацію власти въ томъ смыслѣ, чтобы привлечь въ правительство всѣ общественные элементы. Вотъ вамъ мое предложеніе — это есть соглашеніе съ Керенскимъ».

- 3. Передайте Керенскому, что... дальше медлить нельзя... Необходимо, чтобы Петроградъ быль введенъ въ сферу военныхъ дъйствій и подчиненъ военнымъ законамъ, а всъ тыловыя и фронтовыя части подчинены Верховному главнокомандующему... Въ виду грозной опасности, угрожающей Россіи, я не вижу иного выхода, какъ немедленная передача власти Верховнымъ правительствомъ въ руки Верховнаго главнокомандующаго.
  - Я перебилъ Корнилова:
- Передача одной военной власти или также гражданской?
  - И военной, и гражданской.
- Быть можетъ лучше просто совмѣщаніе должности Верховнаго главнокомандующаго съ должностью предсѣдателя совѣта министровъ? — вставилъ я.
- Пожалуй, можно и по вашей схемъ... Конечно все это (только) до Учредительнаго Собранія.
- 4. «Я заявилъ, что не стремлюсь къ власти и готовъ немедленно подчиниться тому, кому будутъ вручены диктаторскія пол-
- 4. «Корниловъ продолжалъ:
- Кто будетъ Верховнымъ главнокомандующимъ, меня не касается, лишь бы властъ ему бы-

номочія — будь то самт. Керенскій, \*) ген. Алексѣевъ, ген. Калединъ или другое лицо. Львовъ заявилъ, что не исключается возможность такого рѣшенія, что въ віду тяжелаго положенія страны, Временное правительство, въ его нынѣшнемъ составѣ, само прійдетъ къ сознанію необходимости установленія диктатуры и, весьма возможно, предложитъмнѣ обязанности диктатора. Я заявилъ, что если-бы такъ случилось, …я отъ такого предложенія не отказался бы».

- 5. «Я просилъ Львова передать Керенскому, что, независимо отъ моихъ взглядовъ на его свойства, его характеръ и его отношенія ко мнѣ, я считаю участіе въ управленіи страной самого Керенскаго и Савинкова безусловно необходимымъ».
- 6. «Я просилъ передать Керенскому, что по имъющимся у меня свъдъніямъ въ Петроградъ въ ближайшіе дни готовится выступленіе большевиковъ и на Керенскаго готовится покушеніе; поэтому я прошу Керенскаго пріъхать въ Ставку, чтобы договориться съ нимъ окончательно. Я просилъ передать ему, что честнымъ словомъ гарантирую его полную безопасность въ Ставкъ».

ла передана Временнымъ правительствомъ.

Я сказалъ Корнилову:

Разъ дъло идетъ о военной диктатуръ, то кому же быть диктаторомъ, какъ не вамъ».

- 5. «— Я не в в рю больше Керенскому... и Савинкову я не в в рю... Впрочемъ, продолжалъ Корниловъ я могу предложитъ Савинкову портфель военнаго министра, а Керенскому портфель министра юстиціи»...
- 6. «— Затъмъ продолжалъ онъ предупредите Керенскаго и Савинкова, что я за ихъ жизнь нигдъ не ручаюсь, а потому пусть они пріъдутъ въ Ставку, гдъ я ихъ личную безопасность возьму подъ свою охрану».

Такимъ образомъ, предложенія Корнилова ультимативнаго требованія не носили, тѣмъ болѣе, что вопросъ о личности диктатора, въ случаѣ возможности сговора, оставлялся открытымъ. На другой день уже, 26-го, Корниловъ въ бесѣдѣ съ Филоненко, Завойко и Аладынымъ допускаетъ возможность коллективной диктатуры, въ видѣ Совѣта народной обороны, съ участіемъ Верховнаго главнокомандующаго въ качествѣ предсѣдателя.

<sup>\*)</sup> Единственная фраза во всемъ показаніи, которая не подтверждается В. Львовымъ.

Корниловъ не имътъ ни малъйшаго основанія не върить Львову. Онъ зналъ, что Львовъ пользуется репутаціей человъка — не серьезнаго, путаника, но честнаго. Сущность же всего разговора была настолько опредъленна, что не допускала невольнаго искаженія его передачи. Наконецъ, Львовъ былъ въдь недавно министромъ въ правительствъ Керенскаго!

Передъ Корниловымъ въ первый разъ встали реальныя перспективы мирнаго, легальнаго разрѣшенія вопроса о реорганизаціи власти, по крайней мѣрѣ въ первой стадіи его, такъ какъ въ дальнѣйшемъ несомнѣнно предстояла рѣшительная и жестокая борьба съ совѣтами.

Первый, самый важный вопросъ былъ близокъ къ разръшенію, и это обстоятельство мъняло весь характеръ борьбы, ставя ее въ

легальныя рамки.
Послѣ разговора съ Корниловымъ Львовъ опять попалъ въ «чистилище». Оглушенный всей этой хлестаковщиной корниловскаго «политическаго окруженія», всѣми «тысячью курьеровъ», онъ совершенно потерялъ масштабъ въ оцѣнкѣ вѣса, значенія и роли своихъ собесѣдниковъ. Добрынскій\*), могущій «по первому сигналу выста вить до 40 тысячъ горцевъ и направить ихъ куда пожелаетъ»... Аладьинъ, якобы посылающій корниловскую телеграмму Донскому атаману Каледину съ приказомъ начать движеніе на Москву и отъ имени Верховнаго и офицерскаго союза требующій, чтобы ни одинъ министерскій постъ не замѣщался безъ вѣдома Ставки... Завойко, назначающій министровъ и «собирающійся созвать Земскій соборъ»... Профессоръ Яковлевъ, разрѣшающій какимъ то неслыханнымъ спо-

Вернулся Львовъ въ Петроградъ, окончательно сбитый съ толку въ той атмосферѣ безпардонной фронды и кричащей о себѣ и своихъ тайнахъ на каждомъ шагу «конспираціи», которая окружала Ставку. И привезъ цѣлый рядъ «государственныхъ актовъ», составленныхъ и врученныхъ ему Завойко: проэктъ манифеста къ арміи отъ имени Корнилова, принимавшаго на себя верховную властъ; проэктъ воззванія къ солдатамъ по поводу дарованія имъ земельныхъ надѣловъ — аграрная программа Яковлева, если вѣрить Львову, сильно напоминавшая демагогическій проэктъ большевистскаго генерала Сытина\*\*); списокъ министровъ новаго кабинета, тутъ-же наскоро набросанный Завойко при благосклонномъ участіи самого Львова\*\*\*); словесное внушеніе Завойко, развивавшаго по своему указанія Корсловесное внушеніе Завойко, развивавшаго по своему указанія Кор-

собомъ аграрную проблемму...

<sup>\*)</sup> Добрынскій до декабря не былъ представленъ ген. Корнилову.

<sup>\*\*)</sup> См. главу IX Т. I.

<sup>\*\*\*)</sup> Предположительный списокъ министровъ составлялся въ кабинетъ Корнилова на слъдующій день, 26-го, при участіи его, Филоненко, Завойко и Аладьина.

По свидѣтельству г. Н-го, Завойко впослѣдствіи, на совѣщаніи въ Ставкѣ, оправдываясь передъ Корниловымъ, отрицалъ фактъ передачи имъ (Завойко) списка министровъ В. Львову.

нилова, - предъявить правительству три пункта: 1) «немедлениая передача правительствомъ военной и гражданской власти въ руки Верховнаго главнокомандующаго 2) немедленная отставка всьхъ членовь Временнаго правительства и 3) объявленіе Петрограда на военномъ положения». Напонець, вернулся Львовъ съ твердымъ убъжденіемь, основаннымь на всемь слышанномъ, что Корниловъ желаеть спасти Керенскаго, но что въ Ставкъ вынесли Керенскому «смертный приговоръ». Это послъднее обстоятельство повидимому окончательно нарушило душевное равновъсте Львова и отразилось на всемъ характеръ второго разговора его съ Керенскимъ и въ значительной мьрь повліяло на рышеніе послыдняго. Маленькая житейская подробность, въроятно не безъинтересная для бывшаго премьера, который въ своей книгь не разъ останавливается на грозившей ему смертельной опасности, очень туманно касаясь источниковъ ея: 26-го для него въ Могилевъ, въ губернаторскомъ домъ, притотовили комнату рядомъ со спальней Корнилова, выселивъ для этой цъли одного изъ членовъ его семьи... Верховный не игралъ своимъ словомъ.

26-го августа Львовъ — у Керенскаго и передаетъ ему результаты своихъ переговоровъ въ Ставкъ. Посовътовавъ Керенскому не вхать въ Ставку, Львовъ предъявилъ ему тѣ предложенія, которыя были формулированы Завойко. «Когда я услышалъ всѣ эти нельпости — показываетъ Керенскій — мнѣ показалось, что онъ (Львовъ) боленъ или случилось дъйствительно что-то очень серьезное... Тѣ, кто были возлѣ меня, могутъ засвидѣтельствовать, какъ сильно я былъ разстроенъ... Успокоившись нѣсколько, я умышленно увърилъ Львова, что больше не имъю ни сомнѣній, ни колебаній и рѣшилъ согласиться. Я сталъ объяснять Львову, что я не могу представить Временному правительству гакое сообщеніе безъ доказательствъ... Подъ конецъ я попросилъ его изложить письменно всѣ корниловскія предложенія».

Львовъ написалъ:

«1) Объявить въ Петроградъ военное положеніе.

2) Вся военная и гражданская власть должна быть передана

въ руки Верховнаго главнокомандующаго.

3) Всѣ министры, не исключая премьера должны подать въ отставку. Временно исполнительная власть должна быть передана товарищамъ министровъ впредь до сформированія правительства Верховнымъ главнокомандующимъ».

### В. Львовъ

Петроградъ 26-го августа.

«Было необходимо — говоритъ Керенскій — доказать немедленно формальную связь между Львовымъ и Корниловымъ настолько ясно, чтобы Временное правительство было въ состояніи принять рѣшительныя мѣры въ тотъ же вечеръ... заставивъ Львова повторить въ присутствіи третьяго лица весь его разговоръ со мной».

Для этой цѣли былъ приглашенъ помощникъ начальника милиціи Булавинскій, котораго Керенскій спряталъ за занавѣской въ своемъ кабинетѣ во время второго посѣщенія его Львовымъ. Булавинскій свидѣтельствуетъ, что записка была прочтена Львову и послѣдній подтвердилъ содержаніе ея, а на вопросъ, «каковы были причины и мотивы, которые заставили генерала Корнилова требовать, чтобы Керенскій и Савинковъ пріѣхали въ Ставку», онъ не далъ отвѣта.

Львовъ категорически отрицаетъ версію Керенскаго. Онъ говоритъ: «Никакого ультимативнаго требованія Корниловъ мнѣ не предъявлялъ. У насъ была простая босѣда, во время которой обсуждались разныя пожеланія въ смыслѣ усиленія власти. Эти пожеланія я и высказалъ Керенскому. Никакого ультимативнаго требованія (ему) я не предъявлялъ и не могъ предъявить, а онъ потребовалъ, чтобы я изложилъ свои мысли на бумагѣ. Я это сдѣлалъ, а онъ меня арестовалъ. Я не успѣлъ даже прочесть написанную мною бумагу, какъ онъ, Керенскій, вырвалъ ее у меня и положилъ въ карманъ».

\* \*

Теперь уже всѣ государственные вопросы отошли на задній планъ. Глава правительства въ наиболѣе критическій моментъ для государства перестаетъ взвѣшивать его интересы и, будучи во власти одной болѣзненно-навязчивой идеи, стремится лишь всѣми силами къ отысканію неопровержимыхъ уликъ противъ «мятежнаго» Верховнаго. Передъ нами проходитъ рядъ сценъ, въ которыхъ развернулись пріемы сыска и провокаціи: эпизоды съ запиской Львова и съ Булавинскимъ, и наконецъ, разговоръ Керенскаго совмѣстно съ Вырубовымъ по аппарату съ Корниловымъ отъ имени премьера и... отсутствующаго Львова. Больше всего Керенскій боится, чтобы отвътъ Корнилова по самому существенному вопросу — о характеръ его предложеній — не внесъ какихъ либо неожиданныхъ измѣненій въ толкованіе «ультиматума», которое онъ старался дать предложенію Корнилова въ глазахъ страны и правительства. Думскій и политическій діятель, правитель волею революціи и юристъ по профессіи не могъ не сознательно облечь въ такія умышленно темныя формы главное существо вопроса:

- Просимъ подтвердить, что Керенскій можетъ дѣйствовать, согласно свѣдѣніямъ, переданнымъ Владиміромъ Николаевичемъ (Львовымъ).
- Вновь подтверждая тотъ очеркъ положенія, въ которомъ мнѣ представляется страна и армія, очеркъ сдѣланный мною В. Н-чу, съ просьбой доложить вамъ, я вновь заявляю, что событія послѣднихъ дней и вновь намѣчающіяся повелительно требуютъ вполнѣ опредѣленнаго рѣшенія въ самый короткій срокъ.
- Я, Владимиръ Николаевичъ(?), васъ спрашиваю: то опредъленное ръшение нужно исполнить, о которомъ вы просили извъстить

меня Александра Федоровича только совершенно лично; безъ этого подтвержденія лично отъ васъ А. Ф. колеблется ми вполи в дов врить.

— Да, подтверждаю, что я просилъ васъ передать А. Ф-чу мою

настойчивую просьбу прівхать въ Могилевъ.

— Я, А. Ф., понимаю вашъ отвътъ, какъ подтвержденіе словъ, переданныхъ мнъ В. Н. Сегодня этого сдълать и выбъхать нельзя.

Надьюсь выбхать завтра. Нуженъ ли Савинковъ?

— Настоятельно прошу, чтобы Б. В. пріѣхалъ вмѣстѣ съ вами... Очень прошу не откладывать вашего выБзда позже завтрашняго дня. Прошу върить, что только сознаніе отвътственьости момента за ставляетъ меня такъ настойчиво просить васъ.

- Прівзжать ли только въ случав выступленія, о которомъ

идутъ слухи, или во всякомъ случаѣ?

Во всякомъ случаъ.

Этотъ разговоръ обличаетъ въ полной мъръ нравственную физіономію Керенскаго, необычайную неосмотрительность Корнилова

и сомнительную роль «благороднаго свидѣтеля» Вырубова.

Только въ этотъ день поздно вечеромъ, 26 августа, поѣхалъ къ своимъ войскамъ Крымовъ, которому были даны Верховнымъ двъ задачи: 1) «Въ случаѣ полученія отъ меня или непосредственно на мѣстѣ (свѣдѣній) о началѣ выступленія большевиковъ, немедленно двигаться съ корпусомъ на Петроградъ, занять городъ, обезоружить части петроградскаго гарнизона, которыя примкнутъ къ движенію большевиковъ, обезоружить населеніе Петрограда и разогнать совѣты; 2) По окончаніи исполненія этой задачи генералъ Крымовъ долженъ былъ выдѣлить одну бригаду съ артиллеріей въ Ораніенбаумъ и по прибытіи туда потребовать отъ Кронштадтскаго гарнизона разоруженія крѣпости и перехода на материкъ».\*)

Этотъ документъ, которому Керенскій придаетъ такое уличающее значеніе въ квалификаціи корниловскаго выступленія «мятежемъ», по существу вытекалъ непосредствение изъ всей создавшейся обстановки: войска Крымова по требованію правительства шли къ Петрограду; ожидавшееся большевистское выступленіе неизбѣжно втягивало въ себя совѣты, такъ какъ почти половина состава Петроградскаго совъта была большевистской; такъ-же неизбъжно было, безотносительно даже отъ чисто большевистскаго возстанія, выступленіе революціонной демократіи въ лицѣ совѣтовъ въ тотъ день, когда объявлены были-бы первыя мѣры «правительственной твердости». Наконецъ, самый сдвигъ правительства отъ Совъта къ Ставкъ, который послъ Львовской миссіи и послъдняго телеграфнаго разговора считался вопросомъ ближайшихъ одного — двухъ дней, долженъ былъ произвести оглушительный взрывъ въ нѣдрахъ совътовъ... Что-же касается ликвидаціи кронштадтскаго мятежнаго гнъзда, то согласіе на нее было дано министромъ-предсъдателемъ еще 8-го августа.

<sup>\*)</sup> Изъ показанія Корнилова слъдственной комиссіи.

Утромъ 27-го Ставка была поражена неожиданной новостью: получена была телеграмма, передающая личное распоряженіе Керенскаго, въ силу котораго Корниловъ долженъ былъ немедленно сдать

должность Лукомскому и вывхать въ Петроградъ...

Стремленіе «охранять завоеванія революціи», нерѣшительность, обманъ и провокація — можно называть какими угодно именами тѣ дѣйствія и бездѣйствіе, которыя проявлены были министромъпредсѣдателемъ, но сущность ихъ не подлежить никакому сомнѣнію: они были лишены государственной цѣлесообразности и предвидѣнія. Керенскій съ большимъ удовлетвореніемъ повторяетъ «образное выраженіе» Некрасова, что «благодаря пріѣзду Львова, стало возможнымъ взорвать приготовленную мину на два дня раньше срока»... Но это «образное выраженіе» значительно теряетъ свое радостное содержаніе, если вспомнить, что мину взорвали въ тѣлѣ Родины и что можно было, не взрывая, просто потушить фитиль, ставъ на прямую открытую дорогу, не угрожавшую завоеваніямъ революціи, и даже въ началѣ не причинявшую большого ущерба политической карьерѣ премьера.

Керенскій даетъ сбивчивыя показанія о порядкъ разръшенія вопроса объ удаленіи съ поста Корнилова, утверждая, что мъра эта была принята Временнымъ правительствомъ въ засъданіи 26 августа. Никакихъ письменныхъ слъдовъ такого постановленія нътъ; бурное засъданіе это, окончившееся въ 5 часовъ утра, обсуждало главнымъ образомъ требованіе Керенскаго о предоставленіи ему чрезвычайныхъ (диктаторскихъ) полномочій и хотя и выяснило принципіальное согласіе почти всѣхъ министровъ вручить предсѣдателю свою отставку, но къ окончательнымъ ръшеніямъ не привело. По крайней мъръ, по свидътельству Кокошкина, на другой день, 27-го, на 11 часовъ утра было назначено новое засъданіе «для оформленія какъ заявилъ Некрасовъ — всъхъ принятыхъ ръшеній». Но засъданіе не состоялось. Члены правительства собрались только 28-го на частное засъданіе, которое явилось послъднимъ, такъ какъ Керенскій дійствоваль уже самостоятельно, считая себя воспріявшимъ единолично верховную власть. «Временное правительство» — этотъ фетишъ, который такъ крикливо и лицемърно оберегался Керенскимъ отъ притязаній Корнилова, «дерзнувшаго предъявить Временному правительству требованіе передать ему власть», было имъ распущено и отстранено отъ участія въ государственномъ управленіи. «Дерзать», слѣдовательно, можно было только Керенскому. Тѣмъ не менъе среди правительства и совътскихъ круговъ царила полная растерянность. Въ Смольномъ происходили день и ночь тревожныя засъданія и принимались необычайныя мъры изолированія зданія и самообороны. Еще 28-го новый диктаторъ въ частномъ засъданіи бывшаго правительства опредълялъ положение почти безнадежнымъ: крымовскіе войска шли на Петроградъ, и испуганному воображенію диктатора уже рисовалось приближеніе страшныхъ кавказскихъ ьсадниковъ «Дикой дивизіи»... Усиливалось и политическое одиночество премьера: большинство бывших в членовъ правительства высказалось за мирную ликвидацію Корниловскаго выступленія и образованія директоріи съ участіємъ генерала Алексьева, съ совмыще шемъ имъ должности Верховнаго; а кадеты, поддержанные извиъ Милюковымъ, настанвали даже на томъ, чтобы Керенскій полинулъ правительство, передавъ власть генералу Алексьеву. Въ этомъ назначеніи они видъли не только перембну правительственной политики, но и наилучшій способъ безкрогной ликвидаціи корниловскаго выступленія, такъ какъ не было сомнѣній, что Корниловъ подчинится тогда Алексъеву.

Въ то-же время рядъ лицъ, въ томъ числѣ генералъ Алексѣевъ, Милюковъ, президіумъ казачьяго Совъта и другіе вели настойчивые переговоры съ Керенскимъ о примиреніи его со Ставкой. Даже влохновитель Керенскаго г. Некрасовъ, сыгравшій такую печальную голь въ поспѣшномъ оповѣщеніи страны о «мятежѣ Корнилова\*), по свидътельству Кишкина, въ этотъ день, «лежа въ изнеможеніи на кушеткѣ» на вопросъ Керенскаго отвѣтилъ:

— Я нахожу, что безъ того или иного участія генерала Алексева въ составъ правительства нельзя разръшить кризиса.

Керенскій не хотълъ слышать ни объ оставленіи власти, ни о примиреніи съ «мятежнымъ генераломъ».

— Оставшись одинъ, — заявилъ онъ, — я ухожу къ «нимъ». — И ушелъ въ сосъднюю комнату, гдъ его ожидали Церетелли и Гоцъ.

Въ окончательномъ итогъ судьбы движенія ръшили «они», т. е. совьты.

27-го августа Керенскій пов'єдаль странь о возстаніи Верховнаго главнокомандующаго, причемь сообщеніе министра-предсьдателя начиналось слыдующей фразой: «20 августа генераль Корниловь прислаль ко мнь члена Государственной Думы В. Н. Львова сътребованіемъ передачи Временнымъ правительствомь всей полноты военной и гражданской власти, съ тымь, что имъ по личному усмотрыню будетъ составлено новое правительство для управленія страной».

Въ дальнъйшемъ Керенскій, тріумвиратъ Савинковъ, Авксентьевъ и Скобелевъ, петроградская дума съ А. А. Исаевымъ и Шрейдеромъ во главъ и совъты лихорадочно пачали принимать мъры къ пріостановкъ движенія войскъ Крымова и, вмъстъ съ тъмъ, цълымъ рядомъ воззваній, обращенныхъ къ народу, арміи, комитетамъ, жельзнодорожникамъ, мъстнымъ комиссарамъ, совътамъ и т. д. стремились опорочить движеніе и вызвать ненависть противъ его главы. Во всъхъ этихъ воззваніяхъ не было правдиваго, фактическаго и юридическаго обоснованія, — они отражали лишь болье или менье

<sup>\*)</sup> Иниціатива, редакція и даже подпись фамиліи Керенскаго на телеграммів съ обращеніемь къ народу о мятежів главнокомандующаго приписываются Некрасову. Слідственная комиссія такъ и не добилась подлинника телеграммы.

холерическій темпераментъ составителей. «Мятежъ», «измѣна родинѣ и революціи», «обнаженіе фронта» — вотъ главные мотивы. Но постыднѣе всѣхъ было воззваніе Чернова отъ имени исполнительнаго комитета Всероссійскаго съѣзда крестьянскихъ депутатовъ. Оно начиналось обращеніемъ къ «крестьянамъ въ сѣрыхъ солдатскихъ шинеляхъ» и приглашало ихъ «запомнить проклятое имя человѣка», который хотѣлъ «задушить свободу, лишить васъ (крестьянъ) земли и воли!» Участникъ Циммервальда, членъ редакціоннаго комитета газеты «На чужбинѣ», состоявшей на службѣ у германскаго генеральнаго штаба, пролилъ слезу и надъ участью «родной земли», страдающей отъ «опустошенія, огня, меча чужеземныхъ императоровъ», — земли, отъ защиты которой отвлекаются «мятежникомъ» войска.

А въ то-же время новый петроградскій генералъ-губернаторъ, Б. Савинковъ, собиралъ революціонныя войска для непосредственной обороны Петрограда — занятіе тѣмъ болѣе трудное, что петроградскій гарнизонъ отнюдь не имѣлъ желанія отдавать свою жизнь за Временное правительство, а юнкерскіе караулы въ Зимнемъ Дворцѣ, по свидѣтельству того-же Савинкова, приходилось смѣнять по нѣсколько разъ въ ночь изъ опасенія «измѣны». Въ организаціи военной обороны, за отсутствіемъ довѣрія къ командному составу, принимали дѣятельное участіе такіе спеціалисты военнаго дѣла, какъ Филоненко и... Черновъ, причемъ послѣдній «объѣзжалъ фронтъ и высказывалъ неожиданныя (стратегическія) соображенія»...\*)

Между прочимъ, въ какой-то газетъ или информаціи промелькнуло совершенно нелъпое свъдъніе объ участіи генерала Алексъева совмъстно съ Савинковымъ въ тактической разработкъ плана обороны подступовъ къ столицъ противъ корниловскихъ войскъ. Не взирая на всю вздорность этого слуха, Корниловъ склоненъ былъ върить ему и однажды въ Быховъ, передавая мнъ этотъ эпизодъ, сказалъ:

— Я никогда не забуду этого.

Съ большимъ трудомъ мнъ удавалось разсъять его предубъжденіе.

Долженъ замѣтить, что какія-то вліянія все время усиленно работали надъ созданіемъ недружелюбныхъ отношеній между генералами Алексѣевымъ и Корниловымъ; искажались факты, передавались не разъ вымышленные злые и обидные отзывы, долетавшіе извнѣ даже до Быхова. Кому то нужно было внести элементъ раздора въ ту среду, которую не разъѣдало политическое разномысліе.

\*) Изъ письма въ газету Филоненко.

Въ послъдніе дни августа Петроградъ представляль изъ себя разворошенный муравейникъ. И не взирая на громкіе, возбуждающіе призывы своихъ вождей, — призывы, скрывавшіе неувъренность въ собственныхъ силахъ, революціонная демократія столицы переживала дни смертельной тревоги. Приближеніе къ Петрограду ингушей» заслонило на время всъ прочіе страсти, мысли и интересы А нъкоторые представители верховной власти торопливо запасълись уже заграничными паспортами...

#### ГЛАВА VI.

Выступленіе генерала Корнилова. Ставка, военноначальники, союзные представители, русская общественность, организаціи, войска генерала Крымова — въ дни выступленія. Смерть генерала Крымова. Переговоры о ликвидаціи выступленія.

Если въ Петроградъ положение было крайне неопредъленнымъ,

то еще большій хаосъ царилъ въ противномъ лагеръ.

Керенскій приказалъ вступить въ верховное командованіе послѣдовательно начальнику штаба Верховнаго, генералу Лукомскому\*), затѣмъ главнокомандующему Сѣвернымъ фронтомъ генералу Клембовскому. Оба отказались: первый — бросивъ обвиненіе Керенскому въ провокаціи, второй — «не чувствуя въ себѣ ни достаточно силъ, ни достаточно умѣнья для предстоящей тяжелой работы»... Генералъ Корниловъ, прійдя къ убѣжденію, что «правительство снова подпало подъ вліяніе безотвѣтственныхъ организацій и, отказываясь отъ твердаго проведенія въ жизнь (его) программы оздоровленія арміи, рѣшило устранить (его), какъ главнаго иниціатора указанныхъ мѣръ\*\*), — рѣшилъ не подчиниться и должности не сдавать.

27-го въ Ставку начали поступать петроградскія воззванія, и Корниловъ, глубоко оскорбленный ихъ внѣшней формой и внутренней неправдой, отвѣтилъ со своей стороны рядомъ горячихъ воззваніи къ народу, арміи, казакамъ. Въ нихъ, описывая историческій ходъ событій, свои намѣренія и «великую провокацію» \*\*\*), онъ клялся довести страну до Учредительнаго собранія. Воззванія, искусственныя по стилю \*\*\*\*), благородныя и патріотическія по содержанію, остались гласомъ вопіющаго въ пустынъ. «Мы» и безъ нихъ всей душой сочувствовали корниловскому выступленію; «они» — шли только за реальными посулами и подчинялись только силъ. А, между тѣмъ, во всѣхъ обращеніяхъ слышалась нота душевной скорби и отчаянія, а не сознаніе своей силы. Кромѣ того, тяжело переживая событія и нѣ-

<sup>\*)</sup> См. Томъ I, гл. XXXVI.

<sup>\*\*)</sup> Изъ показанія Корнилова слѣдственной комиссіи.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Телеграмма министра-предсъдателя... во всей своей первой части является ложью: не я послалъ члена Гос. Думы В. Львова къ Временному правительству, а онъ пріъхалъ ко мнъ, какъ посланецъ министра-предсъдателя".

<sup>\*\*\*\*)</sup> Два воззванія составлены Завойко, одно (къ казакамъ) лично Корниловымъ.

сколько теряя равновъсіе, Корниловъ въ воззвани 27 августа неосторожно заявиль, что «Временное правительство, подь дапленіемъ большевистскаго большинства совътовъ, дъйствуетъ въ полномъ согласіи съ планами германскаго тенеральнаго штаба, и одновременно съ предстоящей высадкой вражеских в силь на Рижскомъ побережьи, убиваетъ армію и потрясаетъ страцу внутри». Это неосторожное обобщеніе всъхъ членовъ Временнаго правительства, которыхъ, за исключеніемъ быть можетъ одного, можно было обізнять въ чемъ угодно, только не въ служеніи нъмцамъ, произвело тягостное впечатъвніе на лицъ, знавшихъ дъйствительныя взаимоотношенія между членами правительства, и особенно на тъхъ, кто въ средъ его были духовно сообщниками Корнилова.

Образъ, сравненіе, аналогія—въ редакціи Завойко выражены были словомъ «согласіе». Безъ сомнѣнія и Корниловъ не придавалъ прямого значенія этому обвиненію Временного правительства, ибо 28-го онъ уже приглашалъ его въ Ставку, чтобы совмѣстно съ нимъ выработать и образовать «такой составъ правительства народной обороны, который, обезпечивая побъду, вель бы народь русскій къ

неликому будущему».

28-го Керенскій потребоваль отмъны приказанія о движеніи 3-го коннаго корпуса на Петроградъ. Корниловъ отказалъ и, на основаніи всей создавшейся обстановки прійдя къ выволу, что «правительство окончательно подпало подъ вліяніе Совъта», ръшилъ: «выстушть открыто и, произведя давленіе на Временное правительство, заставить его: 1. исключить изъ своего состава тѣхъ министровъ, которые по имъющимся (у него) свъдъніямъ были явными предателями Родины; 2. перестроиться такъ, чтобы странъ была гарантирована сильная и твердая власть». Для оказанія давленія на правительство онъ ръшилъ воспользоваться войсками Крымова, которому 29 августа послано было соотвътствующее приказаніе.

И такъ, жребій брошенъ — началась открыто междуусобная война.

Мнъ не разъ приходилось слышать упреки по адресу Корнилова, что онъ самъ лично не сталъ во главъ войскъ, шедшихъ на Петроградъ и не использовалъ своего огромнаго личнаго обаянія, которое такъ вдохновляло полки на полъ сраженія... Повидимому и войсковыя части раздъляли этотъ взглядъ. По крайней мъръ въ хроникъ Корниловскаго ударнаго полка читаемъ: «настроеніе корниловцевъ было настолько приподнятое, что, прикажи имъ генералъ идти съ нимъ на Петроградъ, много было шансовъ, что взяли бы. Корниловцы увлекли бы за собой и другихъ... Но почему-то генералъ Корниловъ, первоначально ръшившись, казалось, все поставить на карту, гнезапно заколебался и, остановившись на полдорогъ, не захотълъ рискнуть сьоимъ послъднимъ козыремъ — Корниловскимъ и Текинскимъ полками». Интересно, что и самъ Корниловъ впослъдствіи считаль крупной своей ошибкой то обстоятельство, что онъ не выбхаль къ войскамъ... Несомнънно появленіе Корнилова съ двумя надежъ

ными полками ръшило бы участь Петрограда. Но оно врядъ ли было выполнимо технически: не говоря уже о томъ, что съ выходомъ полковъ изъ Ставки весь драгоценный аппаратъ ея попалъ бы въ руки мѣстныхъ совѣтовъ, предстояло передвинуть могилевскіе исправляя пути, мъстами въроятно съ боемъ — на протяжени 650 верстъ! 26-го Корниловъ ждалъ прівзда Керенскаго и Савинкова; 27-го велъ переговоры въ надеждъ на мирный исходъ, а съ вечера этого дня пути во многихъ мъстахъ были разобраны и бывшіе впереди эшелоны Туземной дивизіи и 3-го коннаго корпуса безнадежно застряли, разбросанные на огромномъ протяженіи жельзнодорожныхъ линій, ведущихъ къ Петрограду. Было только двѣ возможности: не ведя переговоровъ, передавъ временное командованіе генералу Лукомскому, вы вхать 27-го съ однимъ эшелономъ на Петроградъ, или позже перелетъть на аэропланъ въ раіонъ Луги, рискуя, впрочемъ, въ томъ и другомъ случав вмвсто «своихъ» попасть къ «чужимъ», такъ какъ съ Крымовымъ всякая связь была прервана. Объ эти возможности сильно ударялись въ область приключеній.

Въ Могилевъ царило тревожное настроеніе. Ставка работала попрежнему, и въ составъ ея не нашлось никого, кто бы посмъть, а, можетъ быть, кто бы хотъль не исполнить приказанія опальнаго Верховнаго... Ближайшіе помощники Верховнаго, генералы Лукомскій и Романовскій и нъсколько другихъ офицеровъ сохраняли полное самообладаніе. Но въ души многихъ закрадывались сомнъніе и страхъ. И среди малодушныхъ начались уже паническіе разговоры и принимались мъры къ реабилитаціи себя на случай неуспъха. Бюрократическая Ставка по природъ своей могла быть мирной фрондой,

но не очагомъ возстанія.

Въ гарнизонъ Могилева не было полнаго единства: онъ заключалъ въ себъ до трехъ тысячъ преданныхъ Корнилову — корниловцевъ и текинцевъ-и до тысячи солдатъ Георгіевскаго батальона, тронутыхъ сильно революціоннымъ угаромъ и уже умівшихъ торговать даже своими голосами...\*) Георгіевцы, однако, чувствуя себя въ меньшинствъ, сосредоточенно и угрюмо молчали; иногда, впрочемъ, происходили небольшія побоища на глухихъ городскихъ улицахъ между ними и «корниловцами». И когда 28-го августа генералъ Корниловъ произвелъ смотръ войскамъ гарнизона, онъ былъ встръченъ могучими криками «ура» однихъ и злобнымъ молчаніемъ другихъ. «Никогда не забыть присутствовавшимъ на этомъ историческомъ парадъ говорится въ хроникѣ Корниловскаго полка — небольшой, коренастой фигуры Верховнаго... когда онъ ръзко и властно говорилъ о томъ, что только безумцы могутъ думать, что онъ, вышедшій самъ изъ народа, всю жизнь посвятившій служенію ему, можетъ даже въ мысляхъ измѣнить народному дѣлу. И задрожалъ невольно отъ смертельной обиды голосъ генерала, и задрожали сердца его корниловцевъ. И новое, еще болѣе могучее... «ура» покатилось по сѣрымъ

<sup>\*)</sup> При выборахъ въ городскую думу.

рядамъ солдатъ... А генералъ стояль съ поднятон рукон... словно обличая тъхъ, кто нагло бросилъ ему обвиненіе въ измънь своей Родинъ и своему народу»...

Еслибы этотъ могучій кликъ могъ докатиться до тѣхъ станцій, полустанковъ, деревень, гдѣ столпились и томились сбитые съ толку, не понимавше ничего, въ томъ что происходитъ, эшелоны крымовскихъ войскъ!...

Городъ притихъ, смертельно испуганный всевозможными слуками, подзущими изъ всехъ угловъ и шелей, ожиданемъ между усобныхъ схватокъ и кровавыхъ самосудовъ.

Старый губернаторскій домь на высокомь, крутомь берету Диьпра, втеченіе полугода бывшій свидьтелемь стольких в исторических 
драмь, храниль гробовое молчаніе. По мърь ухудшенія положенія 
стъны его странно пустъли и въ нихъ водворилась какая то жуткая, 
гнетущая тишина, словно въ домъ быль покойникъ. Ръдкіе доклады 
и много досуга. Опальный Верховный, потрясенный духовно, съ воспаленными глазами и тоскою въ сердцѣ, цѣлыми часами оставался 
одинъ, переживая внутри себя свою великую драму, драму России. 
Въ ръдкія минуты общенія съ близкими, услышавъ робко брошенную 
фразу, съ выраженіемъ надежды на скорый подходъ къ столицѣ 
войскъ Крымова, онъ рѣзко обрывалъ:

— Бросьте, не надо.

Все понемногу рушилось. Послъднія надежды на возрожденіе армін и спасеніе страны исчезали. Какіе еще новые факторы могли спасти положеніе?

Разговоръ по телеграфу 27 августа съ Савинковымъ и Маклаковымъ не могъ внушить никакого оптимизма. Изъ нихъ первый въ пространномъ и нравоучительномъ наставленіи убъждаль Корнилова «во имя несчастной родины нашей» подчиниться Временному правительству; второй — «принять всъ мѣры (чтобы) ликвидировать недоразумѣніе безъ соблазна и огласки»... Было ясно, что искусственная редакція обращенія Савинкова имѣетъ цълью личную реабилитацію его въ глазахъ круговъ, стоявшихъ на сторонѣ Керенскаго, оправданіе тѣхъ загадочныхъ для революціонной демократіи и самого Керенскаго связей, которыя существовали между военнымъ министерствомъ и Ставкой. Или, какъ говорилъ самъ Савинковъ, — «для возстановленія исторической точности».

Поддержка «маршаловъ»?

Корниловъ не вѣрилъ въ стремленіе къ активному выступленію высшаго команднаго состава и не считалъ поэтому необходимымъ посвящать его заблаговременно въ свои намѣренія; если не ошибаюсь, никуда, кромѣ Юго-западнаго фронта, оріентировка не посылалась. По существу главнокомандующіе и командующіе не располагали вѣдь ни реальными силами, ни реальной вла-

стью, находясь въ почетномъ, иногда и не въ почетномъ плъну у революціонныхъ организацій. Тѣмъ не менѣе, создать узлы сопротивленія путемъ формированія послушныхъ частей, хотя бы для удержанія въ своихъ рукахъ — болье или менье длительнаго — военныхъ центровъ и штабныхъ техническихъ аппаратовъ, было конечно и необходимо, и возможно. Но для этого нуженъ былъ нъкоторый подборъ главныхъ начальниковъ, а для всего вмѣстѣ-время. Между тъмъ, быстро прогрессирующій распадъ страны и арміи, по мнѣнію Корнилова, не давалъ возможности планом врной подготовки. Наконецъ, Корниловъ считалъ, что въ случат успъха — признаніе встхъ старшихъ военныхъ начальниковъ было обезпечено, а при неуспъхъ - меньшее число лицъ вовлекалось въ дъло и подъ отвътъ. Судьба, однако, распорядилась иначе, создавъ совершенно непредвидънную обстановку длительнаго конфликта, въ рѣшеніи котораго не только матеріальныя силы, но и моральное возд'єйствіе, требовавшее, однако, нѣкотораго самопожертвованія и риска, имѣло бы огромное значеніе.

Такой нравственной поддержки Корниловъ не получилъ.

27-го на обращение Ставки изъ пяти главнокомандующихъ отозвалось четыре\*): одинъ — «мятежнымъ» обращеніемъ къ правительству, трое — лояльными, хотя и опредѣленно сочувственными въ отношеніи Корнилова. Но уже въ рѣшительные дни 28-29-го, когда Керенскій предавался отчаянію и мучительнымъ колебаніямъ, обстановка ръзко измънилась: одинъ главнокомандующій сидълъ въ тюрьмѣ; другой (Клембовскій) ушелъ и его замѣнилъ большевистскій генералъ Бончъ-Бруевичъ, принявшій немедленно рядъ мѣръ къ пріостановкъ движенія крымовскихъ эшелоновъ; трое остальныхъ засвидътельствовали о своемъ полномъ и безотговорочномъ подчиненіи Временному правительству въ формъ достаточно върноподданной. Генералъ Пржевальскій, донося Керенскому, счелъ нужнымъ бросить укоръ въ сторону Могилева: «я остаюсь върнымъ Временному правительству, и считаю въ данное время всякій расколъ въ арміи и принятіе ею участія въ гражданской войнѣ гибельнымъ для отечества»... Еще болъе опредъленно высказался будущій военный министръ, ставленникъ Керенскаго, полковникъ Верховскій, объявившій въ приказъ по войскамъ Московскаго округа: «Бывшій Верховный главнокомандующій... въ то самое время, когда нѣмцы прорываются у Риги на Петроградъ, снялъ съ фронта три лучшихъ казачьихъ дивизіи и направиль ихъ на борьбу съ правительствомъ и народомъ русскимъ»...

По мъръ того, какъ получались всъ эти свъдънія, настроеніе Ставки все болье падало, а Верховный все больше уходилъ въ себя, въ свои тяжкія думы.

Поддержка союзниковъ?

Нужно замѣтить, что общественное мнѣніе союзныхъ странъ и ихъ правительствъ, вначалѣ чрезвычайно благожелательно настроенныхъ къ Керенскому, послѣ іюльскаго разгрома арміи рѣзко измѣни-

<sup>\*)</sup> Кром'т главнок. Кавказскимъ фронтомъ, ген. Пржевальскаго. См. гл. XXXVI, Т. I.

лось. И посланный правительствомы для ревизіи нашихы загранич ныхъ дипломатическихъ миссій Сватиковъ имъль полное основание суммировать свои впечатльнія сльдующими словами доплада. «Сою» ники смотрять съ тревогой на то, что творится въ Россіи. Вся западная Европа - съ Корниловымъ, и ея пресса не перестаетъ твер дить: довольно словъ, пора приступить къ дѣлу»\*). Еще болфе опредьленныя и вполны доброжелательныя отношения сохранили къ Вег ховному иностранные военные представителя. Многіе изъ нихъ пред ставлялись въ эти дни Корнилову, принося ему увъренія въ своемъ почитаній и искреннія пожеланія успѣха; въ особенности въ трогательной формы это дыдаль британскій представитель. Слова и чувства. Реально они проявились только въ деклараціи, врученной 28 августа Терещенко быюкененомы, вы качествы старышины дипломати ческаго корпуса. Въ ней въ изысканной дипломатической форуть послы единодушно заявляли, что «въ интересахъ гуманности и въ желаніи устранить непоправимыя дійствія они предлагають свои добрыя услуги (посредниковъ) въ единственномъ стремленіи служить интересамъ Россіи и дѣлу союзниковъ».

Впрочемъ, Корниловъ тогда не ждалъ и не искалъ болѣе реальныхъ формъ интервенціи.

Поддержка русской общественности?

Произошло нъчто чудесное: русская общественность внезапно и безслъдно сгинула.

Какъ я говорилъ уже, Милюковъ, быть можетъ еще два, три видных в дьятеля упорно и настойчиво поддерживали въ Петроградъ н обходимость примиренія съ Корииловымъ и коренной реорганизаціи Временного правительства. Кадетская группа ВЪ правительствъ героически и безпомощно боролась за то-же въ самой средв его. Какое фатальное недоразумьніе выростало на почвь ненависти кы правительству въ цёломъ и непониманія его политическихъ группировокъ, когда и этимъ четыремъ «праведникамъ» въ общей «содомской» кучь, какъ оказывается, угрожали большія былствія со стороны конспиративныхъ организацій, очевидно превышавшихъ свои полномочія... Либеральная печать, въ томъ числѣ «Рѣчь» и «Русское слово», въ первые дни въ спокойныхъ лояльныхъ статьяхъ такъ опредъляли элементы выступленія: «преступность» способовъ борьбы. правильность цЪлей ея («подчиненіе всей жизни страны интересамь) обороны») и почвенность движенія, обусловленная положеніемъ страми. и ошибками власти. Довольно робко говорили о примиреніи... Вотъвсе.

Исчезло и «совъщаніе общественныхъ дъятелей», въ лицъ оставленнаго имъ «совъта». Предсъдатель его М. Родзянко, еще три недьли тому назадъ отъ имени совыцанія заявившій, что «всякія покушенія на подрывъ авторитета (Корнилова) въ арміи и въ Россіи считаетъ преступнымъ», теперь говорилъ\*\*):

<sup>\*)</sup> Изъ секретныхъ документовъ, опубликованныхъ большевиками.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Русское Слово" 1917 г. № 197.

— Никогда ни въ какой контръ-революціи я не участвовалъ и во главъ фронды не стоялъ. О всъхъ злобахъ дня я узналъ только изъ газетъ и самъ къ нимъ не причастенъ. А вообще могу сказать одно: заводить сейчасъ междуусобія и ссоры — преступленіе передъ Родиной.

Ab uno disce omnes!

Офицерство?

Не было никакого сомнѣнія, что масса офицерства всецѣло на сторонѣ Корнилова и съ замираніемъ сердца слѣдить за перипитіями борьбы, имъ кровно близкой; но, не привлеченное къ ней заблаговременно въ широкомъ масштабѣ и въ солидной организаціи, въ той обстановкѣ, въ какой оно жило — офицерство могло дать лишь нрав-

ственную поддержку.

Одна надежда оставалась на вооруженную силу, каковую представляли войска Крымова и петроградскія организаціи, которыя должны были выступить одновременно съ войсками. Но съ Петроградомъ, кромѣ военнаго министерства, связи не было никакой; о Крымовѣ и сосредоточеніи его частей ничего не было извѣстно; летчикъ и цѣлый рядъ посланныхъ Ставкой офицеровъ застревали въ дорогѣ или были перехвачены, и никто не возвращался.

Предчувствовалось что-то недоброе...

\* \*

Въ Петроградъ, какъ я уже говорилъ, царилъ полный развалъ. Казалось необыкновенно легкимъ съ ничтожными силами овладъть столицей, такъ какъ въ ней не было войскъ, искренно преданныхъ Временному правительству. Но не было и самоотверженныхъ «корниловцевъ». Неожиданный поворотъ событій 27 августа привелъ въ полную растерянность петроградскую организацію. Вновь пошли непрерывныя сборища и совъщанія, обнаружившія только неръшительность и подавленное настроеніе руководителей.

Между тъмъ, генералъ Алексъевъ тщетно добивался благопріятнаго разръшенія кризиса. Та растерянность, которая царила въ Петроградь, и тъ настроенія, которыя преобладали среди бывшихъ членовъ правительства, какъ будто давали надежду на образованіе новаго правительства съ участіемъ въ немъ въ первенствующей роли генерала Алексъева, если съ его стороны будетъ проявлена твердость и настойчивость. Впослъдствіи онъ подвергся суровымъ обвиненіямъ за то, что не сумълъ использовать положеніе и согласился стать въ подчиненную роль къ Керенскому. Приводимый ниже эпизодъ даетъ нъкоторое объясненіе его ръшенію.

29 августа ротмистръ Шапронъ — одинъ изъ участниковъ организаціи — засталъ его въ крайне угнетенномъ состояніи. Старый генералъ сидъль въ глубокомъ раздумьи, и изъ глазъ его текли круп-

ныя слезы. Онъ сказалъ:

— Только что быль Терещенко. Уговаривають меня принять должность начальника штаба при Верховномъ — Керенскомъ... Если не соглашусь, будеть назначенть Черемисовъ... Вы понимаете, что это значить? На другой же день корниловцевъ разстръляють!.. Мн в противна предстоящая роль до глубины души, но что же дълать? Неужели нельзя связаться съ Крымовымъ и вызвать сюда хоть одинъ полкъ? Вёдь у васъ тутъ есть организація... Отчего она бездёйствуетъ? Найдите во что бы то ни стало С. и заставьте его приступить къ дъйствіямъ...

Одинъ изъ крупныхъ участниковъ конспираціи — летчикъ — заявилъ, что всѣ летательныя машины испорчены; взялся лично пробраться къ Крымову на автомобиль, но скоро вернулся, объяснивъ, что сломалась машина. Этимъ, собственно, попытка связаться съ коннымъ корпусомъ и ограничилась. Наводитъ на размышленіе тотъ фактъ, что въ тѣ-же дни по всему раіону «внутренняго театра» совершенно безпрепятственно проъзжаль комиссаръ Станкевить, а къ крымовскимъ войскамъ проникали своболно всеко-можныя делегаціи.

Главнаго руководителя петроградской военной организаціи, полковника С., разыскивали долго и безуспышно. Онт., какть оказалось, изъ опасенія преслъдованія, скрылся въ Финляндію, захватьнь съ собой послъдніе остатки денегъ организаціи, что-то около полутораста тысячъ рублей. Внослъдствій имена нъсколькихъ участниковъ организаціи я встрѣтилъ въ агентурныхъ спискахъ лицъ, косвенно содѣйствовавшихъ большевикамъ или промотавшихъ деньги конспираціи. И техническая, и матеріальная часть дѣла были поставлены изъ рукъ вонъ плохо.

29-го Керенскій отдаль указъ объ отчисленіи отъ должностей и преданіи суду «за мятежъ» генерала Корнилова и старшихъ его сподвижниковъ.

Ночь на 30-е послужила рѣшительнымъ поворотнымъ пунктомъ въ ходѣ событій: генералъ Алексѣевъ, ради спасенія жизни корниловцевъ, рѣшился принять на свою сѣдую голову безчестіе — стать начальникомъ штаба у «главковерха» Керенскаго. Само назначеніе Керенскаго на этотъ постъ вносило въ дѣло обороны страны элементъ какой-то злой и глупой шутки. Объ этомъ краткомъ, всего нѣсколькодневномъ періодѣ своей жизни Алексѣевъ говорилъ впослѣдствіи всегда съ глубокимъ волненіемъ и скорбью.

Въ этотъ день, 30-го, Ставка потеряла въ значительной мѣрѣ надежду на успѣхъ. Между часомъ и тремя часами дня произошелъ историческій разговоръ по телеграфу между Алексѣевымъ и Корниловымъ. Генералъ Алексѣевъ сообщалъ о принятомъ «послѣ тяк кой внутренней борьбы» назначеніи, обуславливая его тъмъ, чтобы «переходъ къ новому управленію совершился преемственно и безболѣзненно» для того, чтобы «въ корень расшатанный организмъ арміи не испыталъ еще лишняго толчка, послъдствія котораго могутъ быть роковыми»...

Минута для такого перехода очевидно уже назрѣла, такъ какъ еще до этого разговора была заготовлена Лукомскимъ отъ имени Верховнаго телеграмма Временному правительству... Въ ней указывалось на недопустимость перерыва руководства операціями хоть на одинъ день и на необходимость немедленнаго прівзда въ Ставку генерала Алексъева, который «съ одной стороны могъ бы принять на себя руководство по оперативной части, съ другой — явился бы лицомъ, могущимъ всесторонне освътить обстановку»... Корниловъ объщалъ свою лояльность, подъ нъкоторыми условіями: 1. объявленія о созданіи сильнаго и не подверженнаго вліянію безотв тственных рорганизацій правительства, «которое поведеть страну по пути спасенія и порядка»; 2. прекращенія арестовъ генераловъ и офицеровъ и пріостановки преданія суду генерала Деникина и подчиненныхъ ему лицъ; 3. прекрашенія въ интересахъ арміи распространенія приказовъ и воззваній, порочащихъ имя Корнилова, еще не сдавшаго верховнаго командованія.

Алексѣевъ обѣщалъ предъявить эти требованія правительству — повидимому безъ вѣры въ успѣхъ, потребовать временнаго оставленія за Корниловымъ оперативнаго руководства войсками и ускорить свое прибытіе. Керенскій дѣйствительно отдалъ приказъ о выполненіи арміями всѣхъ оперативныхъ приказаній Корнилова и Ставки и даже о продолженіи прерванныхъ перевозокъ, за исключеніемъ... направленныхъ къ Петрограду, Москвѣ, Могилеву и на Донъ, такъ какъ — сказано было въ телеграммѣ — «современное положеніе дѣлъ не требуетъ сосредоточенія войскъ къ указаннымъ пунктамъ».

Это не была еще безусловная сдача, какъ ошибочно поняли въ

Петроградъ.

30-го Корниловъ просилъ Алексъева дать ему возможность переговорить по прямому проводу съ Крымовымъ... 31-го онъ объявлялъ войскамъ и населенію Могилева: «генералъ Алексъевъ ъдетъ изъ Петрограда въ Могилевъ для веденія со мной отъ имени Временнаго правительства переговоровъ... Являясь поборникомъ свободы и порядка въ странъ, я остаюсь непреклоннымъ въ защитъ таковыхъ и буду отстаивать ихъ во все время веденія переговоровъ».

Въ ночь съ 31-го августа на 1-ое сентября происходитъ весьма характерный разговоръ по аппарату между генералами Алексъевымъ (изъ Витебска) и Лукомскимъ, который я приведу въ подробныхъ извлеченіяхъ:

А.: Циркулирующіе сплетни и слухи окутываютъ нежелательнымъ туманомъ положеніе дѣлъ, а главное вызываютъ нѣкоторыя распоряженія Петрограда, отдаваемыя послѣ моего отъѣзда оттуда и могущія имѣть нежелательныя послѣдствія. Поэтому прошу отвѣтить мнѣ: 1. считаете ли, что я слѣдую въ Могилевъ съ опредѣленнымъ служебнымъ положеніемъ, или

же только для переговоровъ. 2. Предполагаете ли, что съ пріємомъ мною руководства арміями дальнышій кодъ со бытій будеть опредыляться прибывающей въ Могилевь въро ятно 2-го сентября или вечеромъ 1-го сентября слѣдственной комиссіей подъ предсылательствомъ главикаго (военнаго и) мор ского прокурора... Отъ этого будетъ зависѣть мое собственное рѣшеніе, такъ какъ я не могу допустить себѣ быть простымъ свидѣтелемъ тѣхъ событій, которыя подготовляются распоряженіями и которыхъ безусловно нужно избѣжать.

- Л.: Сегодня вечеромъ генералъ Корниловъ говорилъ мнѣ, что онъ смотритъ на васъ, какъ на лицо, предназначенное на должность наштаверха, и предполагаль послѣ разговоровъ съ вами и показавъ вамъ рядъ документовъ, которыхъ вы въроятно не имвете, дать вамъ свое окончательное рвшение, считая, что, быть можетъ, ознакомившись съ дёломъ, вы нёсколько измѣните тотъ взглядъ, который, повидимому, у васъ сложился. Во всякомъ случат увтряю васъ, что генералъ Корниловъ не предполагалъ устраивать изъ Могилева фортъ Шаброль и въ немъ отсиживаться. Я убъжденъ, что ради того, что бы не прерывать оперативной дъятельности и дабы въ этомъ отношеній не произошло какихъ либо непоправимыхъ несчастій, вамъ не будетъ чиниться никакихъ препятствій по оперативнымъ распоряженіямъ. Вотъ все, что я знаю. Если этотъ отвътъ васъ не удовлетворяетъ, я могу разбудить генерала Корнилова и дать вамъ дополнительный отвътъ. Нужно-ли?
- А.: Да, придется разбудить, такъ какъ всего сказаннаго вами недостаточно. Послъ тяжелаго размышленія я вынужденъ быль силою обстоятельствъ принять назначеніе, во избѣжаніе другихъ ръшеній, которыя могли отразиться на арміи. Въ рѣшеніи этомъ я руководствовался только военною обстановкою, не принимая во вниманіе никакихъ другихъ соображеній. Но теперь возникаетъ вопросъ существенной важности: прибыть въ Могилевъ только для оперативной дѣятельности, при условіи, что остальная жизнь арміи будетъ направляться другою волею, невозможно. Или прійдется взять все, или отказаться совершенно отъ появленія въ Могилевъ. Я сказалъ вамъ, что послъ моего отъвзда изъ Петрограда, оттуда идутъ распоряженія, идущія помимо меня, но прямо касающіяся событій, которыя могутъ разыграться въ Могилевъ. Поэтому явиться невольнымъ участникомъ столкновенія двухъ воль, не отъ меня зависимыхъ, я считаю для себя и недопустимымъ, и недостойнымъ. Или съ прибытіемъ въ Могилевъ я долженъ стать отвътственнымъ распорядителемъ по всъмъ частямъ жизни и службы арміи, или совсѣмъ не долженъ при-

нимать должности. Въ этомъ отношеніи не могу допустить никакой неясности и недоговоренности, такъ какъ это можетъ повлечь за собой непоправимыя послъдствія. Я понимаю, что документы могутъ освътить мнъ ходъ событій. Думаю, что мой взглядъ не идетъ въ разръзъ съ сутью этихъ документовъ. Но въ настоящую минуту вопросъ идетъ о практическомъ разръшеніи создавшагося положенія.

- Л.: Для полученія мнѣ вполнѣ опредѣленнаго отвѣта отъ генерала Корнилова на ваши вопросы было бы крайне желательно получить отъ васъ освѣщеніе двухъ вещей: 1. что дѣлается съ Крымовымъ и 2. рѣшено-ли направить сюда что-либо для ликвидаціи вопроса...
- А.: Я задержалъ сегодня свой отъвздъ до 10 ч. утра, что бы дождаться прівзда генерала Крымова въ Петроградъ. Видвлъ его и разговаривалъ съ нимъ. На пути видълъ бригадныхъ командировъ Туземной дивизіи и читалъ записку, присланную имъ отъ генерала Крымова. Записка говоритъ объ отводъ Туземной дивизіи въ раіонъ станціи Дно и о прибытіи начальниковъ дивизій и бригадныхъ командировъ въ Петроградъ. Сейчасъ въ Витебскъ циркулируютъ неясные слухи, что съ генераломъ Крымовымъ что-то случилось, но слухамъ этимъ я не довъряю и предполагаю, что онъ остался въ Петроградъ. Крымовъ говорилъ мнъ, что въ 12 часовъ онъ долженъ былъ быть у Керенскаго. На 2-ой вашъ вопросъ долженъ сказать, что при отъ вздъ я заявилъ, что беру на себя спокойно, безъ всякихъ толчковъ вступить въ исполненіе обязанностей. Къ глубокому сожалѣнію на пути узналъ, что непосредственно изъ Петрограда отдаются распоряженія, которыя становятся мн изв встными совершенно случайно, — о направленіи средствъ для насильственной, если нужно, ликвидаціи. Потому то я и высказалъ, что для меня и недостойно, и недопустимо пребываніе при такихъ условіяхъ въ Могилевъ. Вотъ причина, вслъдствіе которой для меня необходимъ ясный отвътъ. Отъ него будетъ зависъть мое ръшеніе. Но, къ сожальнію, я не могу сейчасъ повліять на остальныя распоряженія. Сознаю только глубоко, что допустить до подобной ликвидаціи было бы большой ошибкой.
- Л.: Генералъ Корниловъ проситъ васъ прівхать, какъ полномочнаго руководителя арміями. Но вмъсть съ этимъ ген. Корниловъ настаиваетъ, что бы вы приняли всъ мъры къ тому, чтобы никакія войска изъ другихъ пунктовъ теперь въ Могилевъ не вводились и къ нему не под-

водились, ибо по настроеню здышнихь войскъ произойдетъ кровопролитіе, которое ген. Корниловъ считаетъ необходимымъ избѣжать. Со своей стороны онъ приметъ мѣры, дабы никакихъ волненій въ Могилевъ не было. Ген. Корниловъ проситъ васъ отвѣтить, можете ли вы ручаться, что эта его просьба, чтобы войска къ Могилеву не подводились, будетъ исполнена?

#### А.: Сдълаю все.

Такимъ образомъ, только утромъ 1-го сентября генералъ Корниловъ принялъ окончательное рѣшеніе подчиниться судьбѣ.

Что же случилось съ войсками генерала Крымова?

Вновь назначенный командиромъ 3-го коннаго корпуса генералъ Красновъ прибылъ въ Могилевъ только 28 августа. Получивъ въ Ставкъ приказаніе ъхать черезъ Псковъ и, узнавъ тамъ мъстонахожденіе частей корпуса, немедленно дингаться по направленію къ Петрограду, онъ задержался въ Псковъ, гдъ и былъ арестованъ.

Приказъ о движеніи къ Петрограду войска 3-го коннаго корпуса и Туземной динизін получили 27 августа. Войска эти были разбросаны на общирномъ пространствъ между Ревелемъ-Валкомъ-Псковомъ — Дно. Ко времени, когда окончательно остановилось желѣзнодорожное движеніе, передовыя части оказались далеко отъ Петрограда, и только одна бригада Туземной дивизіи (Черкесскій и Ингушскій полки подъ командой князя Гагарина) дошла своими передовыми частями до станціи Семрино, впереда которой и запеда безкровную перестрыку съ правительственными войсками, находившимися у Антропшина. «Правительственныя войска», т. е. по преимуществу тыловые Запасные батальоны, не виражали склоиности къ серьезному сопротивлению, нервничали и не разъ уходили, бросая свои позиціи отъ одного слуха о приближеніи казаковъ и «дикихъ». Путаница была настолько велика, что не рѣдко казачьи квартирьеры мирно разъ-Взжали въ рајонь своего противника и располагали тамъ свои части. Приказы отъ Крымова высшими штабами получались, но технически ихъ распространение по эшелочамъ, разбросаннымъ на сотни верстъ, встръчало трудно преодолимыя препятствія. До 29-го войска шли на Петроградъ офиціально для поддержки Временного правительства. Въ этотъ-же день Крымовъ объявиль о столкновиніи Керенскаго съ Верховнымъ и призывалъ оставаться послушными распоряженіямъ послѣдняго, напоминая постановленіе казачества о недопустимости смѣны Корнилова. Вмьсть съ тъмъ, подгверждоль свой приказъ двигаться на Петроградъ, гдв по его свыдынямъ «начались безпорядки». Такая неопредъленная постановка цьли уже ни казаковь, ни солдать удовлетворить не могла. Вопрось стояль проще и опредблениве:

— Съ Временнымъ правительствомъ противъ Корнилова или съ Корниловымъ противъ Временнаго правительства.

# ЭШЕЛОНЫ ГЕН. КРЫМОВА <u>НА ПУТЯХЬ КО ПЕТРОГРАДУ</u> 29,8,1917



Весь старшій командный элементъ, если и не быль въ полномъ составѣ посвященъ въ планы и намѣренія Крымова, то конечно отдаваль себѣ ясный отчетъ въ томъ, на чью сторону стать. Въ отношеніи офицерства, которое далеко не все знало, но все понимало обстановку, разномыслія также не было. Всѣ знали, что необходимо спѣшить къ Петрограду. Необходимо было, слѣдовательно, начальникамъ, рискуя головами, увлечь за собою части, бросить станціи, гдѣ шла бѣшенная противо-корниловская агитація, бросить свои обозы и хвосты, жертвуя сосредоточеніемъ всѣхъ силъ, и итти въ поле, деревнями, походомъ, форсированными маршами, только бы скорѣе дойти до столицы.

Но дерзанія не было. Томленіе, нерышительность, безномошность, потеря времени давали печальные результаты. Тымь временемь работаль «Викжель», задерживая повсюду «корипловскіе эшелоны». Новый управляющій министерствомь путей сообщенія Ливеровскій проявиль необыкновенную дьятельность въ дъль противодыйствія сосредоточенію войскь. Одновременно двинулись навстрычу эшелонамъ множество делегацій отъ Керенскаго, Совъта, петроградской думы, мусульманскаго събъзда, отъ всякихъ мъстнихъ комитетовъ и т. д. Правительственныя делегацій имѣли «мандаты» на устраненіе и аресты начальствующихъ листь. Въ свою очередь нойсковыя части послали своихъ делегатовъ въ Петроградъ, и мало по-малу наконившееся напряженіе или разсасывалось въ потокъ революціонныхъ словопреній или срывалось насиліями надъ офицерами.

Керенскій говоритъ, что корниловское движеніе было безкровно подавлено въ самомъ началь только благодаря энтуміазму и единеню всей страны, которая соединилась вокругъ національной демократической власти...\*) Какое пристрастіе къ павосу! Вѣдь энтузіазмъ былъ уже похороненъ на поляхъ іюньскаго наступленія, «цвѣты души» растоптаны на Московскомъ совыщаніи, власть давно опошлена и обезкровлена, и вмъсто яркаго свѣточа ея тлъль только фитиль еще два мъсяца, пока не погасъ въ конць октября окончательно.

Нътъ, причины были болъе реальныя: энергичная борьба Керенскаго за сохраненіе власти и борьба совътовъ за самосохраненіе, полная несостоятельность технической подготовки корниловскаго выступленія и инертное сопротивленіе массы, плохо върившей Корнилову, мало знавшей его цъли или, во всякомъ случав, не находившей ихъ матеріально цънными...

Къ 30-му на подступахъ къ Петрограду у Крымова была только

одна бригада кавказскихъ всадниковъ.

Методъ, такъ усившно примъненный въ отношеніи Корнилова со дъвовской миссіей, Керенскій повторилъ и съ Крымовымъ. Онъ послаль въ окрестности Луги помощника начальника своего кабинета, полковника генеральнаго штаба Самарина, къ которому Крымовъ издавна питалъ большое расположеніе, «для выясненія положенія», въ дъйствительности-же, чтобы безбользненно изъять Крымова изъвойскъ. Есть основаніе думать, что Самаринъ представилъ Крымову положеніе безналежнымъ, подчиненіе Ставки окончательнымъ и отъ имени Керенскаго завърилъ, что послъдній желаетъ принять всъ мъры, чтобы потушить возникшее столкновеніе и представить его странъ въ примирительномъ духъ. Ни одному слову Керенскаго Крымовъ не върилъ, но Самарину повърилъ.

И повхаль въ Петроградъ.

Раннимъ утромъ 31-го онъ велъ долгую бесъду съ генераломъ Алексъевымъ въ вагонъ поъзда, уже готовато къ отправлению. Никто, кромъ ихъ двухъ, не присутствовалъ въ этотъ глубоко драматич-

<sup>\*) &</sup>quot;Прелюдія большевизма".

ный моментъ при ихъ бесъдъ, облеченной покровомъ тайны, и положившей предълъ корниловскому выступленію. Одно во всякомъ случаъ ясно: потерявшій сердце Алексъевъ не могъ влить твердость въмятущуюся душу Крымова.

Алексъевъ уъхалъ въ Могилевъ «для ликвидаціи Ставки», Крымовъ по халъ къ Керенскому. Его видъли про взжавшаго по городу Ръ автомобилѣ — блѣднаго, задумчиваго, не замѣчавшаго привѣтствовавшихъ его знакомыхъ. Въ Зимнемъ дворцъ произошелъ разговоръ его съ Керенскимъ, который последній передаетъ въ англійскомъ изданіи своей книги\*) въ оскорбительномъ для памяти покойнаго изложеніи. По его словамъ Крымовъ — смѣлый, рѣшительный, прямой, честный Крымовъ — былъ тихъ, скроменъ и подавленъ якобы тъмъ, что сказалъ неправду ему — Керенскому, прозорливо разгадавшему истинную роль Крымова. О томъ бурномъ, гнѣвномъ, обличительномъ словъ Крымова, которое вырывалось изъ-за стънъ кабинета, онъ молчитъ. Въ неоставляющей его маніи величія, Керенскій даетъ понять между строкъ англійскому читателю, что на финальный выстръль не осталось безъ вліянія и то обстоятельство, что онъ — Керенскій не подалъ при прощаніи руки генералу Крымову... Англичанамъ можно разсказывать что угодно: они не знаютъ, что Крымовъ всегда и открыто выражалъ свое глубокое презръніе къ Керенскому.

Впрочемъ и Керенскій долженъ былъ признать посмертно «честную, сильную и храбрую натуру этого человѣка» и «неоспоримое право его на величайшее уваженіе своихъ политическихъ враговъ».

Крымовъ оказался обманутымъ. Уйдя отъ Керенскаго, выстръломъ изъ револьвера онъ смертельно ранилъ себя въ грудь. Черезъ нѣсколько часовъ въ Николаевскомъ военномъ госпиталѣ, подъ площадную брань и издѣвательства революціонной демократіи, въ лицѣ госпитальныхъ фельдшеровъ и прислуги, срывавшей съ раненаго повязки, Крымовъ, приходившій изрѣдка въ сознаніе, умеръ.

Но, повидимому и мертвымъ «политическій врагъ» былъ страшенъ для министра-предсъдателя: публичныя похороны были запрещены, и вдовъ покойнаго пришлось пройти черезъ новое тяжелое испытаніе — просить Керенскаго о разръшеніи честного погребенія. Было, наконецъ, разръшено похоронить покойнаго по христіанскому обряду, но не позже шести часовъ утра въ присутствіи не болье девяти человъкъ, включая и духовенство.

Въчная ему память!

4-го сентября полковникъ Самаринъ за отличіе по службѣ былъ произведенъ въ генералъ-маіоры и назначенъ командующимъ войсками Иркутскаго военнаго округа.

<sup>\*) &</sup>quot;Прелюдія большевизма". Керенскій припоминаетъ, что при разговоръ присутствовалъ помощникъ военнаго министра, полковникъ Якубовичъ.



Главныя ворота Быховской тюрьмы.



#### ГЛАВА VII.

Ликвидація Ставки. Арестъ генерала Корнилова. Побѣда Керенскаго— прелюдія большевизма.

«Направленіе средствъ для ликвидаціи Ставки», о которомъ говорилъ генералъ Алексъевъ въ своемъ разговоръ съ Лукомскимъ, принимало угрожающій характеръ. Еще по пути въ Могилевъ Алексъевъ узналъ, что Витебскій и Смоленскій комитеты собираютъ войска для похода на Ставку. Въ Оршѣ онъ встрѣтилъ сводный отрядъ, набранный изъ войскъ Западнаго фронта, подъ начальствомъ подполковника Короткова. Отрядъ шелъ по приказу Керенскаго, распорядившагося уже послѣ отъѣзда генерала Алексъева, о «начатіи рѣшительныхъ дъйствій противъ Могилева»,\*) причемъ военное министерство указывало и способы дъйствія...\*\*) 31-го передовыя части отряда находились уже на станціи Лотва, послѣдней передъ Могилевымъ. По ироніи судьбы Коротковъ былъ тотъ самый предсъдатель «боевой контактной комиссіи» фронтового комитета, который во время моего іюльскаго наступленія явился къ генералу Маркову и съ неподдѣльнымъ чувствомъ отчаянія докладывалъ:

— Господинъ генералъ! Мы совершенно безсильны. Насъ никто не слушаетъ, «Они» не хотятъ идти...

Теперь «они» шли.

Даже 1-го сентября, когда генералъ Алексъевъ находился уже въ Могилевъ, командующій войсками Московскаго округа, полковникъ Верховскій говорилъ ему по аппарату: «сегодня выъзжаю въ Ставку съ крупнымъ вооруженнымъ отрядомъ для того, чтобы покончить то издъвательство надъ здравымъ смысломъ, которое до сихъ поръ имъетъ мъсто! Корниловъ, Лукомскій, Романовскій, Плющевскій-Плющикъ, Пронинъ и Сахаровъ должны быть арестованы немедленно и препровождены»... Революціонный неофитъ былъ такъ нетерпъливъ въ своемъ желаніи лично разгромить Ставку, что не соглашался подождать отвъта отвлеченнаго къ другому аппарату Алексъева: «выъду непремънно... не имъю времени ожидать, отдаю распоряженія объ отъъздъ»...

Генералъ Алексъевъ, бесъдуя съ Керенскимъ по аппарату, \*\*\*) указавъ на создаваемыя имъ осложненія, говорилъ: «я принялъ на себя

<sup>\*)</sup> Телеграмма Керенскаго № 525.

<sup>\*\*)</sup> Телеграмма прапорщика Толстого.

<sup>\*\*\*)</sup> Разговорь между 15 и 1711 г. 1-то септибре.

обязательство путемъ однихъ переговоровъ окончить дъло... Мнъ не было сдълано даже намека на то, что уже собираются войска для ръшительныхъ дъйствій противъ Могилева». Керенскій оправлывался и необычайно торопилъ ликвидацію: «нами былъ полученъ за эти сутки цълый рядъ сообщеній устныхъ и письменныхъ, что Ставка имъетъ большой гарнизонъ изъ всъхъ родовъ оружія, что она объявлена на осадномъ положеніи, что на 10 верстъ въ окружности выставлено сторожевое охраненіе, произведены фортификаціонныя работы съ размѣщеніемъ пулеметовъ и орудій... Принимая всю обстановку во вниманіе, не считаю возможнымъ подвергать васъ и слъдственную комиссію возможному риску и предложилъ Короткову двигаться. Никакихъ другихъ распоряженій какимъ бы то ни было другимъ частямъ отъ меня не исходило. Я предлагаю вамъ передать генералу Корнилову, что онъ долженъ сдать вамъ должность, отдать себя въ распоряжение власти, демобилизовать свои войсковыя части немедленно, причемъ отвътственность на эти части не упадетъ, если это будетъ сдълано немедленно... Все это должно быть выполнено... въ 2-хъ часовой срокъ съ момента окончанія нашего съ вами разговора... Если черезъ два часа не получу отъ васъ отвъта, я буду считать, что вы захвачены генераломъ Корниловымъ и лишены свободы дъйствій».

Генералъ Алексѣевъ возражалъ, что должность онъ принялъ, «безопасность и свобода дѣйствій его и слѣдственной комиссіи вполнѣ обезпечена», что «въ Могилевѣ никакой артиллеріи нѣтъ, никакихъ фортификаціонныхъ сооруженій не возводилось, войска вполнѣ спокойны, и только при наступленіи подполковника Короткова столкновеніе неизбѣжно». Наконецъ, что въ теченіе двухъ часовъ онъ не въ состояніи собрать всѣхъ военныхъ начальниковъ.

Но Керенскій очевидно не в рилъ еще въ благополучный исходъ ликвидаціи и проявляль великое нетерпвніе и страхъ. Въ исходв дня начальникъ его кабинета, полковникъ Барановскій вновь обратился

въ Ставку съ напоминаніемъ:

«Верховный главнокомандующій требуетъ, чтобы ген. Корниловъ и его соучастники были арестованы немедленно, ибо дальнѣйшее промедленіе грозитъ неисчислимыми бѣдствіями. Демократія взволнована свыше мѣры и все грозитъ разразиться колоссальнымъ взрывомъ, послѣдствія котораго трудно предвидѣть. Этотъ взрывъ въ формѣ выступленія совѣтовъ и большевизма ожидается не только здѣсь, въ Петроградѣ, но и въ Москвѣ и другихъ городахъ. Въ Омскѣ арестованъ командующій войсками, власть перешла къ совѣту. Обстановка такова, что дальше медлить нельзя: или промедленіе и гибель всего дѣла спасенія родины, или немедленныя рѣшительныя дѣйствія, аресты указанныхъ вамъ лицъ и тогда возможна еще борьба. А. Ф. Керенскій ожидаетъ, что государственный разумъ подскажетъ ген. Алексѣеву рѣшеніе и онъ приметъ его немедленно: арестуетъ Корнилова и его соучастниковъ... Сегодня, сейчасъ необходимо дать это въ газеты, чтобы завтра утромъ объ арестѣ

узнала вся организованная демократія. Для васъ должны быть понятны ть политическія движенія, которыя возникли и возникають на почвъ обвиненія власти въ бездъйствій и попустительствь. Совъты бушують и разрядить атмосферу можно голько проявленіемъ власти и арестомъ Корналова и другихъ. Повторяю дальныйшее промедленіе невозможно. Нельзя дальше только разговаривать, надо рѣшаться и дѣйствовать»...

Въ этомъ паническаго характера обращений съ Вырубову съ исчернывающей ясностью установлены взаимоотношенія министрапредсъдателя съ совътами и тъ личныя побужденія, которыя двига и имъ во всей исторіи столкновенія. Это впечатлѣніе не устраняетъ

введенная въ обращеніи вводная фраза о спасеніи Родины...

Алексѣевъ отвѣтилъ: «Около 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> часовъ главковерху отправлена мною телеграмма, что войска, находящіяся въ Могилень върны Временному Правительству и подчиняются безусловно гланковерху. Около 22 часовъ генералы Корниловъ, Лукомскій, Романовскій полковникъ Плющевскій-Плющикъ арестованы. Приняты мары путемъ моего личнаго разъясненія совьту солдатскихъ депутатовь установленія полнаго спокойствія и порядка въ Могилевъ; посланъ приказь полковнику Короткову не двигать войска его отряда далье станціи Лотва, такъ какъ надобности въ этомъ никакой нътъ. Такимъ образомъ, за семь часовъ времени пребыванія моего въ Могилевъ были исполнены только дѣла и исключены разговоры. Около 24-хъ часовъ прибываетъ слъдственная комиссія, въ руки которой будутъ переданы чины уже арестованные, и будутъ арестованы по требованію этой комиссіи другія лица, если въ этомъ встрЪтится надобность. Съ глубокимъ сожалѣніемъ вижу, что мои опасенія, что мы окончательно попали въ настоящее время въ цѣпкія лапы совьтовъ, являются неоспоримымъ фактомъ».

Когда велись еще послъдніе переговоры, они имъли по существу информаціонный, формальный характеръ, ибо исихологически въ Ставкъ все уже было кончено. Еще 29-го весьма поспъшно убхалъ изъ Могилева Завойко — «подымать Донъ»; \*\*) Многіе чины Ставки перестали ходить на занятія; большая группа толпилась днемъ и ночью въ томъ домъ, въ которомъ долженъ былъ остановиться генералъ Алексъевъ... Въ кроникъ Корниловскаго полка описывается сцена, какъ 31-го въ одной группъ «приближенныхъ» шли разговоры о «бъгствъ», и только одинъ изъ присутстьовавшихъ съ возмущениемъ заявилъ, что долгь всъхъ, стоявшихъ заодно съ генераломъ, до конца

<sup>\*)</sup> Оно авторизовано Керенскимъ, какъ видно изъ его книги "Прелюдія большевизма".

<sup>\*\*)</sup> Былъ по пути арестованъ и нъкоторое время содержался въ Петроградъ на гауптвахтъ вмъстъ съ В. Львовымъ.

оставаться при немъ и раздѣлить его участь, хотя бы это была смерть. Замѣститель арестованнаго предсѣдателя Главнаго комитета офицерскаго союза спрашивалъ Алексѣева по прямому проводу «какъ быть» и докладывалъ своему почетному предсѣдателю, что «союзъ до послѣдней минуты шелъ по тому пути, на который Вы его благословили, и Главный комитетъ всюду поддерживалъ тѣ требованія, которыя предъявлялись генераломъ Корниловымъ для устроенія арміи»... Докладъ заканчивался тревожной фразой: «смѣю добавить, что судьба Главнаго комитета и всего союза въ Вашихъ рукахъ»...

Съ полками простился Корниловъ въ лицъ ихъ командировъ. Онъ былъ спокоенъ и внъшне ничъмъ не проявлялъ внутренняго состоянія своей души.

— Передайте Корниловскому полку — сказалъ онъ — что я приказываю ему соблюдать полное спокойствіе; я не хочу, чтобы пролилась хоть одна капля братской крови.

Капитанъ Нъженцевъ, командиръ Корниловскаго полка, рыдая, какъ ребенокъ, говорилъ:

 Скажите слово одно, и всѣ корниловскіе офицеры отдадутъ за васъ безъ колебанія свою жизнь...

Болѣе сдержаннымъ былъ командиръ Текинскаго полка, полковникъ Кюгельгенъ, который на вопросъ приближенныхъ Корнилова, можно ли ожидать отъ полка самопожертвованія, отвѣтилъ:

--- Я не знаю.

Полковникъ Кюгельгенъ не сроднился съ полкомъ и говорилъ только отъ себя.

Впрочемъ, все уже было кончено и рѣшено. Даже нѣчто страшное, еще не высказанное, но уже овладѣвшее мыслью и сдавившее ее въ холодныхъ тискахъ обреченности...

Наступила ночь, и губернаторскій домъ погрузился въ тревожную, жуткую тишину. Верховный подводилъ итоги своей жизни. Все кончено, всъ усилія его спасти страну и армію пошли прахомъ; поддержки тѣхъ, на кого надъялся, не встрътилъ; надежды болье нътъ. Жить дольше не стоитъ.

Я не знаю, но я ув ренъ, что въ эти минуты на ръшеніе Верховнаго вліяло и связывающее слово, сказанное имъ 28-го въ «обращеній къ народу»:... «Долгъ солдата, самопожертвованіе гражданина Свободной Россіи и беззавътная любовь къ Родинъ заставили меня въ эти грозныя минуты бытія отечества не подчиниться приказанію Временнаго правительства... Я заявляю всему народу русскому, что предпочитаю смерть устраненію меня отъ должности Вер-Завойко позволилъ себъ, не имѣя нравственнаго права, помѣстить въ проэктѣ воззванія столь индивидуальнаго характера фразу, которая могла бы исходить лишь отъ самого лица, обращавшагося съ воззваніемъ, оказывала несомнѣнно нравственное давленіе, и исключеніе которой для Верховнаго было психологически трудно или даже невозможно.

Но Корниловъ не могь уйти изъ жизни тайно. Его мысли разгадала другъ-жена, дълияная съ нимъ 22 года его грудную, безнокойную жизнь... На другой день въ той самой комнатъ, гдъ нъкогда томился духомъ свергаемый императоръ, происходила новая мистерія, въ которой шла борьба между холоднымъ отчаяніемъ и безпредъльной преданной любовью.

Выйдя изъ кабинета мать сказала дочери:

 Отецъ не имъетъ права бросить тысячи офицеровъ, которые шли за нимъ. Онъ ръшилъ испить чашу до дна.

. .

Такъ какъ всё чины Ставки, причастные къ выступленію, подчинились добровольно, то арестъ ихъ, произведенный 1-го сентября генераломъ Алексъевымъ, имъль скоръе характеръ необходимой предосторожности противъ «правительственныхъ отрядовъ» и революціонной демократіи, праждебно настроенной въ отношеній мятежниковъ». Губернаторскій домъ окружили постами георгіевцевъ, внутренние караулы запяли върные текницы. На другой день генерала Кернилова и его соучастниковъ перевели въ одну изъ могилевскихъ гостинницъ, а въ ночь на 12 сентября всёхъ повезли въ Старый Быховъ, пъ наскоро приспособленное для заключенія аресторанивахь закніе женской гимназіи.

Ставка и городъ начали мало по-малу приходить въ себя. Гарнизонъ нѣсколько еще волновался: корниловцы испытывали тяжелое чувство недоумѣнія, внутреннихъ противорѣчій и подавленности отъ пережитой драмы; георгіевцы подняли головы. Ген. Алексѣевъ поддержалъ нравственно первыхъ, пристыдилъ вторыхъ, обѣщая прочесть длинные списки полученныхъ ими за городскіе выборы «денежныхъ подарковъ» отъ еврейскаго населенія Могилева. На первомъ же смотру корниловцевъ онъ громко, въ присутствіи собравшейся толпы солдатъ и гражданъ сказалъ, что Корниловъ не виновенъ въ приписываемыхъ ему преступленіяхъ, и что праведный судъ сниметъ съ него тяжелое и необоснованное обвиненіе...

Одно это коренное расхожденіе во взглядахъ до крайности затрудняло совмъстную службу его съ Керенскимъ. Но и кромъ этого атмосфера Ставки станопилась совершенно невыносимой: корицковскія мъропріятія для оздоровленія арміи были отброшены; армія полновалась, офицерство попало въ еще болье мучительное положеніе. «Я сознаю — писалъ Алексъевъ одному изъ союзныхъ военныхъ агентовъ — свое безсиліе возстановить въ арміи хоть тънь организаціи; комиссары препятствуютъ выполненію моихъ приказовъ, мои жалобы не доходять до Петрограда; Керенскій разсыпается на любелностяхъ по телеграфу и перлюстрируетъ мою корреспонденцію; не взирая на всъ объщанія его, судьба Корнилова остается загадоч-

ной»...\*) Еще болъе опредъленно высказался генералъ Алексъевъ въ письмъ своемъ къ Каледину: «три раза я взывалъ къ совъсти Керенскаго, три раза онъ давалъ мнъ честное слово, что Корниловъ будетъ помилованъ; на прошлой недълъ онъ показывалъ мнъ даже проэктъ указа, одобренный, якобы, членами правительства... Все ложь и ложь! Керенскій не подымалъ даже этого вопроса... По его приказу украдены мои записки. Онъ или к... или сумасшедшій. По моему к...»... Въ этомъ письмъ совершенно ново требование помилованія. Въ Быховъ шелъ разговоръ исключительно о реабилитаціи, и амнистія считалась совершенно непріемлемой. Также безрезультатны были его усилія вырвать изъ Бердичева находившуюся тамъ въ тюрьмѣ группу генераловъ. Генералъ Алексѣевъ, не достигнувъ въ этомъ отношеніи никакихъ результатовъ въ смыслѣ воздѣйствій на Керенскаго, написалъ горячее письмо редактору «Новаго Времени» Б. Суворину, требуя, чтобы немедленно была поднята газетная кампанія «противъ убійства лучшихъ русскихъ людей и генераловъ». Дъйствительно, вскоръ печать занялась нашимъ дъломъ, хотя, впрочемъ, усилія ея только разжигали еще болѣе страсти бердичевскихъ военно-революціонныхъ организацій.

Но совершенно невыносимымъ стало положеніе ген. Алексѣева, когда онъ получилъ неожиданное свѣдѣніе, что его дѣйствія вызываютъ осужденіе со стороны... ген. Корнилова, который считаетъ, что съ ликвидаціей Ставки роль генерала Алексѣева окончена и что дальнѣйшее пребываніе столь авторитетнаго лица на посту начальника штаба только укрѣпляетъ морально позицію Керенскаго... Дальнѣйшая жертва оказалась ненадобной, и генералъ Алексѣевъ ушелъ.

На должность начальника штаба Верховнаго былъ призванъ генералъ Духонинъ, начальникъ штаба Западнаго фронта.

Корниловское выступленіе закончилось.

Въ ряду катаклизмовъ русской революціи — это былъ едвали не наиболѣе спорный въ оцѣнкѣ его цѣлесообразности и послѣдствій. По первому вопросу я высказался раньше: нѣтъ надобности говорить о цѣлесообразности явленія, когда оно стало исторически неизбѣжнымъ. По второму... Керенскій считаетъ корниловское движеніе «прелюдіей большевизма» — оцѣнка, имѣющая вполнѣ правильное обоснованіе, если только довести мысль до логическаго конца, опредѣливъ, какой именно моментъ движенія считать «прелюдіей».

Такимъ моментомъ была безъ сомнѣнія побѣда Керенскаго. Побѣда Керенскаго — пораженіе Корнилова. Этотъ этапъ въ историческомъ ходѣ революціи своими ближайшими видимыми ре-

<sup>\*)</sup> Chessin: "Au pays de la démence rouge."

зультатами, виб исторической перспективы, заслониль истипный характеръ движенія, создавъ теоріи настолько же элементарныя, насколько и близорукія: «контръ-революція», «бонапартизмъ», «авантюризмъ». Между тъмъ, выступленіе Корнилова было только хотя и односторонней, но яркой вспышкой на фонѣ долгой, тягучей и бездыственной борьбы между социалистической и либе ральной демократіей.\*) Корпусъ Крымова и офицерскія организаціи, не взирая на преобладаніе, быть можетъ, въ командномъ составъ ихъ элементовъ болъе правыхъ, являлись все же вь силу сложившейся обстановки и характера организующаго центра. орудіемъ либеральной демократіи. Поэтому, когда въ станъ своихъ враговъ корниловцы увидѣли всю революціонную демократію и особенно пріостановившій на время свое вооруженное выступленіе львый секторъ ея (большевиковъ) — это было понятно и естественно. Но что изъ среды рыхлой, боязливой или инертной интеллигентской массы, сохранявшей «нейтралитетъ», на той сторонъ оказалось много, очень много видныхъ либеральныхъ дъятелей — это являлось совершенно неожиданнымъ, представляя большое и роковое историческое недоразумѣніе. Газеты начала сентября наполнены резолюціями отдъловъ партіи народной свободы и общественныхъ комитетовъ, изъ которыхъ одни призывали къ осторожности въ вопросѣ осужденія Корнилова, другіе выносили ему ръзкое осужденіе, третьи присоединялись къ клеветническимъ выпадамъ противъ него революціонныхъ организацій. Даже, когда послѣднія призывали русскихъ воиновъ «невърить тъмъ, кто во имя возстановленія стараго порядка готовъ предать свободу, предать родину и открыть путь нѣмцамъ».

И это говорили или по крайней мѣрѣ съ этимъ соглашались тѣ самые люди, которые только двѣ недѣли тому назадъ на Московскомъ совѣщаніи пѣли «осанну» Верховному главнокомандующему, возлагая на него всѣ свои надежды.

Вообще, въ эти дни несуществующее\*\*) правительство получило отъ самыхъ разнообразныхъ круговъ огромную массу телеграммъ и постановленій, выражавшихъ довъріе къ нему, сочувствіе и объщаніе активной поддержки: революціонный этикетъ имълъ точно установленныя и строго обязательныя формы, скрывавшія истинную сущность...

Русская либеральная демократія въ этотъ историческій моментъ проявила удивительное отсутствіе прозорливости и даже простого политическаго такта. Всъ ждали, всь хотъли измъненія порядка государственнаго управленія, не могли заблуждаться относительно тъхъ путей, которыми придетъ это измъненіе и, тъмъ не менъе, остались

<sup>\*)</sup> Правыя партін были сметены революціей, и отдыльные «лены пхъ входили вы составы Совыщані»: общестьсянных в д'язгелей и вы нетроградскія военно-общественныя организацін.

<sup>\*\*)</sup> Всв министры подали вы отставку.

теплыми среди холодныхъ и горячихъ — для того, очевидно, чтобы черезъ два мѣсяца приступить къ лихорадочной организаціи «центровъ» и очаговъ возстанія и сопротивленія.

Буржуазія, распыленная и физически, и духовно, терялась во враждебной ей стихіи, и часть ея изъ чувства самосохраненія присоединяла свой голосъ къ голосу тѣхъ, кто шествовалъ за побѣдной колесницей.

Какимъ образомъ слагалась эта психологія общественности въ корниловскіе дни, поясняютъ слѣдующія строки одного изъ видныхъ общественныхъ дѣятелей того времени:

«Передъ страной было неудавшееся, сорванное выступленіе, которое нельзя было уже ни спасти, ни передѣлать.

Какъ могли отнестись ко всему этому, такъ называемые обще-

ственные круги?»

«Многіе поникли головой и опустили руки. Другіе, еще державшіеся на поверхности и пытавшіеся еще что-то спасти, не имъли ни времени, ни основаній останавливаться на несостоявшихся дъйствіяхъ и оцънивать ихъ въ отвлеченности. Имъ оставалось только идти дальше. Наконецъ, третьи съ ръзкостью напали на неудачную попытку, которая сыграла въ пользу противниковъ».

«Эти три теченія были въ кругахъ не соціалистическихъ. А среди этихъ послѣднихъ стоялъ скрежетъ зубовный и клокотала небывалая

ярость».

«Я нарочно очерчиваю сейчасъ общее обывательское состояніе, ибо тогда все реагировало, все воспринимало, все отзывалось. Подъ этимъ общимъ настроеніемъ разумѣю и настроеніе массы членовъ партіи к. д. и примыкавшихъ къ нимъ. Эти настроенія возникали и слагались сами, ибо никакой общей команды изъ центра партіи не было».

«Нужно принять также во вниманіе и то, что во многихъ мѣстахъ к.-д. были связаны разными техническими соглашеніями съ умѣренными соціалистами, входили въ разныя коалиціи, которыя отражали на мѣстахъ коалицію Временнаго правительства. Наконецъ, нужно имѣть въ виду, что к. д. были въ составѣ Вр. правительства. И вдругъ, это самое Вр. правительство объявляетъ странѣ, что готовилось на него, а не на совѣты покушеніе. Очевидно, что для недоумѣнія, соблазновъ и неразберихи полной и общей было болѣе чѣмъ достаточно основаній. Истинное положеніе стало выясняться только позднѣе. Въ «первые-же дни», какъ это всегда бываетъ при неудачѣ, вихремъ понеслись обвиненія, порицанія и проклятія. Эсъ-эровскія думы выли отъ злобы и бѣшенства. К.-д. фракція отражала названныя выше настроенія».

Правда, были и объективныя условія, способствовавшія углубленію недоразумінія. Въ широкихъ провинціальныхъ кругахъ, мало посвященныхъ въ тайны новаго «двора», настоящая физіономія Временнаго правительства и истинная роль въ немъ тріумвирата и Керенскаго были недостаточно хорошо извістны. Еще меніе опреділеннымъ ка-



Быховская тюрьма (внутренній фасадъ). Выходъ на прогулку.



## Быховская стража.



Текинецъ



Георгіевецъ



зался политическій обликь Корнилова, въ силу исключительнаго положенія его какъ военнаго вождя и вельдствіе конспиративнаго характера діятельности его окруженія. Наконець, съ самого своего начала въ силу ряда неблагопріятных в обстоятельствь усиба выступленія представлялся весьма проблематичнымъ...

Послѣднее обстоятельство — едва ли не самое главное. Я глубоко убъждень, что техническия удана пыступления нь кориБ изМ. нила бы всю политическую оцѣнку корниловскаго движенія. Нашлась бы и глубокая почвенность и сочувствіе широкихъ либеральныхъ круговъ и самое яркое кричащее его проявление. Въ безстрастномъ отраженіи исторіи отпадаетъ вся театральная бутафорія, созданная человъческой слабостью: резолюціи общественыхъ дъятелей дань революціонной традиціи, приносимая не разъ «страха ради іудейска»... Проявленіе покорности правительству генераловъ — не только просто ненавидъвшихъ его, но и причастныхъ къ подготовкъ выступленія... Постановленія о своей непорочности и съ порицаніемъ «мятежу» — войсковыхъ частей, военно-общественныхъ организацій, нев военных военных нев военных нев военных нев военных военн училищъ, чуть ли не поголовно причастныхъ къ конспиративнымъ кружкамъ... Всв эти декораціи создавали картину пожарища, гдв на обширномъ полъ, объединенные въ несчастьи, сидятъ среди своего спасеннаго скарба — «завоеваній революціи» — негодующая демократія, порицающая буржуазія, и «обманутыя» войска. А посреди мрачно высятся обгорълыя стъны Быховской тюрьмы.

Генералъ Корниловъ чувствовалъ себя всѣми покинутымъ и болѣзненно нервно относился къ сообщеніямъ печати о своемъ «дѣлѣ»:

— Я понимаю, что лбомъ стѣны не прошибешь, но зачѣмъ они такъ стараются...

Особено удручали его слухи, что даже его дътище — Корниловскій полкть сиять свои нарукавные знаки\*) и пошель «на поклоненіе новымъ богамъ». Слухи были не върны. Возмущенный ими командиръ полка, капитанъ Нъженцевъ, писалъ: «я приказалъ сиять эмблему, такъ какъ былъ безсиленъ въ боръбъ съ темной солдатской массой, разжигаемой... агитаторами, заполняющими всѣ желъзнодо рожныя станціи и, полобно кликушамъ, выкрикивающими съ надрывомъ голосовыхъ связокъ противъ Васъ и полка, носящаго Ваше имя... Но, снявъ дорогую намъ эмблему... мы ею прикрыли нашъ умъ, наше сердце и волю»...

Какъ бы то ни было, послѣ августовскихъ дней въ словарѣ революціи появился новый терминъ — «корниловцы». Онъ примъиялся и въ арміи, и въ народѣ, произносился съ гордостью или возмущеніемъ, не имѣлъ еше ни ясныхъ формъ, ни строго опредѣленнаго политическаго содержанія, но выражаль собою, во всякомъ случаѣ, рызкій про-

<sup>\*)</sup> На голубомъ фонѣ черенъ со скрещенными костями и надпись "Корниловцы."

тестъ противъ существовавшаго режима и противъ всего того комплекса явленій, который получилъ наименованіе «керенщины».

Къ половинъ октября буржуазная пресса открыла кампанію въ пользу реабилитаціи Корнилова, а на возобновившемся многолюдномъ «Совъщаніи общественныхъ дъятелей» въ Москвъ вновь послышалась «осанна» мятежному Верховному. Сначала робко — изъ устъ Бълевскаго, который говорилъ: «...насъ называютъ корниловцами. Мы не шли за Корниловымъ, ибо мы идемъ не за людьми, а за принципами. Но поскольку Корниловъ искренно желалъ спасти Россію, — этому желанію мы сочувствовали». Потомъ смълъе — устами А. И. Ильина: «Теперь въ Россіи естъ только двъ партіи: партія развала и партія порядка. У партіи развала — вождь Александръ Керенскій. Вождемъ же партіи порядка долженъ былъ быть генералъ Корниловъ. Не суждено было, чтобы партія порядка получила своего вождя. Партія развала объ этомъ постаралась». Оба заявленія были встръчены «громомъ аплодисментовъ».

Мало по малу положеніе стало проясняться. Снова начинало организовываться сбитое съ толку въ августовскіе дни общественное мнѣніе, теперь уже явно сочувственное корниловскому движенію.

Керенскій побъдилъ.

Все трагическое значеніе этой побѣды обнаружилось на друогй же день послѣ ареста Корнилова: 2-го сентября 3-му конному корпусу велѣно было двигаться къ Петрограду для защиты государственнаго строя, Временнаго правительства и министра-предсѣдателя отъ готовившихся посягательствъ анархо-большевиковъ. Въ составѣ корпуса были все тѣ же офицеры, которые вчера еще шли сознательно противъ Временного правительства, и только во главѣ корпуса вмѣсто «мятежнаго» генерала Крымова стоялъ подлинно «царскій» генералъ Красновъ, притомъ между Ставкой и Керенскимъ происходили тренія: послѣдній намѣчалъ на должность корпуснаго командира генерала Врангеля.

Побѣда Керенскаго означала побѣду совѣтовъ, въ средѣ которыхъ большевики стали занимать преобладающее положеніе, упрочила позицію самочинно возникшихъ лѣвыхъ боевыхъ организацій, въ видѣ военно-революціонныхъ комитетовъ, комитетовъ защиты свободы и революціи и т. д. Не пріобрѣтя ни въ малѣйшей степени довѣрія революціонной демократіи — этотъ терминъ въ пониманіи массъ перемѣстился теперь значительно влѣво — Керенскій окончательно оттолкнулъ отъ себя и Временнаго правительства тѣ либеральные элементы, которые, переживъ періодъ паники, не могли потомъ простить ему своего ослѣпленія; оттолкнулъ окончательно и офицерство — единственный элементъ — забитый, загнанный, попавшій въ положеніе паріевъ революціи и все же сохранившій еще способность и стремленіе къ борьбѣ. Потерявъ рѣшительно всякую

опору въ странъ, Временное правительство считало возможнымъ продолжать еще два мъсяца свои функціи, заключавшіяся преимуще ственно въ словесной регистраціи тъхъ явленій окончательнаго распада, которыя переживало государство.

Въ октябръ извъстная часть петроградской печати, съ легкой руки Бурцева, выпускала зажигательныя статьи и летучки подъ об-

инив анилатомы:

«Керенскій долженъ повхать въ Быховъ и сказать генералу Кор-

нилову: виноватъ!»

Это предложеніе вызывало у однихъ гнѣвъ, у другихъ улыбку и казалось тогда лишь болѣе или менѣе остроумнымъ полемическимъ пріемомъ — не болѣе того. Между тѣмъ, офиціальная реабилитація Корнилова дъйствительно была единственнымъ выходомъ изъ положенія, требовавшимъ отъ Керенскаго по нашему разумѣнію справедливости, по его психологіи — политическаго и нравственнаго самопожертвованія; выходомъ, который въ безстрастномъ и нелицеприятномъ освѣщеніи исторіи сталъ бы актомъ высокой государственной мудрости.

Въ Быховъ Керенскій не поъхалъ. Но... въ концъ ноября судьба заставила его поъхать въ Новочеркасскъ и постучаться въ двери другого «мятежника», генерала Каледина, ища убъжища и защиты.

Дверь оказалась запертой.

Въ оправданје свое революціонной демократіей часто высказывается мибніе, что корниловское выступленіе окончательно развалило армію, ибо «вся трудная работа армейскихъ организацій по созданію новой дисциплины и взаимнаго дов'єрія въ арміи была снесена этимъ неслыханнымъ актомъ мятежа высшаго офицерства»...\*) Та картина состоянія арміи, которую я привель въ I томѣ, свидѣтельствуетъ, что развалъ шелъ неизмѣнно прогрессируя, ибо не ставилось никакихъ преградь этому процессу. И, если дни выступленія вызвали рядъ новыхъ кровавыхъ расправъ надъ несчастнымъ офицерствомъ, то это были только пароксизмы въ общемъ теченіи соціальной бользни, ставшей или вовсе неизльчимой или требовавшей хирургическаго выблательства. Подмбна генерала революціоннымъ дьятелемъ на посту Верховнаго не внесла большаго довърія къ военной власти; массовыя перемъны въ старшемъ командномъ составъ не измънили его внутренняго существа, такъ какъ въ этой средъ были «корниловцы», были перелеты, но не было вовсе «керенцевъ»; выброшенный за борть по подозрыню вь «контръ-революціонности» новый десятокъ тысячь офицеровь, ослабивь интеллектуально армію, не сдълалъ оставшійся составь болье однороднымь и революціон-HbMb.

Армія шла къ предначертанному ей концу.

Но и въ самомъ офицерствъ подъ вліяніемъ августовскихъ событій произошло замышательство и нЪкоторый психологическій сдвигъ.

<sup>\*)</sup> Лъвый с. р. Штейнбергъ. "Отъ февраля по октябрь 1917 г."

Замѣшательство при видѣ неустойчиваго и сомнительнаго поведенія многихъ старшихъ начальниковъ... Сдвигъ — пока еще не въ области политическаго міросозерцанія, а лишь въ поискахъ тѣхъ общественныхъ группировокъ, которые удовлетворяли бы элементарнымъ запросамъ ихъ оскорбленнаго человѣческаго достоинства и возмущеннаго чувства патріотизма. Въ корниловскіе дни офицерство видѣло, что либеральная демократія, въ частности кадеты, за немногими исключеніями находятся или «въ нѣтяхъ» или въ станѣ враговъ. Это обстоятельство они учли и запомнили. Оно сыграло впослѣдствіи не маловажную роль въ созданіи извѣстныхъ политическихъ настроеній въ станѣ антибольшевистскихъ армій. Офицерство больно почувствовало тогда, что его бросила морально часть команднаго состава, грубо оттолкнула соціалистическая демократія и боязливо отвернулась отъ него — либеральная.

\* \*

Всѣ описанныя явленія произвели бурное волненіе лишь въ верхнихъ слояхъ — политически дѣйственныхъ — русскаго взбаламученнаго моря и отчасти въ арміи. Глубинъ народныхъ, — того народа, во имя котораго строилась, боролась, низвергалась власть, корниловское выступленіе не всколыхнуло. Совершенно безразлично отнеслась къ нему деревня, занятая чернымъ передѣломъ; нѣсколько болѣе экспансивно рабочая среда въ массѣ своихъ «безпартійныхъ»; а безликій обыватель, еще болѣе павшій духомъ, продолжалъ писать теперь уже въ Быховъ — съ мольбою о спасеніи, тщательно измѣняя при этомъ свой почеркъ и опуская письма подальше отъ своего квартала.

### ГЛАВА VIII.

Перевздъ "Бердичевской группы" въ Быховъ. Жизнь въ Быховъ. Генералъ Романовскій.

«Бердичевская группа арестопанныхъ» Бхала безпрепятственно въ Старый Быховъ. (предполагалась враждебная встръча на станціи Калинковичи, гдь сосредоточено было много тыловыхъ учрежденій. но ее пробхали раннимъ утромъ, и вокзалъ былъ пустъ. Изъ конскаго вагона въ Житомірь насъ перевели въ товарний — приспособ ленный, съ нарами, на которыя мы тотчасъ улеглись, и посль пере-проснулись утромъ — вся обстановка въ вагонь такъ разительно от личалась отъ той — вчерашней, которая еще давила на мозгъ и память, какъ тяжелое похмълье... Наша стража — караульные юнкера — относились къ намъ съ трогательнымъ, какимъ-то застънчивымъ вниманіемъ. Помощникъ фронтового комиссара Григорьевъ, зашедшій въ вагонъ, воодушевленно разсказываль, какъ его на вокзаль «помязи» и какъ онъ «честилъ» революціонную толпу. Казалось, что мы находимся въ кругу своихъ доброжелателей, и единственный, кто чувсть себя арестованнымъ, это — очередной комитетскій делегать, вооруженный револьверомь въ какой-то огромной кобурв, хранящій молчаніе и безпокойно поглядывающій по сторонамъ.

Въ Старомъ Быховъ мы простились съ нашими спасителями — юнкерами. Я не знаю ни именъ ихъ, ни судьбы: всъхъ разметало по лицу земли, многихъ погубило русское безвременье. Но если кому-нибудь изъ упълъвшихъ попадутся на глаза эти строки, пусть

приметъ мой низкій поклонъ.

На станціи насъ ожилаль автомобиль польской дивизіи и брички. Я съ Бетлингомъ\*\*) и двумя генералами съли въ автомобиль; комитетчики запротестовали: пришлось одного взять на подножку. Покружили по грязнымъ улицамъ еврейскаго у Бзднаго города и остановились передъ стариннымъ зданіемъ женской гимназіи. Раскрылась желѣзная калитка, и мы попали въ обятія друзей, знакомыхъ, незнакомыхъ—быховскихъ заключенныхъ, которые съ тревогой за нашу судьбу ждали нашего прибытія.

Явился къ Верховному.

<sup>\*)</sup> См. Т. I, глава XXXVII.

<sup>\*\*)</sup> Командиръ юнкерской полуроты.

Очень сердитесь на меня за то, что я васъ такъ подвелъ?
 говорилъ, обнимая меня Корниловъ.

— Полноте, Лавръ Георгіевичъ, въ такомъ дѣлѣ личныя невз-

годы не причемъ.

Мы уплотнили населеніе Быховской тюрьмы; я и Марковъ расположились въ комнатѣ генерала Романовскаго. Все пережитое казалось уже только сквернымъ сномъ. У меня наступила реакція — нѣкоторая апатія, а самый молодой и экспансивный изъ насъ — генералъ Марковъ писалъ 29-го въ своихъ летучихъ замѣткахъ:

«...Нътъ, жизнь хороша. И хороша — во всъхъ своихъ проявле-

ніяхъ!..»

\* \*

Ко 2-му октября въ тюрьмѣ находились: генералы 1. Корниловъ, 2. Деникинъ, 4. Эрдели, 3. Ванновскій, 5. Эльснеръ, 6. Лукомскій, 8. Романовскій, 7. Кисляковъ, 9. Марковъ, 10. Орловъ; подполковники 17. Новосильцевъ, 13. Пронинъ, 20. Соотсъ; капитаны Ряснянскій, 18. Роженко, 12. Брагинъ; эсаулъ 19. Родіоновъ; штабсъ-капитанъ Чунихинъ; поручикъ 21. Клецандо; прапорщики 14. Никитинъ, 15. Ивановъ; военный чиновникъ Будиловичъ; 16. І. В. Никаноровъ—сотрудникъ «Новаго Времени»; 11. А. Ф. Аладьинъ—членъ І-ой Государственной Думы\*).

Быховскіе узники менъе всего похожи были на опасныхъ заго-

ворщиковъ.

Люди самыхъ разнообразныхъ взглядовъ, въ преобладающемъ большинствъ совершенно чуждые политики и объединенные только большимъ или меньшимъ соучастіемъ въ корниловскомъ выступленіи и безусловнымъ сочувствіемъ ему. Одни принимали въ немъ фактическое участіе, другіе попали на такихъ же основаніяхъ, на которыхъ можно было привлечь вуло всего офицерства, третьи — просто по недоразумънію. Жизнь разметала ихъ впослъдствіи; семеро изънихъ погибло;\*\*) нъкоторые по своимъ взглядамъ и позднъйшей дъятельности ушли далеко отъ идейнаго содержанія корниловскаго движенія... Но, тъмъ не менъе, 1½ мъсяца пребыванія въ Быховской тюрьмъ, близкое общеніе, совмъстныя переживанія, общая опасность и общія надежды оставили послъ себя живой слъдъ и добрую память. Отбросимъ темныя пятна...

Быховскіе узники пользовались полной внутренней автономіей въ предѣлахъ стѣнъ тюрьмы. Ни Верховная слѣдственная комиссія, ни представитель Совѣта — Либеръ, ни комиссары Вырубовъ и Станкевичъ, посѣщая тюрьму, не дѣлали никакихъ посягательствъ на измѣненіе внутренняго режима. Создавалось такое впечатлѣніе, будто всѣмъ было очень неловко играть роль нашихъ «тюремщиковъ».

<sup>\*)</sup> Указанныя цифры соотвътствуютъ проставленнымъ на прилагаемомъ снимкъ.

<sup>\*\*)</sup> Корниловъ, Романовскій, Кисляковъ, Марковъ, Роженко, Будиловичъ, Чунихинъ.

Корииловь въ глазахъ всъхъ заключенныхъ оставался «Верховнымъ»; его распоряженія исполиялись одинаково охотно какъ заключенными, такъ и чинами Текинскаго полка и офицерами георгієвскаго караула. Впрочемъ распоряженія эти не выходили за предѣлы лояльности, за исключеніемъ развѣ льготнаго допуска посѣтителей и

корреспонденціи.

-оро — исторым в начинался вы 8 час. утра. Посль чая — прогулка и посъщение насъ близкими. Это право двукратнаго посъщенія въ день для многихъ было особенно цѣннымъ и мирило съ тягостнымъ лишеніемъ свободы. Съ особаго разръшенія слъдственной комиссіи, на практикъ — съ разръшенія коменданта, подполковника Текинскаго полка Эргардта, допускались и посторонніе. Это было по преимуществу офицерство: члены комитета офицерскаго и казачьяго союзовъ, чины Ставки, пріятели... небольшого чина — все люди преданные и не стъснявшіеся столь «компрометирующей» въ глазахъ правительства и Совъта близостью къ Быхову. За все полуторам всячное пребывание мое въ Быховской тюрьм в изъ старших в чиновъ я видълъ тамъ только генераловъ Абрама Драгомирова и Субботина. Изъ числа политическихъ дъятелей, такъ или иначе прикосновенныхъ къ корниловскому движенію, не былъ никто; они не вели и переписки и, вообще, не подавали никакихъ признаковъ жизни.

Чаще другихъ прівзжали «по должности» комендантъ Ставки, полковникъ Квашнинъ-Самаринъ, бывшій въ мирное время адъютантомъ Архангелогородскаго полка, которымъ я командовалъ, и командиръ Георгіевскаго батальона, полковникъ Тимановскій, ранѣе — офицеръ «жельзной дивизіи». Оба они были глубоко преданы и корниловскому дълу и лично намъ и выдерживали яростный напоръ со стороны могилевскихъ совътовъ, которымъ не давала покою Быховская тюрьма. Квашнинъ-Самаринъ парировалъ нападки совътовъ необыкновеннымъ хладнокровіемъ и гонкой ироніей; Тимановскій терпѣлъ, мучился и ждалъ только дня нашего освобожденія, чтобы освободиться самому отъ нестерпимой жизни въ развращенной средь георгіевскихъ солдатъ.

Объдали за общимъ столомъ. Иногда присутствовалъ и Корниловъ, который вообще предпочиталъ столоваться въ своей камеръ и по иъскольку дней не выходилъ на прогулку, чтобы, на всякій случай, пріучить прислугу и георгіевскій караулъ къ своему длительному отсутствію...\*) Я приглядывался и прислушивался къ новымъ людямъ. Разговоръ за столомъ также мало обличалъ «заговорщиковъ», перебъгая съ одной, подчасъ весьма неожиданной, темы на другую. Вотъ Аладынъ, какъ-то особенно скандируя слова, что должно было означать англійскую манеру, съ паносомъ говоритъ о Бердичевъ, который за наши обиды «нужно стереть съ лица земли такъ, чтобы на мъстъ его выросли джунгли»... Ему возражаетъ Марковъ: «какая

<sup>\*)</sup> На случай ухода изъ тюрьмы послъднимъ.

кровожадность въ штатскомъ человъкъ; и почему непремънно джунгли, а не чертополохъ?»

— Зачѣмъ вы сидите здѣсь, сэръ Аладьинъ? — вмѣшивается шутя генералъ Корниловъ. Неужели вамъ еще не надоѣло съ нами.

Это деликатный вопросъ: во всѣхъ свидѣтельскихъ показаніяхъ говорится, что Аладьинъ попалъ по недоразумѣнію; его предлагаютъ освободить — онъ не соглашается.

На другомъ концѣ стола Новосильцевъ съ трудомъ отбивается отъ атаки Никанорова и Родіонова, бичующихъ кадетскую политику. Новосильцевъ изнемогаетъ, но по счастью появляется «громоотводъ»: вмѣшивается Аладьинъ, оказавшійся единомышленникомъ съ крайними правыми.

— Позвольте, какъ такъ? Это говоритъ «трудовикъ»-Аладьинъ, который послъ разгона І-й Думы поднималъ финскую красную гвардію?..

Въ другомъ мѣстѣ Эрдели началъ о Толстомъ, съ которымъ онъ въ дальнемъ родствѣ и знакомъ былъ лично, и кончилъ параллелью между литературными типами французской и русской женщины, обнаруживъ неожиданно большую эрудицію и тонкое литературное чутье.

Мрачный Ванновскій вполголоса, угрюмо бурчить о томъ, что «впереди мерзость запустѣнія», и что «всему виною... отмѣна крѣпостного права».

Ему возражаетъ Романовскій:

Конечно — это только образъ? Но и онъ не въренъ: виною очевидно запоздалая отмъна кръпостного права...

Иногда въ споръ вмѣшивается Лукомскій солидно, категорично, съ нѣкоторой ироніей.

А съ лѣваго фланга по рукамъ передаютъ рукопись кого-то изъ нашихъ поэтовъ: Брагинъ — злободневный бытовикъ, Будиловичъ — лирикъ.

Пополудни приходять газеты, и поэтому за ужиномъ разговоръ ведется исключительно на злобу дня: ругаемъ правительство и Керенскаго, поносимъ Совътъ и ищемъ проблеска на политическомъ горизонтъ. Проблеска, однако, не видно. Съ 8-го октября, послъвнушенія, посланнаго Корниловымъ общественнымъ дъятелямъ, газеты переполнены нашимъ дъломъ. У Маркова подъ этой датой записано: «до насъ доходятъ тысячи слуховъ. Рекомендуютъ опасаться ближайшихъ 10—12 дней. Въ какой еще водоворотъ попадешь».

Кисляковъ, проштудировавъ послъдній номеръ «Извъстій», меланхолически заявляетъ;

— Не важно... Какъ вы думаете — прикончатъ?

— Насъ не за что, а васъ — несомнѣнно: подумайте, «какой позоръ!» — самъ на себя возсталъ!...\*)

<sup>\*)</sup> Генералъ Кисляковъ, находясь при Ставкъ, былъ товарищемъ министра путей сообщенія, и мы шутя отождествляли его съ членами Времен. правительства.



Быховскіе узники.



Талантливый и веселый человъкъ, но не слишкомъ мужественный. Напрогочиль себь несчастье: осенью 1919 года нь дни больше вистской веньшки въ Полтавъ, вскоръ подавленной, проъзжая по улицъ въ генеральской формъ, былъ буквально растерзанъ толпой.

Нътъ, положительно, не станъ мятежниковъ, а «клубъ общест-

венныхъ дъятелей» или военное собраніе.

Вечеромъ въ камерѣ № 6, какъ самой помѣстительной, собирались обыкновенно арестованные для общей беськи и слушания очерелныхъ докладовъ. Иногда доклады были дъльные и интересные, иногда совству диллетантскіе. Темы — крайне разнообразныя: Кисляковъ докладывалъ, напримъръ, стройную систему организаціи временнаго управленія съ «вопросительнымъ знакомъ» во главѣ, долженствовавшимъ изображать фигурально диктатуру; Корниловъ разсказывалъ о мартовскихъ дняхъ въ Петроградъ; Никаноровъ — о торговыхъ договорахъ и православной общинъ (приходы); Новосильцевъ рисовалъ милую пастель на тему о русской старинт и род в Гончаровыхъ; Аладынъ дълалъ экскурсіи въ область потусторонняго міра. Никогда не выступаль Лукомскій. Онь только оппонироваль или поддерживаль высказанныя положенія; характерной чертой его рѣчи было всегда конкретное, реальное трактование всякаго вопроса: онъ не вдавался въ идеологію, а обсуждаль только цълесообразность. Его ръчь съ нѣкоторымъ оттѣнкомъ скептицизма и обыкновенно хорошо обоснованная не разъ умъряла пылъ и фантазію увлекавшихся.

Всъ разговоры сводились, однако, въ концъ концовъ къ одному вопросу, наиболъе мучительному и больному — о русской смутъ и о

способахъ ея прекращенія.

Впрочемъ, политическіе идеалы вообще не углублялись и поэтому быховцевъ не раздъляли. Средствомъ же спасенія страны, не взирая на постигшую недавно неудачу, всѣми признавалось только одно — заключавшееся въ схемъ Кислякова.

.

День кончался обыкновенно въ нашей камеръ, иногда съ гостями, иногда въ бесъдъ втроемъ: Романовскій, Марковъ и я.

Иванъ Павловичъ Романовскій.

Человъкъ, оставившій послъ себя яркій слъдъ въ исторіи борьбы за спасеніе Родины. Человькъ, олицетворявшій собою свътлый обликъ русскаго офицера и навшій отъ преступной руки заблудившагося духовно русскаго офицерства. Человъкъ — «загадочный»...

Это впечатленіе «загадочности» создалось дъйствительно впослъдствій среди широкаго круга людей, даже безъ предубъжденія относившихся къ Романовскому, не имья рышительно никакихъ основаній въ искренной, прямой натуръ покойнаго. «Загадочность» явилась извиъ, какъ результатъ противоръчій между жизненной працяои и той тиной лжи, которую создавала вокругъ него сложная политическая интрига. Объ этомъ — ръчь впереди. Тогда же личность Ивана Павловича была кристально ясной и привлекла къ нему общія симпатіи.

Я мало зналъ тогда Ивана Павловича, но много слышалъ о немъ отъ другихъ, въ томъ числъ отъ Маркова — его наиболъ близкаго

друга.

Родился онъ въ семь армейскаго офицера. Отлично окончилъ константиновское артиллерійское училище и вышелъ въ гвардейскую артиллерію; прослушалъ академію генеральнаго штаба и тотчасъ же, противъ желанія начальства, у вхалъ на войну, въ Манджурскую армію. Тогда уже впервые сложилась боевая репутація «капитана Романовскаго» изъ многихъ мелкихъ бытовыхъ и боевыхъ фактовъ, о которыхъ самъ онъ никогда не разсказывалъ, но которые стано-

вились извѣстными въ кругу людей, знавшихъ его.

Потомъ служба въ Туркестанскомъ округъ. Трогательныя отношенія, установившіяся между молодымъ офицеромъ и старымъ ветераномъ — генераломъ Мищенко. Не смотря на разницу въ возрастъ, характеръ и міровоззръніи, было нъчто удивительно близкое и общее въ этихъ представителяхъ двухъ эпохъ, двухъ поколъній русскаго офицерство: то особенное рыцарское благородство, преломленное въ многократной призмъ времени, но словно только что навъянное страницами «Войны и мира» или старой кавказской были... Воспоминанія о Туркестанъ, о поъздкахъ на Памиръ, въ Бухару, къ границамъ Афганистана сохранились особенно ярко въ его памяти. Тамъ вдали отъ людской пошлости и злобы, среди буйной и дикой природы не разъ мечталъ онъ отдохнуть когда-либо отъ каторжнаго труда, который судьба взвалила на его плечи...

Потомъ Петроградъ. Сначала въ Генеральномъ, потомъ въ Главномъ штабѣ. Этотъ періодъ службы Ивана Павловича имѣлъ уже болѣе общественный характеръ. Въ жизни главнаго штаба, послѣ длительнаго періода отчужденія отъ арміи, наступилъ переломъ. Три человѣка — генералы Кондзеровскій (дежурный генералъ), Архангельскій (начальникъ отдѣла) и полковникъ Романовскій (начальникъ II отдѣленія), въдавшій назначеніями, внесли новое направленіе въ дѣятельность учрежденія, довлѣющаго надъ бытомъ арміи: своимъ безпристрастіемъ и доброжелательствомъ они сумѣли умиротворить ту вереницу придавленнаго, робкаго и возмущеннаго офицерства, которое не разъ обивало пороги импонирующаго своей надменной

важностью желтаго дома подъ тріумфальной аркой.

Иванъ Павловичъ съ необыкновеннымъ терпѣніемъ выслушивалъ всѣхъ, исполнялъ, что могъ и что позволяла совѣсть, а когда приходилось отказывать, дѣлалъ это отъ себя, не сваливая на начальника и не обнадеживая просителя — съ той исключительной прямотой, которая впослѣдствіи, въ добровольческій періодъ, создала ему такъ много враговъ.

Офицеры генеральнаго штаба, состоявшіе въ главныхъ управленіяхъ, передъ войной спеціализировались каждый въ своемъ узкомъ

дьть, зачастую чуждомь стратегіи и боевыхь вопросовь. Не было никакого общаго руководства нашимь образованіемь говорить одинь изъ нихъ. — Мы были предоставлены сами себь и имыли полную возможность мирно спать, довольствуясь ролью военныхъ чиновниковъ»... Чтобы хоть нѣсколько расширить военные горизонты, компанія молодежи, по инпидативь Романовскаго, Маркова и Плющев скаго Плющика организовали военную игру. «Среди нась — говориль одинъ изъ участниковъ — особенно крупной фигурой выдѣлялся Иванъ Павловичъ. Спокойный, скромный, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, увѣренный въ себѣ онъ поражалъ насъ вѣрностью и обоснованностью своихъ рѣшеній... Даже такіе строптивые, какъ покойный Марковъ — нашъ общій и незабвенный другъ — молчаливо признали его авторитетъ».

Съ началомъ отечественной войны Иванъ Павловичъ состоялъ начальникомъ штаба 25 пѣхотной дивизіи, а потомъ командиромъ Сальянскаго полка. Только удивительная скромность его привела къ такой обидной несообразности, что храбрѣйшій офицеръ этотъ не носилъ георгіевскаго креста. Многократныя представленія его гдѣто застревали и не приводили къ желаннымъ результатамъ. Въ одномъ изъ случайно сохранившихся представленій Ивана Пакломича въ чинъ генерала такъ была охарактеризована его боевая дѣятельность:

«24 іюня... Сальянскій полкъ блестяще штурмовалъ сильнѣйшую непріятельскую позицію... Полковникъ Романовскій имьсть со своимъ штабомъ ринулся съ передовыми цѣпями полка, когда они были подъ самымъ жестокимъ огнемъ противника. Нѣкоторые изъ сопровождавшихъ его были ранены, одинъ убитъ и самъ командиръ... былъ засыпанъ землей отъ разорвавшагося снаряда... Столь же блестящую работу дали Сальянцы 22 іюля. И этой атакой руководиль командиръ полка въ разстояніи лишь 250 шаговъ отъ атакуемаго участка подъ заградительнымъ огнемъ нъмцевъ... Выдающіяся организаторскія способности полковника Романовскаго, его умѣніе дать воспитаніе войсковой части, его личная отвага, соединенная съ мудрой расчетливостью, когда это касается его части, обаяніе его личности не только на чиновъ полка, но и на всѣхъ, съ кѣмъ ему приходилось соприкасаться, его широкое образованіе и вѣрный глазомѣръ — даютъ ему право на занятіе высшей должности»...

Въ тяжеловъсныхъ нъсколько словахъ офиціальной реляціи — глубокая внутренняя правда, не чоблекшая до послъдняго часа, когда люди съ изступленнымъ разумомъ и гнилою совъстью грязнили свътлый обликъ Ивана Павловича и убили его.

Помню, какъ въ началѣ революціи въ дни своего начальствованія Ставкой я получилъ однажды изъ арміи пять настойчивых в предложеній для Ивана Павловича различных высоких в назначеній по генеральному штао́у; и какъ онъ, запрошенный о своемъ желаніи, категорически отказался выбирать, предоставивъ Ставкѣ назначить его «туда, гдѣ служба его будетъ признана болье полезной». Его назна-

чили тогда начальникомъ штаба 8 арміи къ Каледину, съ которымъ служить пришлось недолго, такъ какъ вскорѣ по требованію Брусилова Каледина отчислили въ Военный Совѣтъ. Но и двухъ недѣль совмѣстной службы было очевидно достаточно, чтобы создать тѣ теплыя отношенія, которыя я потомъ наблюдалъ между ними въ Новочеркасскѣ и которыя были не совсѣмъ обычны для хмураго и замкнутаго Каледина.

Я зналъ, что въ корниловскомъ выступленіи Иванъ Павловичъ былъ довъреннымъ лицомъ Верховнаго и поэтому тъмъ болъе цънной была въ немъ удивительная простота и скромность во всемъ, что касалось его роли и взаимоотношеній къ Корнилову. Никогда — никакой фразы, никакого подчеркиванія, никакой «ревности» къ чужому вліянію на Верховнаго. Въ его ръчи какъ будто совству исключались мъстоимънія «я» и «мы», которыми такъ играла хлестаковщина, случайно прикосновенная или вовсе чуждая выступленію, расцвътшая махровымъ цвътомъ особенно тогда, когда первая опасность миновала и когда званіе «корниловца» давало нъкоторыя моральныя, иногда даже и матеріальныя выгоды.

Въ быховскомъ «альманахъ» записаны слова Романовскаго: «Могутъ разстрълять Корнилова, отправить на каторгу его соучастниковъ, но «корниловщина» въ Россіи не погибнетъ, такъ какъ «корниловщина» — это любовь къ Родинъ, желаніе спасти Россію, а эти высокія побужденія не забросать никакой грязью, не затоптать никакимъ ненавистникамъ Россіи».

Иванъ Павловичъ былъ убъжденъ въ правотъ корниловскаго дъла и безъ фразы, безъ позы и жеста отдалъ ему свои силы, сердце и мысль. И сдълалъ это такъ просто, какъ только могъ сдълатъ человъкъ высокой души. Это обстоятельство тъмъ болъе характерно, что его нъсколько тяготили и параллельное существованіе въ Ставкъ двухъ штабовъ — офиціальнаго и неофиціальнаго, и физіономія ближайшаго «окруженія», и... отсутствіе въры въ успъхъ выступленія.

Это послѣднее обстоятельство побудило Ивана Павловича отнестись съ величайшей осторожностью къ техникѣ отдачи распоряженій, относившихся къ выступленію, чтобы возможно меньшее число подчиненныхъ лицъ подвести подъ отвѣтъ. Всю вину и всю отвѣтственность онъ бралъ на себя. 2-ой генералъ-квартирмейстеръ Ставки, полковникъ Плющевскій-Плющикъ разсказалъ мнѣ характерный эпизодъ:

Всъ вызовы надежныхъ офицеровъ изъ арміи подъ предлогомъ обученія ихъ пулеметному дѣлу были сдѣланы Романовскимъ, за его подписью, хотя это входило въ обязанность П. П-ка. Эти подписи впослѣдствіи послужили серьезнѣйшимъ поводомъ къ обвиненію Ивана Павловича. «Онъ сознательно спасалъ меня — говорилъ П. П. — и не только спасалъ, но сумѣлъ скрыть это отъ меня же. Я узналъ объ этомъ совершенно случайно, присутствуя при подписаніи Рома-

новскить послъдняго вызога, кажется уже на второй день корниловскаго выступленія.

 Что ты дълаешь? — спросилъ я его. — Въдь это моя обязанность.

— Съ какой стати я стану подводить тебя. Я уже человъкъ обреченный, и лишняя полицсь разлища не составитъ. Ты же фактически въ дѣлѣ не участвовалъ и ввязываться теперь не имѣетъ смысла.»

. .

Чѣмъ дольше я присматривался къ Ивану Павловичу, тѣмъ ближе, роднье становился опъ мпь. И жизнь въ камерь текли мирно, бесьлы, оживляемыя пылкимъ воображеніемъ Маркова и добродушной проніси Романовскаго, еще тѣснѣе сближали насъ въ обстановкѣ неволи и томленія духа.

О прошломъ говорили мало, больше о будущемъ. Помню, какъ однажды, послъ обсужденія судебъ русской революцій, ходивший крупными шагами по комнать Марковъ, вдруть остановился и съ каной го дътской доброй и смущенной улыбкой обратился къ намъ:

— Никакъ не могу ръшить въ умъ и сердцъ вопроса — монархія или республика? Въдь если монархія — лътъ на десять, а потомъ новые курбеты, то, пожалуй не стоитъ...

Эти слова весьма знаменательны: они являются отраженіемъться внутреннихъ переживаній, которыя испытывала часть русскаго офицерства, мучительно искавшая отвъта: гдъ проходить грань между чувствомъ, атавизмомъ, разумомъ и государственной цълесообразностью.

## ГЛАВА ІХ.

## Взаимоотношенія Быхова, Ставки и Керенскаго. Планы будущаго. "Корниловская программа".

Предсъдатель слъдственной комиссіи Шабловскій приняль порученіе не отъ Керенскаго, а отъ Временнаго правительства. Это обстоятельство и давало ему довольно широкую свободу въ опредъленіи «мъръ пресъченія» и порядка содержанія арестованныхъ. Вмъшательство Керенскаго не могло играть поэтому ръшающей роли, тъмъ болъе, что по ходу дъла онъ являлся если не стороной, то, во всякомъ случаъ, главнымъ свидътелемъ. Тъмъ не менъе, Керенскій требовалъ отъ комиссіи скоръйшаго выполненія слъдствія и ограниченія его въ отношеніи военнаго элемента только установленіемъ виновности «главныхъ участниковъ». Онъ понималъ, что если углубить вопросъ о корниловскомъ движеніи, то правительство останется вовсе безъ офицеровъ.

Наружную охрану несла полурота георгіевцевъ — весьма подверженная вліянію совѣтовъ; внутреннюю — текинцы, преданные Корнилову. Между ними существовала большая рознь, и текинцы

часто ломаннымъ языкомъ говорили георгіевцамъ:

— Вы — керенскіе, мы — корниловскіе; ръзать будемъ.

Но такъ какъ въ гарнизонъ текинцевъ было значительно болъе,

то георгіевцы несли службу исправно и вели себя корректно.

Неоднократно проходившіе черезъ станцію Быховъ солдатскіе эшелоны проявляли намъреніе расправиться съ арестованными. Были случаи высадки и движенія ихъ въ городъ. Впрочемъ, такія неорганизованныя попытки быстро ликвидировались польскими частями, расквартированными въ городъ. Командиръ польскаго корпуса, генералъ Довборъ-Мусницкій, считая свои войска на положеніи иностранныхъ, отдалъ распоряженіе начальнику дивизіи — не вмъшиваясь во «внутреннія русскія дъла» и въ распоряженія Ставки, не допускать насилія надъ арестованными и защищать ихъ, не стъсняясь вступать въ бой. Дъйствительно, два-три раза, ввиду выступленія проходившихъ эшелоновъ, поляки выставляли сильныя дежурныя части съ пулеметами, начальникъ дивизіи и командиръ бригады приходили къ намъ уславливаться съ Корниловымъ относительно порядка обороны.

Тѣмъ не менѣе, угроза самосуда все время висѣла надъ Быховцами. Совѣтскій офиціозъ, за нимъ вся лѣвая печать громко, иногда истерически требовала вывода насъ изъ Быхова и примѣненія каторжнаго или, по крайней мѣрѣ, арестантскаго режима. Переведенный въ Ставку большевистскій генераль Бончь-Бруевичь 1, на визченный начальникомъ могилевскаго гаринзона, на первомъ же засіданы мѣстнаго совѣта солдатскихъ и рабочихъ депутатовъ сказалъ зажигательную рѣчь, потребовавъ удаленія Текинцевь и переьола Болов цевъ въ могилевскую тюрьму, и съ этимъ требованіемъ во главѣ депутаціи явился къ Керенскому... Эколюная генерала Бончь Бруевича по моральнымъ его свойствамъ хотя и не была неожиданной, по пред ставляетъ все-же извѣстный психологическій интересъ: въ дни первой революціи (1905 — 07 г. г.) въ печати появился рядъ его статей, изданныхъ потомъ отдѣльнымъ сборникомъ, въ которыхъ, на ряду съ проявленіемъ крайнихъ правыхъ воззрѣній, онъ призывалъ къ безсудному истребленію мятежныхъ элементовъ...

Мелочи жизни: книжку Бончъ-Бруевича быховцы отыскали и послали могилевскому совъту съ надписью, приблизительно такого содержанія: «Дорогому могилевскому совъту отъ преданнаго автора». Не воздъйствовало: совдепъ зналъ цвну людямъ... съ такимъ широкимъ моральнымъ діапазономъ.

Одновременно принимались мъры воздъйствія на Текинцевъ, съ цълью ихъ удаленія изъ Быхова. Съ мъстъ шли въсти, что Закаспійскую область постигь полный неурожай, и семьямъ Текинцевъ угрожаетъ небывалый голодъ. Въ то-же время Туркменскій областной съёздъ ходатайствовалъ передъ Керенскимъ объ отправленіи полка въ Персію — «вдаль отъ колесъ русской революціи и лицъ, могущихъ воспользоваться имъ, какъ слѣпымъ орудіемъ», считая что въ корниловскомъ дѣлѣ полкъ «дѣйствовалъ противъ русскаго народа», уронивъ себя въ глазахъ «товарищей-солдатъ, вполнъ основательно могущихъ питать (къ нему) недовъріе и подозрительность». Несомнънно это постановление събада было инспирировано извив. Корниловъ въ письмѣ къ Каледину, прося его оказать помощь хлѣбомъ семьямъ Текинцевъ, такъ объяснялъ происхождение постановленія: «Г. Керенскій, которому не удалось заставить Текинскій полкъ покинуть меня въ критическую минуту, для того, чтобы по уходъ его организовать надъ нами самосудъ, теперь пытается сбить съ толку Текинцевъ, стараясь повліять на нихъ черезъ Закаспійскій Областной комитетъ»...

Въ то-же время шли переговоры между Керенскимъ и Исполнительнымъ комитетомъ о замънъ Текинской охраны своднымъ отрядомъ, составленнымъ по выбору отъ... армейскихъ комитетовъ.

Ставка подъ напоромъ всѣхъ этихъ давленій начала сдавать. Получено было свѣдьніе о переводь нась въ мъстечко Чериковъ, удаленное верстъ на 80 отъ желѣзной дороги и занятое гарнизономъ изъ четырехъ разложившихся запасныхъ батальоновъ... Позднѣе уже въ дни октябрьскаго выступленія большевиковъ польскій гарнизонъ получилъ распоряженіе объ уходѣ изъ Быхова, и начальникъ

<sup>\*)</sup> Впослѣдствіи, "военный руководитель" большевистскаго "Верховнаго совѣта".

польской дивизіи прибыль къ намъ въ тюрьму со своимъ недоумѣніемъ. Все это заставляло нервничать быховскихъ заключенныхъ; генералъ Корниловъ слалъ въ Ставку грозныя и рѣзкія посланія; было заявлено, что уводъ поляковъ и Текинцевъ, а также переводъ въ Чериковъ равносильны выдачѣ насъ на самосудъ черни, что изъ Быхова мы не уйдемъ и не остановимся передъ вооруженнымъ сопротивленіемъ, оставляя послѣдствія его всецѣло на совѣсти начальства Ставки.

Ставка нервничала еще болъе. Генералъ Дитерихсъ (генералъквартирмейстеръ) присылалъ отъ себя и отъ имени начальника штаба успокоительныя завъренія. 29-го октября онъ, между прочимъ, писалъ генералу Лукомскому: «уводъ Текинцевъ — вымыселъ. Пока мы здъсь съ Духонинымъ, этого не будетъ; и для того, чтобы сохранить текинскую охрану какъ у васъ, такъ и у насъ, мы согласились на уступку вліяніямъ со всѣхъ сторонъ (что было необходимо для даннаго момента) временно взять комендантомъ этого субъекта...\*) Съ поляками вышло недоразумъніе... Будьте покойны». Въ концъ онъ прибавлялъ: «Ради Бога, желательно смягчать выраженія генерала Корнилова, такъ какъ они истолковываются въ совершенно опредъленномъ смыслъ. Сегодня въ Минскъ вспышка, т. к. разнесся слухъ, что генералъ Корниловъ бъжалъ. Изъ за этого на весь сегодняшній день нев роятно осложнилась обстановка на Западномъ фронтъ, и намъ не пропускаютъ ни одного эшелона, то есть потерянъ еще одинъ день».

Въ лицъ Духонина, ставшаго фактически Верховнымъ главнокомандующимъ, Керенскій и революціонная демократія, представленная комиссарами и комитетами, нашли дъйствительно тотъ идеалъ, который они долго и напрасно искали до тъхъ поръ. Духонинъ — храбрый солдатъ и талантливый офицеръ генеральнаго штаба принесъ имъ добровольно и безкорыстно свой трудъ, отказавшись отъ всякой борьбы въ области военной политики и примирившись съ ролью «техническаго совътника» — той ролью, которую революціонная демократія мечтала навязать всему командному составу. Судьба какъ будто хотъла, чтобы и этотъ послъдній опытъ подчиненнаго сотрудничества съ революціонной демократіей былъ произведенъ надъ умирающей арміей — опытъ, оказавшійся наименъе удачнымъ. Духонина никто изъ нихъ не заподозривалъ въ малъйшемъ отсутствіи лояльности. Онъ не препятствовалъ продолжавшимся упражненіямъ новоявленныхъ творцовъ «революціонной арміи», хотя и не облекалъ свое отношеніе къ нимъ въ паоосъ и ложь Брусиловской тактики.

Духонинъ сталъ оппортунистомъ par excellence. Но въ противовъсъ другимъ генераламъ, видъвшимъ въ этомъ направленіи но-

<sup>\*)</sup> Духонинъ отръшилъ отъ должности преданнаго корниловскому дълу коменданта Ставки, полковника Квашнина-Самарина, и назначилъ совътскаго избранника, полковника Инскервелли.

Три друга







и) Ген. Корниловъ бесъдуеть съ офицерами



НЭВОСТИ



ния перспетавия для неограниченняю постольобія или боль покойния условіч личнаго сущестнования. — она пість на такую роль, запідобію рискуя споима, добраза, ії енема, дностідістин и жезінюю, искалочії те пло здагада желання сщетні подожение. Она видала на этома единственное и послъднее средство.

Взаимоотпошенія Быхова и Могилева (Ставки и «Подставки», как к острым вы Со Бтол били инотому план общения чакс Санта несомибино сочувствовала въ душт корипловскому движенію. Духонинъ и Дитерихсъ испытывали тягостное смущение человкости, находясь между двухъ враждебныхъ лагерей. Сохраняя полную лояльность въ отношеній къ Керенскому, они въ то-же время тяготились подчинениемъ ему и отожествлениемъ съ этимъ лицомъ, одіознымъ для всего русскаго офицерства; ихъ роль — нашихъ офиціальныхъ «тюремщиковъ» также была не особенно привлекательна; моральный авторитетъ Корнилова въ глазахъ офицерства сохранился и съ нимъ нельзя было не считаться. Не разъ Быховъ давалъ нъкоторыя указанія Могилеву, которыя въ мъръ возможности Ставка исполняла. Однажды Духонинъ прислалъ словесно просьбу Корнилову не приводить въ исполнение его, якобы, намърения — выйти изъ Быхова и завладьть Ставкой, приводя рядъ мотивовъ о нецълесообразности, несвоевременности и гибельности для общаго дъла этого шага. Изъ тревожныхъ и искреннихъ словъ Духонина можно было заключить, что онъ, осуждая въ принципъ ожидавшійся переворотъ, рышительно никакого противодъйствія появленію Корнилова не окажетъ... Духонинъ, конечно, получилъ изъ Быхова успокоительныя завъренія, что это только вздорные слухи.

Между тъмъ, въ Быховъ слагался опредъленный взглядъ на характеръ дальнъйшей дъятельности.

Вскор в посл прибытія бердичевской группы, на общемъ собраніи заключенныхъ поставленъ былъ вопросъ:

- Продолжать, или считать дбло оконченнымъ?

Всѣ единогласно признали необходимымъ «продолжать». Загорълся споръ о формахъ дальнъйшей борьбы. По иниціативъ кажется Аладына, нашлось не мало защитниковъ созданія «корниловской политической партіи». Я рѣшительно протестовалъ противъ такой своеобразной постановки вопроса, такъ не соотвѣтствовавшей ни времени и мѣсту, ни характеру корниловскаго движенія, ни нашему профессіональному призванію. Я считалъ, что имя Корнилова должно стать знаменемъ, вокругъ котораго соберутся общественныя силы, политическія партіи, профессіональныя организаціи—всѣ тѣ элементы, которые можно объединить въ руслѣ широкаго національнаго движенія въ пользу возстановленія гусской государственности. Что, ставъ въ сторонѣ отъ всякихъ политическихъ теченій, намъ нужно лишь восполнить пробѣлъ прошлаго и объявить строго дѣловую программу — не строительства, а удержанія страны отъ

окончательнаго паденія. Этотъ взглядъ былъ принятъ и въ результатъ работы небольшой комиссіи при моемъ участіи, появилась утвержденная Корниловымъ такъ называемая «корниловская программа».

- «1) Установленіе правительственной власти, совершенно независимой отъ всякихъ безотвѣтственныхъ организацій впредь до Учредительнаго собранія.
- 2) Установленіе на мъстахъ органовъ власти и суда, независимыхъ отъ самочинныхъ организагій.
- 3) Война въ полномъ единеніи съ союзниками до заключенія скор'є видаго мира, обезпечивающаго достояніе и жизненные интересы Россіи.
- 4) Созданіе боеспособной арміи и организованнаго тыла безъ политики, безъ вмѣшательства комитетовъ и комиссаровъ и съ твердой дисциплиной.
- 5) Обезпеченіе жизнедъятельности страны и арміи путемъ упорядоченія транспорта и возстановленія продуктивности работы фабрикъ и заводовъ; упорядоченіе продовольственнаго дъла привлеченіемъ къ нему кооперативовъ и торговаго аппарата, регулируемыхъ правительствомъ.
- 6) Разръшеніе основныхъ государственныхъ, національныхъ и соціальныхъ вопросовъ откладывается до Учредительнаго Собранія».

Такъ какъ технически было неудобно опубликовывать «программу Быхова», то въ печати она появилась не датированной, подъвидомъ программы прошлаго выступленія.

Другой серьезный вопросъ былъ разрѣшенъ въ болѣе тѣсномъ кругу старшихъ генераловъ вполнѣ единодушно: хотя побѣгъ изъ Быховской тюрьмы не представлялъ затрудненій, но онъ недопустимъ по политическимъ и моральнымъ основаніямъ и можетъ дискредитировать наше дѣло. Считая себя—если не юридически, то морально—правыми передъ страной, мы хотѣли и ждали суда. Желали реабилитаціи, но отюдь не «амнистіи». И когда въ началѣ октября намъ сообщили что Керенскій заявилъ Аджемову и Маклакову, что суда не будетъ вовсе, это обстоятельство сильно разочаровало многихъ изъ насъ.

Побътъ допускался только въ случать окончательнаго паденія власти или перспективы неминуемаго самосуда. На этотъ случай обдумывали и обсуждали соотвътствующій планъ, но чрезвычайно несерьезно. Въ конечномъ итогъ заготовлены были револьверы, нъсколько весьма примитивныхъ фальшивыхъ документовъ, штатское платье и записаны три-четыре конспиративныхъ адреса, въ возможность использованія которыхъ у меня лично не было никакой въры.

Генералъ Корниловъ тяготился нѣсколько вынужденнымъ бездѣйствіемъ, но до большевистскаго выступленія вопроса этого больше не подымалъ. О «занятіи Ставки» говорили только развѣ шутя.

Тѣмъ не менѣе, внѣ Быховскихъ стѣнъ создалось совершенно опредѣленное убѣжденіе о предстоящемъ нашемъ побѣгѣ. Ставка

умоляла не дълать этого; совътская печать нъсколько разъ сообщала о нобы ь, как в о совершившемся фактъ; Завойко изъ Петро града въ каждомъ письмъ къ Корнилову предостереталь отъ «необдуманнаго и безпричиннаго побъга», который «можетъ послужитъ къ провалу всего дъла»; Быховъ «провожалъ» насъ ежедневно, и однажды я былъ не мало изумленъ, когда священникъ, служившій у насъ въ тюрьмъ вечерню, взволнованно и съ глубокимъ чувствомъ вознесъ особыя молитвы, чиномъ вечерни не установленныя... о путешествующихъ.

Общее мнъніе укръпилось окончательно, когда Текинскій полкъ сталъ чинить вьюки и ковать лошадей...

Я думаю, что больше всёхъ нашъ побёгъ доставилъ бы удовольствіе Керенскому.

Чтобы облегчить намъ вынужденный уходъ изъ Быхова, въ особенности, если-бы пришлось итти походомъ съ Текинцами, принимались мѣры къ постепенному освобожденію арестованныхъ. Въ этомъ намъ содѣйствовали и Ставка, и Верховная слѣдственная комиссія. Корниловъ не разъ убѣдительно просилъ Духонина путемъ сношенія съ Керенскимъ или съ Шабловскимъ добиться скорышаго освобожденія изъ Быхова ряда лицъ, привлечение которыхъ къ его дѣлу и дальнѣйшее содержаніе въ заключеніи является сплошнымъ недоразумѣніемъ.» Дѣйствительно, къ 27 октября ушла изъ тюрьмы половина заключенныхъ, позднѣе и прочіе, за исключеніемъ генераловъ Лукомскаго, Романовскаго, Маркова и меня, которые принципіально должны были оставаться до конца съ генераломъ Корниловымъ.

Большое затруднение для насъ представляло полное отсутствие денежныхъ средствъ. Широкое субсидированіе корниловскаго выступленія крупными столичными финансистами, о которомъ такъ много говорилъ въ своихъ показаніяхъ Керенскій — вымыселъ. Въ распоряженіи «диктатора» не было даже нѣсколькихъ тысячъ рублей, чтобы помочь впавшимъ въ нужду семьямъ офицеровъ, выброшенныхъ за бортъ и вообще пострадавшихъ въ связи съ выступленіемъ. Необходимо было помочь закупкой хлібов семьямъ текинцевъ, позаботиться пріобрѣтеніемъ для всадниковъ Текинскаго полка на случай зимняго похода теплой одежды и т. д. Наконецъ, не легко было положение самихъ Быховцевъ, которыхъ Керенскій лишилъ содер-Семейные бъдствовали. Вмъсто содержанія Керенскій, лишенный чувства элементарнаго такта, приказалъ выдавать небольшія пособія изъ своихъ (по должности Верховнаго главнокомандующаго) экстраординарныхъ суммъ. Одни отвергли, другіе по нуждѣ брали. Это распоряжение было совершенно незаконнымъ, такъ какъ даже подслёдственнымъ арестованнымъ полагалось половинное содержаніе, а быховскіе узники по компетентному разъясненію предсъдателя комиссін Шабловскаго «не могли почитаться состоящими подъ слѣдствіемъ \*) и поэтому не лишены были права на полученіе содержанія.»

По этому поводу однимъ изъ заключенныхъ прапоршикомъ Никитинымъ подана была жалоба въ сенатъ, съ просьбой: «1) распоряженіе Главковерха отмінить, 2) привлечь присяжнаго повітреннаго Александра Керенскаго, по должности Верховнаго главнокомандующаго, къ отвътственности по такимъ то статьямъ за превышеніе власти»...

Для поддержанія средствъ существованія быховцы затѣяли изданіе альманаха, изъ котораго, впрочемъ, ничего не вышло.

Генералъ Алексвевъ черезъ Милюкова еще 12 сентября обратился къ Вышнеградскому, Путилову и друг.... «Семьи заключенныхъ офицеровъ — писалъ Алексвевъ — начинаютъ голодать. Для спасенія ихъ нужно собрать и дать комитету союза офицеровъ до 300 тыс. рублей. Я настойчиво прошу ихъ прійти на помощь. Не бросятъ же они на произволъ судьбы и голоданіе семьи тѣхъ, съ которыми они были связаны общностью иден и подготовки». Результаты этого обращенія мнѣ неизвѣстны.

Только въ концѣ октября Корнилову привезли изъ Москвы около 40 тыс. рублей, которыми онъ могъ удовлетворить важнъйшія нужды.

Между тъмъ, на этой почвъ въ столицъ и другихъ мъстахъ развивался крупный шантажъ. Въ Быховъ начали поступать свъдънія, что къ состоятельнымъ людямъ и въ банки приходятъ какія то невъдомыя лица и обращаются съ требованіемъ большихъ суммъ на «тайную корниловскую организацію». Предъявляютъ записки московскихъ общественныхъ дъятелей, иногда «собственноручныя», якобы, письма Корнилова.

Подъ вліяніемъ этихъ свъдьній, посль большевистскаго переворота, въ началѣ ноября генералъ Корниловъ, по настоянію прапорщика Завойко, которому продолжаль еще довърять, согласился на образованіе имъ «единой центральной кассы въ Новочеркасскъ, особаго комитета и контроля для распоряженія этими (собираемыми) деньгами, и наблюденія за ихъ использованіемъ». Вмѣстѣ съ тѣмъ, Корниловъ подписалъ присланныя Завойко письма къ 12 финансистамъ (\*\*). съ предложеніемъ жертвовать въ пользу создающихся вокругъ него

<sup>\*)</sup> Пока шло только "разслъдованіе".

<sup>\*\*) 1.</sup> А. И. Путиловъ — Русско-азіатскій банкъ.
2. А. И. Вышнеградскій — Международн. банкъ.
3. Л. Ф. Давыдовъ — Рус. для внѣш. торг. банкъ.
4. Д. Н. Шаховской — Рус. торг.-промыш. банкъ.
5. П. П. Батолинъ — Волжско-Камск. банкъ.
6. А. И. Каминка — Азовско-Донск. банкъ.
7. В. В. Тарновскій — Сибирскій банкъ.
8. Ю. Л. Львовъ — Учетно-ссудный банкъ.
0. А. В. Красавинъ —

<sup>9.</sup> А. В. Красавинъ -10. И. Д. Морозовъ — 11. И. И. Стахъевъ —

<sup>12.</sup> В. Н. Троцкій-Сенютовичъ —

организации для борьбо съ большениямоть. Уславиная это един ственным сто допърениям вином по сбору делей запавился Завойко. Я не знаю, откликнулись-ли адресаты, но къ декабрю въ Новочеръдсскъ и въ распоряжения Коринлова, и въ фонто Дебровольческой арміи, организовавшейся Алексъевымъ — денегъ не оказалось.

Послѣдній эпизодъ, быть можетъ, обусловленъ недовъріемъ къ новому Минину (Завойко), но вообще постановка финансового вопроса весьма показательна. Я остановился нѣсколько на ней, считая не безынтереснымъ своеобразное отношеніе крупной буржуазіи къ анти сольтскому и авти со лють станому чито представить вдохновительницей и покровительницей движенія, созданнаго якобы на ея средства и для ея благоденствія. Отъ буржуазіи гене ралы Алексѣевъ и Корниловъ требовали жертвъ, но служили не ей; а народнымъ, національнымъ интересамъ. Быть можетъ это обстоятельство и вызывало тѣ трудно преодолимыя препятствія, которыя они встрѣчали не только въ средѣ враждебной, но въ другой, казалось бы, заинтересованной въ наступленіи правового порядка.

Куда уходить въ случаб нужды?

Только на Донъ. Въра въ казачество была сильна по-прежнему; совътъ казачыхъ войскъ, находившійся въ постоянныхъ сношеніяхъ съ Быховымъ, гальванизировалъ эту въру, добросовъстно заблуждаясь и не чувствуя, что онъ, какъ и вся казачья старшина, оторваны отъ казачьей массы и давно уже не держатъ въ своихъ рукахъ ея реальной силы — войска. Въ Быховъ составлялась преподанная Ставкъ дислокація казачыхъ частей для занятія важнъйшихъ желъзнодорожныхъ узловъ на путяхъ съ фронта къ югу, чтобы въ случаъ ожидаемаго крушенія фронта, сдержать потокъ бъгущихъ, собрать устойчивый элементъ и обезпечить продвиженіе его на Югъ. Въ то-же время шла дъятельная переписка между Корниловымъ и Калединымъ.

Калединъ самъ еще находился въ опалѣ и въ совершенно неопредѣленномъ служебномъ положеніи. Въ дни корниловскаго выступленія Временное правительство, обвинивъ его «въ мятежѣ и въ желаніи путемъ занятія донскими частями желѣзодорожныхъ узловъ отрѣзать Донецкій бассейнъ отъ центра», отдало приказъ объ отрѣшеніи Каледина отъ должности, объ арестѣ его и преданіи суду. Донъ не выдалъ своего атамана и не допустилъ его устраненія. Керенскій лихорадочно собиралъ улики и не находилъ ничего рѣшительно, что могло бы изобличить въ нелояльности донского атамана. Временное правительство оказалось въ чрезвычайно неловкомъ положеніи и тщетно искало не слишкомъ компрометирующаго его выхода. 17 октября Керенскій въ разговорь съ донской депутаціей присна в опительности донском депутаціей присна в опительности донской депутаціей присна в опительности депутаціей присна в опительности депутаціей присна в опительности депутаціей присна в опительнос

зодъ съ калединскимъ мятежемъ «тяжелымъ и печальнымъ недоразумѣніемъ, которое было слѣдствіемъ паническаго состоянія умовъ на югѣ». Это не совсѣмъ вѣрно: паника имѣла мѣсто главнымъ образомъ на сѣверѣ; ее создали своими заявленіями Авксентьевъ, Либеръ, Рудневъ (Московскій городской голова), Верховскій, Рябцевъ (помощникъ команд. войск. Московс. округа) \*) и многіе другіе. Офиціальной реабилитаціи, однако, такъ и не послѣдовало, и атаманъ, объявленный мятежникомъ, къ соблазну страны два мѣсяца уже правилъвъ такомъ почетномъ званіи областью и войскомъ.

Калединъ едва-ли не трезвѣе всѣхъ смотрѣлъ на состояніе казачества и отдавалъ себѣ ясный отчетъ въ его психологіи. Письма его дышали глубокимъ пессимизмомъ и предостерегали отъ иллюзій. Даже на прямой вопросъ, дастъ ли Донъ убѣжище быховскимъ узникамъ, Калединъ отвѣтилъ хотя и утвердительно, но съ оговорками, что взаимоотношенія съ Временнымъ правительствомъ, положеніе и настроеніе въ области чрезвычайно сложны и неопредѣленны.

Такимъ образомъ, начало возникать сомнѣніе въ цѣнности единственной, какъ тогда представлялось, исходной базы для дальнѣйшей борьбы. Корниловъ былъ склоненъ приписывать это освѣщеніе субъективнымъ побужденіямъ казачьихъ верховъ. Въ этомъ убѣжденіи его усиленно поддерживалъ Завойко, пробравшійся въ Новочеркасскъ. Въ каждомъ своемъ письмѣ онъ рисовалъ широкими мазками народныя, якобы, настроенія: «... Ваше имя громадно, его двигаетъ впередъ уже стихія; за нимъ стоятъ не отдѣльные силы или люди, а въ полномъ смыслѣ слова — стихія»... И кстати добавлялъ: «Здѣсь на Дону Ваше имя и значеніе — бѣльмо на глазу Богаевскаго \*\*); онъ полностью забралъ въ свои руки Каледина и въ этомъ направленіи вліяетъ на него; здѣсь политика по отношенію къ Вамъ — двуличная и большая личная ревность. Боятся, что Вы будете на верху, боятся, что Вы не позволите пожить за счетъ другихъ (?) и т. д.»...

Подобныя оріентировки не проходили безслѣдно, отражаясь на взглядахъ и настроеніи Корнилова. Весьма сдержанно отнесся онъ также къ полученному извѣстію, что 2 ноября пріѣхалъ въ Новочеркасскъ генералъ Алексѣевъ и приступилъ тамъ къ формированію вооруженной силы.

Вообще на ряду съ ожиданіемъ самосуда, въ Быховскую тюрьму набѣгала волна, заносимая многочисленными посѣтителями и обширной почтой, — волна, выносившая «Быховскихъ узниковъ» на авансцену политической жизни. Не въ такихъ кричащихъ тонахъ, какъ въ письмахъ Завойко, но въ такомъ же свѣтѣ представляли они общественныя настроенія въ отношеніи корниловскаго движенія. Цѣль Завойко, отдаленнаго отъ Быхова, довольно опредѣленно сквозила въ строкахъ одного изъ писемъ: «помните, что стихія за Вами;

<sup>\*)</sup> Первый донесъ о "калединскомъ мятежъ".

<sup>\*\*)</sup> М. Богаевскій, помощникъ Донскаго атамана.

ничего, ради Бога, не предприниманте, сторонитесь всъхъ; Васъ выдвиьеть стихія; Вамъ не надо друзей, ибо въ должный моменть всѣ будутъ Ваними друзьями... За Вами придутъ — это дѣлаю и я»... Другіе приносили Корнилову свою искреннюю въру и свое добросовъстное, но чисто индивидуальное и муастую опибочное пониманіе текущихъ событій.

А стихія дъйствительно бушевала. Но стихія всецьло враждебная корипловскому движенію. Вь его орбить оставалось только неортанизованное офицерство и значительная масса пителлигенцій и обывательщины, распыленная, захлестываемая, могущая дать искреннее сочувствіе, но не силы, нужныя для борьбы.

## ГЛАВА Х.

Результаты побъды Керенскаго: одиночество власти; постепенный захватъ ея совътами; распадъ государственной жизни. Внъшняя политика правительства и совътовъ.

Керенскій побъдилъ.

Значеніе этой побъды сказалось не только въ отношеніи военной мощи страны, гдъ армія осталась безъ вождей, но и въ области государственнаго управленія, гдъ остались одни вожди безъ «арміи».

Передъ страной всталъ снова кардинальный вопросъ о построеніи верховной власти, ибо прежняя власть разбилась окончательно въ «безкровной побъдъ» надъ корниловскимъ выступленіемъ. Таково было мнѣніе не только «побъжденныхъ», но и «побъдителей». Газета Горькаго говорила: «Безсильная въ самостоятельной борьбъ съ контръ-революціей, неспособная къ положительной творческой работъ въ дѣлѣ обороны и борьбы съ разрухой, живущая цѣликомъ за счетъ авторитета и поддержки совъта и его руками выводящая страну изъ-подъ смертельнаго удара корниловщины, — наша власть чувствуетъ себя достаточно «независимой» и «неограниченной»... въ предѣлахъ Зимняго дворца».

Въ центръ стояла попрежнему — одинокая и уже обреченная всъмъ ходомъ предшествовавшихъ событій фигура Керенскаго. Разгромивъ дъйственныя силы не соціалистической Россіи, онъ призываль ее вновь къ участію въ коалиціи, ведя борьбу за попираемыя права буржуазіи и не видя внъ союза съ нею иного исхода, какъ «ликвидацію всего Временнаго правительства, съ премьеръ-министромъ во главъ».

Революціонная демократія въ лицѣ Петроградскаго совѣта, огромнымъ большинствомъ голосовъ лѣвыхъ с. р-овъ и большевиковъ, требовала устраненія отъ власти не только партіи народной свободы, но и всѣхъ цензовыхъ элементовъ и передачи ея въ руки исключительно «революціоннаго пролетаріата и крестьянства». Если вѣрить Штейнбергу, изъ 165 резолюцій разныхъ провинціальныхъ организацій не менѣе 115 высказались за переходъ всей власти въ руки революціонной демократіи, причемъ солдатскіе комитеты оказывались часто лѣвѣе рабочихъ.

Къ этому времени изъ состава президіума Совъта должны были выйти Чхеидзе, Церетелли, Скобелевъ и Черновъ, какъ слишкомъ «умъренные». Въ составъ президіума вошли большевики и лъвые с. р.ы. Новый предсъдатель Совъта Бронштейнъ (Троцкій), смънившій Чхеидзе, считалъ, что народныя массы уже вполнъ подготовлены къ

воспріятію совыскої власти, по апослы жентоваго удова за женика двей стали только ботье благоралумными, отказались от в собствой ной инправивы и ожидають призыва спыше ...

Прежие возди — Перегели. "Ехектъе, Черновъ и друг, словоть. вся та соціалистическая интеллигенція, которая вначаль стояла во главь совьтовь, потомы труппировались в округь Исполнительных в комитетовъ и въ теченіи шести мѣсяцевъ пыталась руководить судьбами революціи, оказалась, какъ и Керенскій, въ пустомъ пространствъ. За ними не было больше никого. Они продолжали священнодъйствовать по инерціи, все еще произнося установленныя ритуаломъ ръчи, въ которыхъ, однако, доминировала явно — смертельная тревога за будущее и, можетъ быть, тайно — заглушаемое раскаяніе за погубленное прошлое. Выбора не было. Если раньше въ числъ различныхъ комбинацій можно было еще говорить объ однородномъ соціалистическомъ министерствъ, когда большинство состояло изъ умъренныхъ элементовъ (оборонческій блокъ), то при новомъ соотношеній силь вопросъ стояль значительно проще: или коалиція съ буржуазіей, имъвшая за собой по крайней мъръ одно преимущество —давность, или — «вся власть большевистскимъ совътамъ». Независимо отъ обще-государственнаго значенія этого вопроса, онъ имблъ для нихъ и чисто личное: первая комбинація оставляла ихъ на авансценъ политической жизни страны, вторая низвергала въ подполье...

Остановившись на первомъ рѣшеніи, Исполнительные комитеты, очевидно только лишь для соблюденія революціонныхъ традицій вели длительные, нудные и неискренніе переговоры съ Керенскимъ. Вначалѣ появилось ультимативное требованіе устраненія отъ власти кадетъ — единственнаго организованнаго представительства демократіи и буржуазіи, подъ предлогомъ ихъ участія въ дѣлѣ Корнилова, — требованіе, дѣлавшее фактически не выполнимой идею коалиціи. Потомъ, въ результатѣ страстныхъ словопреній состоялся компромиссъ, въ силу котораго непосредственое руководство дѣлами государства впредь до окончательнаго сформированія кабинета временно возложено было на пятичленную директорію "). Постановленіе исполнительныхъ комитетовъ ставило окончательное разрѣшеніе вопроса въ зависимость отъ рѣшенія созываемаго ими съѣзда всей организованной демократіи («Демократическое совѣщаніе»).

На ряду съ преобладающимъ элементомъ «революціонной демократіи» изъ состава совѣтовъ, комитетовъ, Демократическое совѣщаніе заключало въ себѣ и значительные контингенты просто демократіи, вкрапленные въ городскія и земскія самоуправленія, профессіональные союзы, кооперативы и т. д. Совѣщаніе должно было по мысли иниціаторовъ установить единый демократическій фронтъ, организовать власть и составить постоянный «революціонный парламентъ» для руководства ею впредь до Учредительнаго Собранія.

<sup>\*)</sup> Министръ-предсъдатель — Керенскій: Пиостран. дъль — Геренцеко: воен. — Верховскій; морск. — Верхорскій: под и тел. — Пиличив.

Эта идея и возможность односторонняго захвата власти вызвали большую тревогу и протесты не только въ станъ буржуазіи, но даже въ средъ самой демократіи: такъ, совъть кооперативныхъ съъздовъ заявилъ, что «Всероссійское совъщаніе должно быть общенаціональнымъ и должо быть созвано государственною властью. Въ немъ должны быть представлены всъ слои населенія»...

Надежды и страхи не оправдались.

Совъщаніе проявило поразительное отсутствіе чувства государственности и полный разбродъ мысли, полное отсутствіе среди демократіи какого бы то ни было единства взглядовъ даже по основнымъ вопросамъ государственной жизни. Этотъ расколъ и немощность какъ нельзя болѣе ярко опредѣлились въ резолюціи по тому главному вопросу, ради котораго собиралось совѣщаніе. Голосованіе формулы за необходимость коалиціи дало 766 голосовъ противъ 688; поправка объ исключеніи к. д. — принята 565 голосами противъ 483; наконецъ послѣ этого резолюція въ цѣломъ о необходимости коалиціи отвергнута 813 голосами противъ 183.

Это голосованіе нанесло несомнѣнно моральный ударъ демократіи и лишило всякаго авторитета Демократическое совѣщаніе. Чтобы выйти изъ положительно непристойнаго положенія, вожди революціонной демократіи, снявъ совершенно вопросъ о коалиціи, съ огромнымъ трудомъ провели новое постановленіе, въ силу котораго будущее правительство должно было руководствоваться «программой 14 августа»\*), изъ состава совѣщанія выдѣлялся представительный органъ — предпарламентъ, причемъ, «въ случаѣ привлеченія въ составъ правительства и цензовыхъ элементовъ», таковой долженъ былъ пополниться делегатами отъ буржуазныхъ группъ; наконецъ, предусмотрѣна была отвѣтственность правительства передъ парламентомъ.

Почти вся пресса, хотя и по различнымъ побужденіямъ, напутствовала безвременно угасшее Демократическое совъщаніе однообразной эпитафіей:

«Въ потокъ словъ погибла еще одна революціонная иллюзія».

Неудивительно, что Керенскій счелъ возможнымъ игнорировать всѣ положенія совѣщанія. И послѣ знаменитыхъ засѣданій въ Малахитовомъ залѣ, гдѣ въ безконечномъ словесномъ турнирѣ еще разъ столкнулись представители революціонной демократіи и «цензовые элементы», къ 26-му сентября было достигнуто, наконецъ, соглашеніе, въ силу котораго признана была коалиція и независимость правительства; предпарламенту, переименованному въ «Совѣтъ россійской республики»\*\*), рѣшено было дать законосовѣщательный характеръ и предоставить созывъ его правительству. Наконецъ, послѣ длительныхъ споровъ совмѣстными усиліями двухъ борющихся сторонъ выработана и опубликована декларація, заключавшая въ себѣ обычныя

<sup>\*)</sup> Московскаго государственнаго совъщанія

<sup>\*\*)</sup> Составъ коалиціонный типа Московскаго сов'єщанія.

переньвы программы, воз ваній, резолюцій, имывшихы одинь общи педостатов, в — нереальность вы обстановкь вопны, голова и анархіи. И хотя «основными и первъйшими задачами» своими правительство поставило «защиту родины отъ врага внъшняго, возстановленіе законности и порядка и доведеніе страны до полновластнаго Учредительнаго Собранія», т. е. тъ именно задачи, которыя поставлены были и «корниловской программой», но оставалось совершенно не яснымъ, какими методами будетъ добиваться верховная власть своей цъли.

Методами государственнаго принужденія, или правительственной кротости?

Немедленно откликнулся Петроградскій совътъ, возглавленный въ эти дни Бронштейномъ (Троцкимъ), резолюціей отъ 25-го сентября: «Совътъ заявляетъ: правительству буржуазнаго всевластія и контръ-революціоннаго насилія мы — рабочіе и гарнизонъ Петрограда не окажемъ никакой поддержки... Въсть о новой власти встрътитъ со стороны всей революціонной демократіи одинъ отвътъ: въ отставку!... И опираясь на этотъ единственный голосъ подлинной демократіи, Всероссійскій събздъ совътовъ создасть истиниую революціонную власть. Совътъ призываетъ пролетарскія и солдатскія организаціи къ сплоченію своихъ рядовъ»...

И такъ, открытая война объявлена.

Какой-же откликъ находила эта борьба за власть вождей среди ихъ «арміи» — народныхъ массъ — этого многоликаго сфинкса, въ которомъ каждое теченіе находило основаніе своего первородства.

Никакого.

Народъ интересовался реальными цѣнностями, проявлялъ глубокое безразличіе къ вопросамъ государственнаго устройства и, видя ежечасное ухудшеніе своего правового и хозяйственнаго положенія, ропталъ и глухо волновался. Народъ хотѣлъ хлѣба и мира. И не могъ повърить, что хлѣбъ и миръ немедленно не могутъ дать ему никто: ни Корниловъ, ни Керенскій, ни Церетелли, ни Ленинъ.

Въ атмосферѣ полнаго недовѣрія, въ непрестанныхъ большихъ и малыхъ кризисахъ, отвлекавшихъ время, вниманіе и силы, нарушавшихъ душевное равновъсіе. Іпректорія и Временное правительство новаго состава\*) продолжали свою работу въ сентябрь и октябрѣ. Теперь не было уже ни одного класса, ни одной партіи, ни одной соціальной и политической группировки, на искреннюю

\*) Мин.-предс. — Керенскій; замѣститель его и мин. торг. и пром. — Коноваловъ; иностр. дѣлъ — Терещенко; воен. — ген. Верховскій; морск. — адм. Вердеревскій; вн. дѣлъ - Никитинъ; юстиціи Малянтовичь; пут. сооб.-Ливеровскій; финан. — Бернацкій; призрѣн. — Кишкинь; труда — Гярздевь; нар. просв. — Салазкинъ; продов. — Прокоповичъ; землѣд. — Масловъ; безъ портф. С. Третьяковъ; гос. контр. С. Смирновъ.

поддержку которыхъ могла разсчитывать власть. Она держалась только въ силу инерціи; только потому, что правая половина верхнихъ слоевъ русскаго народа боялась новаго катаклизма, лѣвая считала его пока преждевременнымъ, а нижніе слои непосредственно правительствомъ не интересовались.

Между тъмъ, распадъ всей государственной жизни съ каждымъ днемъ становился все болъе угрожающимъ. Въ 1-мъ томъ приведенъ схематическій очеркъ внутренняго состоянія и хозяйственной жизни страны и на этихъ вопросахъ я остановлюсь теперь лишь въ самыхъ краткихъ чертахъ. Всъ первопричины разрухи оставались въ силъ, и лишь элементъ времени расширилъ и углубилъ ея проявленія.

Самоопредълялись окончательно окраины.

Туркестанъ пребывалъ въ состояніи постоянной дикой анархіи. Въ Гельсингфорсѣ открывался явочнымъ порядкомъ финляндскій сеймъ, и мѣстныя революціонныя силы и русскій гарнизонъ предупреждали Временное правительство, что не позволятъ никому воспрепятствовать этому событію. Украинская центральная рада приступила къ организаціи сувереннаго учредительнаго собранія, требовала отдѣльнаго представительства на международной конференціи, отмѣняла распоряженія главнокомандующаго Юго-западнымъ фронтомъ, формировала «вольное казачество» — не то опричнину, не то просто разбойныя банды — угрожавшее окончательно затопить Юго-западный край.

Въ странъ творилось нъчто невообразимое. Газеты тего времени переполнены ежедневными сообщеніями съ мъстъ, подъ много говорящими заголовками: Анархія, Безпорядки, Погромы, Самосуды и т. д. Министръ Прокоповичъ повъдалъ «Совъту Россійской республики», что не только въ городахъ, но и надъ арміей виситъ зловъщій призракъ голода, ибо между мъстами закупокъ хлъба и фронтомъ — сплошное пространство, объятое анархіей, и нѣтъ силъ преодольть его. На всъхъ жельзныхъ дорогахъ, на всъхъ водныхъ путяхъ идутъ разбои и грабежи. Такъ, въ караванахъ съ хлъбомъ, шедшихъ по Маріинской системѣ въ Петроградъ, по пути разграблено крестьянами, при сочувствіи или непротивленіи военной стражи 100 тыс. пудовъ изъ двухсотъ. Статистика военнаго министерства за одну недѣлю только въ тыловыхъ войскахъ и только исключительныхъ событій давала 24 погрома, 24 «самочинныхъ выступленія» и 16 «усмиреній вооруженной силой». Въ особенности страдала страшно прифронтовая полоса. Начальникъ Кавказской туземной дивизіи въ такихъ, напримітръ, черныхъ краскахъ рисовалъ положеніе Подольской губерніи, гдѣ стояли на охранѣ его части... «Теперь нѣтъ силь дольше бороться съ народомъ, у котораго нѣтъ ни совъсти, ни стыда. Проходящія воинскія части сметають все, уничтожають посъвы, скотъ, птицу, разбиваютъ казенные склады спирта, напиваются, поджигаютъ дома, громятъ не только помъщичьи, но и крестьянскія им'внія... Въ каждомъ сел развито винокуреніе, съ которыму, или в полможности бороться, встрастие масси в страны. Самая плодородная страны — Полодяя поглойеть. Скоро острается голая земля».

Замьчательно, как в способразки и элементарно об жини в рена-This Relationates Rair a di son manayayayan are jerngalong, rangorgon, совоз ворьбы и безвинств, потория пильти били вежать и чана в камиемъ на ея душъ знъ различныхъ изстиостях в России голизозлобления у в дечных в, а часто и отущиени х е спиртоль долет. Pyric oursing it marpholimateans resulting involvement, to airful for родовыми и уголовными преступниками, грабятъ, совершаютъ безчинства, насилія и убійства... Можетъ считаться точно установленнымъ, что во всемъ этомъ погромномъ движеніи участвуетъ смілая и опытная рука черной контръ-революціи... Погромная антисемитская агитація и пропов'єдь вражды, насилія и ненависти къ инородпамъ и евреямъ являются, какъ показалъ опытъ 1905 года, наидучшей и чиосты и динополоно сутно, китора сутномоф идей»...\*) Комитетъ призывалъ мъстные совъты зорко слъдить за происками контръ-революціонеровъ и подавлять вооруженной силой ихъ погромныя попытки и агитацію. Эти призывы находили благодарную почву въ революціонной массъ, дъйствительно разбавленной болве чвмъ ста тысячами амнистированныхъ преступниковъ, совершенно чуждыхъ контръ-революціоннымъ побужденіямъ и заполнявшихъ чиновныя мъста на всъхъ ступеняхъ совътской іерархіи. Всеже не совътское и не уголовное поступило въ разрядъ контръ-революціонеровъ.

Со времени корниловскаго выступленія ко всімъ прежнимъ революціоннымъ учрежденіямъ «для борьбы съ контръ-революціей» присоединились еще расцвътшіе пышнымъ цвътомъ по всей странъ особые «революціонные комитеты», «комитеты спасенія и охраны революціи», ознаменовавшіе свое существованіе всевозможными насиліями. Правительство, «свид'втельствуя отъ имени всей націи о чрезвычайныхъ заслугахъ этихъ комитетовъ», признало однако необходимымъ упразднить ихъ: «самочинныхъ дъйствій въ дальнъйшемъ допускаемо быть не должно, и Временное правительство будетъ съ ними бороться какъ съ дъйствіями самоуправными и вредными республикъ». \*\*) А въ тотъ же день изъ нъдръ Исполнительнаго комитета вышелъприказъ\*\*\*), чтобы органы эти «въвиду продолжающагося тревожнаго состоянія работали съ прежней энергіей»... Впрочемъ и само правительство было настолько одержимо боязнью контръ-революціи, что для борьбы съ нею въ началъ октября возстановляло «охранныя отдъленія» стараго режима, съ ихъ кругомъ въдьнія, характеромъ и пріемами. Только названіе дано было новое — «особые

<sup>\*)</sup> Постановленіе Центр. исполи комит. совытовь вы началь октября 1917 г.

<sup>\*\*)</sup> Указъ 4 сентября.

<sup>\*\*\*)</sup> Резолюція "комитета народной борьбы съ контръ-революціей".

отдѣлы общественной контръ-развѣдки», и въ составъ включались представители совѣтовъ, городскихъ управленій и магистратуры.

Правительство было безсильно справиться съ анархіей и кромѣ воззваній не дѣлало къ этому никакихъ попытокъ. Мѣстный представитель его — губернскій комиссаръ былъ едва ли не наиболѣе траги-комической фигурой правительственнаго аппарата. Безъ какой-либо силы — среди вопіющаго безправія и торжествующаго беззаконія... Назначаемый «по соглашенію съ подлежащимъ комитетомъ общественныхъ объединенныхъ организацій» и обязанный «дѣйствовать въ единеніи съ комитетомъ», — онъ подвергался однако единоличной отвѣтственности за законность и правильность своихъ распоряженій.\*),

Власть терпъла и не могла порвать цъпей, приковывавшихъ ее къ совътамъ — даже теперь, когда совъты порвали съ ней окончательно.

Въ деревняхъ земля давно была взята и подълена. Теперь догорали помъщичьи усадьбы и экономіи, доръзывали племенной скотъ и доламывали инвентарь. Ироніей поэтому звучали слова правительственной деклараціи, возлагавшей на земельные комитеты упорядоченіе земельныхъ отношеній и передавшей имъ земли «въ порядкъ, имъющемъ быть установленнымъ закономъ и безъ нарушенія существующихъ нормъ землевладънія»...

Совъты подвергали секвестру и соціализаціи одну за другой фабрики и заводы, и въ то-же время шло массовое закрытіе промышленныхъ заведеній — къ половинъ октября до тысячи, создавая быстро растущую безработицу и выбрасывая на улицу сотни тысячъ обозленныхъ, голодныхъ людей — готовые кадры будущей Красной гвардіи.

Государственная экспедиція допечатывала девятнадцатый милліардъ кредитныхъ рублей, и бездонное народное чрево поглощало безслѣдно обезцѣненныя бумажныя деньги; въ то же время агитація противъ банковъ и въ пользу конфискаціи капиталовъ пріостановила вклады, нарушила кредитный оборотъ и вызвала хроническое состояніе денежнаго голода.

Министръ путей сообщенія Ливеровскій въ отчаянныхъ посланіяхъ читалъ отходную желѣзнодорожному транспорту, а въ то-же время Викжель организовывалъ всеобщую желѣзнодорожную забастовку. Въ дни войны и голода! Забастовка состоялась фактически — гдѣ три дня, гдѣ дольше, пока правительство не подчинилось требованіямъ желѣзнодорожниковъ и не ассигновало имъ прибавки содержанія въ 705 милліоновъ рублей. Но и эта капитуляція не удовлетворила Викжель, который продолжалъ предъявлять различныя требованія политически-правового характера, держа все время власть и командованіе подъ угрозой возобновленія забастовки.

Въ такой обстановкъ протекала работа Временнаго правительства въ послъдніе два мъсяца его существованія.

<sup>\*)</sup> Положеніе, утвержденное въ концѣ сентября.

Что народныя массы, освобожденныя оть всяпих в стерживаю ших в вліяний, опычненныя стободой, котеряли разумь и принялись съ жестокимъ садизмомъ разрушать свое собственное благополучіе, это еще понять можно. Что у власти не нашлось силы, воли, мужества, чтобы остановить внезапно прорвавшійся потокъ, это также неудивительно. Но что дълала соль земли, верхніе слои народа, соціалистическая, либеральная и консервативная интеллигенція, наконецъ, просто «излюбленные люди», болъе или менъе законно, болъе или менъе полно, но все-же представлявшіе подлинный народъ это выходитъ за предълы человъческого пониманія. Перечтите отчеты всвхъ этихъ соввтовъ, демократическихъ, государственныхъ и проч. совъщаній, комитетовъ, засъданій, предпарламентовъ и васъ оглушитъ неудержимый словесный потокъ, льющій вмісто огнегасительной — горючую жидкость въ расплавленную народную массу. Потокъ словъ умныхъ, глупыхъ или бредовыхъ; высоко-патріотическихъ или предательскихъ; искреннихъ или провокаторскихъ. Но только словъ. Въ нихъ отражены гипнозъ отвлеченныхъ формулъ и такая страстная нетерпимость къ программнымъ, партійнымъ, классовымъ отличіямъ, которая переноситъ насъ къ страницамъ талмуда, среднев вковой инквизиціи и спорамъ протопопа Аввакума. Они облечены внѣшней искренностью и внутренней ложью — не только у людей злой воли, но иногда и въ устахъ честныхъ и правдивыхъ. У послѣднихъ — ложь во спасеніе. Историкъ и мыслитель, изучая впослъдствіи теченіе русской революціи по этимъ человъческимъ документамъ, врядъ-ли сумѣютъ установить правильное пониманіе ея законовъ, если не обратятся въ область патологіи: не только для исторіи, но и для медицины состояніе умовъ въ особенности у верхняго слоя русскаго народа въ годы великой смуты представитъ высокоцънный неисчерпаемый источникъ изученія.

Не удивительно, что послѣ «Московскаго государственнаго совѣщанія», «Демократическаго совѣщанія», «Совѣта Россійской республики» и кратковременнаго «Учредительнаго собранія 1918 г.» въглазахъ многихъ людей либеральнаго образа мыслей возникло сомнѣніе въ непогрѣшимости основной демократической догмы, перевоплощенной върусской пословицѣ: «Гласъ народа — голосъ Божій».

Въ области внъшнихъ сношеній положеніе Россіи становилось все болье тяжелымъ и унизительнымъ.

Министръ иностранныхъ дѣлъ Терещенко, въ стремленіи своемъ быть пріемлемымъ для революціонной демократіи, безнадежно запутался въ сочетаніи идей интернаціонализма, преобладавшаго въ Совѣтѣ, «революціоннаго оборончества», не искренно проводимаго Исполительнымъ комитетомъл національной обороны, исположуємой «цензовыми элементами». Эта тройственность составляетъ характерную особенность всѣхъ его актовъ. И въ послѣдней деклараціи

правительства отъ 25 сентября механическое смѣшеніе всѣхъ трехъ идеологій выразилось въ такой дипломатической формъ: «...правительство будетъ неустанно развивать свою дъйственную внъшнюю политику въ духъ демократическихъ началъ, провозглашенныхъ русской революціей, сдіблавшей эти начала общенаціональнымъ достояніемъ (?), стремясь къ достиженію всеобщаго мира и исключая насилія съ чьей бы то ни было стороны». Какія начала: Ленина, Цедербаума (Мартова), Гурвича (Дана), Чернова или... Милюкова? «...Временное правительство... всъ свои силы положитъ на защиту общесоюзническаго дъла, на оборону страны, на ръшительный отпоръ всякимъ попыткамъ отторженія національной территоріи и навязыванія Россіи чужой воли, на изгнаніе непріятельскихъ войскъ изъ предъловъ родной страны». Въ этомъ изложеніи достаточно опредъленно проводились въ политикъ — status quo, въ стратегіи — отказъ отъ полной побъды и переходъ отъ наступленія къ активной оборонъ. Только сокровенный смыслъ фразы «защита обще-союзническаго дъла», предназначенный для успокоенія союзныхъ странъ, нарушалъ нѣсколько общій тонъ «деклараціи безсилія», какъ назвала этотъ актъ печать.

Такая внъшняя политика имъла своимъ прикладнымъ результатомъ лишь возможность длительнаго пребыванія на посту г. Терещенко и встръчала осужденіе ръшительно со всъхъ сторонъ. Слъва ее считали «прямымъ продолженіемъ внъшней политики царизма... не заключающей въ себъ ни демократическаго, ни революціоннаго элементовъ».\*) Справа говорили о «стилъ офиціальнаго лицемърія», которымъ о чести и достоинствъ Россіи отказываются говорить, о національныхъ интересахъ говорятъ съ большой осторожностью».\*\*) Любопытно, что самъ г. Терещенко въ различныхъ интервью опредълялъ нашу внъшнюю политику, какъ «политику парадоксовъ»...

Деклараціей предусматривалась посылка на конференцію союзныхъ державъ въ числѣ уполномоченныхъ правительства и лица «облеченнаго особеннымъ довѣріемъ демократическихъ организацій». Таковымъ оказался М. Скобелевъ. Ему данъ былъ выработанный Центральнымъ исполнительнымъ комитетомъ наказъ, который перейдетъ въ исторію, какъ яркій показатель того политическаго, моральнаго и патріотическаго уровня, на которомъ стояли умѣренные вожди революціонной демократіи. П. Милюковъ въ Совѣтѣ республики далъ тонкій анализъ этого постыднаго акта, раздѣливъ содержаніе его на «три концентрическихъ круга мыслей»: общепацифистскій\*\*\*\*), стокгольмскій\*\*\*\*) и спеціально-совѣтскій, представлявшій переложеніе стокгольмскаго, исправленнаго въ духѣ утопизма и... германскихъ

<sup>\*)</sup> Гурвичъ.

<sup>\*\*)</sup> Милюковъ.
\*\*\*) Положенія этого рода встръчали критику, но не осужденіе.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Манифестъ организаціоннаго комитета Стокгольмской конференціи 4 октября.

интересов. От г болье точнаго опредьленія этого постьльяго круга мыслей онь то держался. Но было ясно, что это просто предательство Родины, для которой безразлично, поступаются ли ея интересами за сребренники или даром в

Національные интересы Россіи, ея будущія судьбы и возможность мирнаго существованія, понесенныя ею великія жертвы, чудовищное разстройство народнаго хозяйства обезпечивались въ этомъ актѣ только слѣдующими положеніями: «непремѣннымъ условіемъ мира чъляется выполь пъченких в войскь за актфийских в. и туркій мура занятыхъ областей Россіи. Россія предоставляетъ полное самоопредыеніе Польшь, литвы и Латви. И польше общее гребованіе: «всѣ воюющіе отказываются отъ требованія возмѣщенія всякихъ издержекъ въ прямомъ и скрытомъ видѣ». Нигдѣ болѣе въ наказѣ имя Россіи не упоминалось.

Забота объ интересахъ союзниковъ ограничивалась возстановленіемъ Бельгіи, Сербіи\*), Черногоріи и Румыніи въ прежнихъ граничахъ, возмъщеніемъ убытковъ Бельгіи и матеріальной помощью Сербіи и Черногоріи изъ... интернаціональнаго фонда, т. е. и за счетъ союзныхъ и нейтральныхъ державъ!

Идея самоопредѣленія вылилась по существу въ *отторженіи* отъ Россіи — Литвы и Латвіи, отъ Румыніи — Добруджи и отъ Турціи — Арменіи; въ *сохраненіи* за Германіей ея колоній, Познани и польской Силезіи (въ Эльзасѣ и Лотарингіи допущенъ быль плебисцитъ); за Австріей — румынской Трансильваніи и всѣхъ славянскихъ земель; только въ итальянскихъ областяхъ ея допускался плебисцитъ. Зарубежные поляки, чехо-словаки, южные славяне, румыны повидимому не заслуживали самоопредѣленія... Массарикъ, съ большой горечью напоминая о забытыхъ, указывалъ Совѣту, что такое одностороннее толкованіе имъ идеи самоопредѣленія народовъ, сближаетъ его совершенно со взглядами нѣмецкаго имперіализма.

Неудивительно, что это выступленіе русской демократіи произвело въ центральныхъ странахъ весьма благопріятное впечатлѣніе: австро-германская печать отозвалась сдержаннымъ одойреніемъ вперемѣнѣ курса русской политики», а канцлерскій офиціозъ Norddeutsche Allgemeine Zeitung» обмолвился даже такой знаменательной фразой: «этотъ духъ программы русской демократіи повидимому воспріялъ нѣчто отъ того примирительнаго духа, которымъ проникнуты рѣча, произнесенныя въ германскомъ рейхстать по поводу ноты папы, а также заявленіе графа Чернина въ Будапештѣ». Воспріялъ несомнѣнно — черезъ благодать Стокгольмскаго банка, Циммервальдъ, руссоненавистничество и духовное затменіе.

Наконецъ, для осуществленія *скораго* мира наказъ требоваль заключенія его «черезъ уполномоченных в тебранных в органами народнаго представительства» — для чего нужно было измѣненіе

<sup>\*)</sup> Ей предоставлялся доступь къ Адріатическому морто

конституцій всѣхъ воюющихъ странъ — и не иначе, какъ «на все-

мірномъ конгрессѣ».

Всъ эти «парадоксы» офиціальнаго политическаго курса и откровенія неофиціальнаго были бы однако лишь пустымъ словопреніемъ, безъ всякаго реальнаго значенія, если бы они не давали почвы и оправданія тъмъ сумбурнымъ настроеніямъ, которыя царили въ арміи — арміи, не желавшей знать никакихъ «цѣлей войны», а жаждавшей немедленнаго мира во что бы то ни стало. Такъ смотръли на нашу дипломатію и союзники. Съ разваломъ арміи она теряла всякій авторитетъ и вліяніе на союзническую политику. Въ союзныхъ правительствахъ, парламентахъ, въ печати, не исключая части соціалистической, за р'єдкими исключеніями отзывались на откровенія русской революціонной демократіи поучающе-снисходительно, съ ироніей или съ осужденіемъ, но не придавали имъ слишкомъ серьезнаго значенія. Крупная англійская печать находила, что идеи джентельменовъ изъ Совъта представляются весьма интересными и будутъ имъть въроятно большое значеніе... послъ окончанія войны и заключенія мира. Клемансо ръзко высказываль удивленіе, что совъты, имъющіе въ своемъ активъ только пораженія, «навязываютъ французамъ съ ихъ длительными блестящими успъхами условія мира, внушенныя ихъ мечтаніями».

Что касается соціалъ-демократіи союзныхъ странъ, то хотя въ нѣдрахъ ея происходилъ процессъ разслоенія, и меньшинство все болѣе принимало обликъ русскаго большевизма, значительное большинство оставалось вѣрнымъ принятымъ съ начала войны идеямъ національной обороны. Почти въ то же время, когда составлялся скобелевскій наказъ, французская соціалистическая конференція въ Бордо выносила резолюцію, которая, на ряду съ проповѣдью общепацифистскихъ идей, высказывалась за поддержку буржуазнаго пра-

вительства и за ръшительное продолжение войны до побъды.

Союзниковъ глубоко интересовалъ и тревожилъ одинъ главный

вопросъ — о русскомъ фронтъ.

26 сентября къ министру-предсъдателю явились посланники Англіи, Франціи и Италіи и обратились къ нему съ коллективнымъ заявленіемъ отъ имени своихъ державъ, — что «общественное мнѣніе ихъ странъ требуетъ отчета у правительствъ по поводу матеріальной помощи, оказанной Россіи; что русское правительство должно доказать свое стремленіе использовать всѣ средства, чтобы возстановить дисциплину и истинный воинскій духъ въ арміи»\*).

Камбонъ объяснялъ этотъ шагъ создавшимся въ парижскихъ кругахъ убѣжденіемъ, что «Временное правительство можетъ, опираясь на вѣрныя войска, возстановить боеспособность арміи и раздавить большевиковъ». А Сонино въ бесѣдѣ съ нашимъ посломъ сообщилъ, что «коллективное выступленіе имѣло именно цѣлью дать

поддержку Временному правительству»...

<sup>\*)</sup> Изъ секретн. дипломат. переписки, опубликованной большевиками.

Какъ бы то ни было, такое выступленіе являлось тревожнымъ фактомъ въ особенности въ связи съ упорными слухами о возможности заключенія союзниками сепаратнаго мира.

Поздиве, въ началь октября, слухи о сепаратном в мирь получили уже реальное обоснование: посль неудачнаго выступленія папы, ньмецкое правительство въ лиць министра иностр. дълъ Кюльмана сдълало неофиціальное заявленіе Франціи черезь Бріана, что оно готово обсуждать вопрось объ Эльзась и Логарингіи, о Тріесть и возстановленін независимости Бельгій на условіях в компенсацій на Востокъ... Рибо во французскомъ парламентъ, Лордъ Сесиль въ англійскомъ, подтверждая върность союзу, ответили рышительным в отказомъ; ихъ заявленіе успокоило правительство и русскую общественность, вызвавъ въ Россіи смъщанное чувство досады за себя и умиленія по адресу союзниковъ. Министръ Проконовичь на кооперативномъ събздв въ Москвв заявилъ о нашемъ отчаянномъ международномъ положеніи: «Миръ приближается къ намъ. Но миръ неслыханно позорный для Россіи, миръ исключительно за нашъ счетъ. Насъ спасаеть пока только благородство союзниковъ, отвергающихъ дълаемыя Германіей, выгодныя для нихъ, но гибельныя для насъ мирныя предложенія». Но «быть можеть чаша терпівнія ихъ скоро переполнится».

Трудно теперь, послѣ четырехлѣтняго опыта подходить къ мотивамъ, двигавшимъ дъйствіями международной дипломатіи съ точки зрвнія чистаго альтруизма. Его конечно не было. Быль холодный, ясный расчеть. Не даромъ Рибо называлъ предложение Кюльмана «ловушкой». Самый фактъ открытія сепаратныхъ переговоровъ произвель бы въ Россіи глубочайшій перевороть не только въ политическихъ взаимоотношеніяхъ, но и въ психологіи русскаго народа, бросивъ его въ объятія Германіи и тьмъ смъщавъ всь карты новой игры. Наконецъ, даже «удачный» исходъ переговоровъ, приведя къ чрезмърному усиленію Германіи, нисколько не мъняль бы того напряженнаго состоянія, которое царило въ Европъ до войны, не уни чтожаль, а наобороть увеличиваль опасность германскаго имперіализма, стремленія къ политической и экономической гегемоніи. мецкій бронированный кулакъ, благодаря взращенной въ теченіи трехъ лѣтъ злобѣ и чувству мести, сталъ бы вновь огромной угрозой европейскому миру. И въ особенности угрозой -- если не бытію, то великодержавности Франціи, которой съ устраненіемъ Россіи пред стояло въ будущемъ жуткое политическое одиночество.

Вотъ почему отсѣченіе даже больного духовно и парализованнаго физически члена Согласія обрекало на безпьльность и безполезность всѣ громадныя жертвы, усилія и затраты союзниковъ.

И когда въ дни, приближавшіе насъ къ роковому исходу, за двѣ недьли до большевистскаго перекорота, во французскомъ парламентѣ новый министръ иностранных в дълъ Барту съ большимъ подъемомъ говорилъ:

— Мы единодушно утверждаемъ, что питаемъ довъріе къ Россіи!

А Тома перебилъ:

— Надо оказать ей дъйствительную помощь! — въ этомъ діалогъ французскихъ государственныхъ людей отразились не столько въра и желаніе, сколько смертельный страхъ за судьбы своей родины.

## ГЛАВА ХІ.

Военныя реформы Керенскаго — Верховскаго — Вердеревскаго. Состояніе арміи въ сентябръ, октябръ. Занятіе нъмцами Моонзунда.

Посль корин юескаго выступленія во главь воений о министерства Керенскій поставиль произведеннаго имъ въ генералы Верховскаго и во главъ морского — адмирала Верверевскаго, котторыи только что быль освобождень изъ-подъ слъдствія по обвиненію его въ неисполненіи приказа Временнаго правительства подъ вліяніемъ флотскаго комитета. Главной причиной, которая послужила къ выдвиженію этихъ лицъ была ихъ удивительная приспособляемость къ господствующимъ совътскимъ настроеніямъ, постепенно переходившая въ чистую демагогію. Этотъ элементъ ярко окрашиваетъ ихъ двухмѣсячную дѣятельность. Любопытную характеристику обоимъ даетъ самъ Керенскій\*). Вердеревскій по его мнѣнію умный и очень дипломатичный человѣкъ, который ради огражденія отъ дальнѣйшаго поношенія, можетъ быть даже истребленія, морскихъ офицеровъ сталъ «исключительнымъ оппортунистомъ». Верховскій «былъ не только не способенъ овладъть положеніемъ, но даже понять его». Онъ былъ выдвинутъ политическими игроками слъва и быстро поплылъ «безъ руля и безъ вътрилъ» прямо навстръчу катастрофъ... Верховскій ввель въ свою дѣятельность «комическій элементъ». Къ этому опредъленію можно добавить еще легкую возбуждаемость на почвъ не то истеріи, не то пристрастія къ наркозамъ... Но Верховскій вы свое время рызко выступиль противы Корнилова, и это обстоятельство сыграло по признанію Керенскаго ръшающую роль: «принимая во вниманіе колеблющееся повеленіе во время корниловскаго выступленія всёхъ другихъ желаемыхъ кандидатовъ, мнё буквально не изъ кого было выбирать, а, между тъмъ, съ объихъ сторонъ правой и лѣвой — проявилось внезапное желаніе видѣть на посту военнаго министра — военнаго человѣка»...

При такихъ условіяхъ ничто не могло измѣнить трагической судьбы русской армін.

Изложивъ немедленно послѣ своего назначенія Исполнительному комитету свою программу, заслужившую его одобреніе, военный министръ приступилъ къ работѣ, носившей необыкновенно сумбурный характеръ, не оставившей послѣ себя никакого индивидуальнаго

<sup>\*) &</sup>quot;Прелюдія большевизма" (англ.)

слѣда и какъ будто заключавшейся исключительно въ томъ, чтобы излагать грамотнымъ военнымъ языкомъ безграмотныя по смыслу совѣтскія упражненія въ военной области.

Реформы начались съ новаго изгнанія лицъ команднаго состава. Въ теченіе мѣсяца было уволено «за контръ-революцію» 20 высшихъ чиновъ командованія и много другихъ войсковыхъ начальниковъ. Они были замѣнены лицами, по опредѣленію Верховскаго, имѣвшими въ своемъ активъ «политическую честность, твердость поведенія въ корниловскомъ дѣлѣ и контактъ съ армейскими организаціями». Въ какомъ-то самоослѣпленіи Керенскій въ концѣ октября заявилъ «Совъту республики» о необыкновенныхъ результатахъ этого механическаго отсъиванія: «я счастливъ заявить, что въ настоящее время ни на одномъ фронтъ, ни въ одной арміи вы не найдете руководителей, которые были бы противъ той системы управленія арміей, которую я проводилъ въ теченіе 4 мѣсяцевъ». Какъ будто въ разъясненіе этого заявленія Верховскій, продолжавшій эволюціонировать, теперь уже ръшительными шагами въ сторону большевизма, тамъ-же въ Совътъ счелъ нужнымъ обратить вниманіе армейскихъ организацій на одну очень характерную черту армейскаго быта: «и сейчасъ, при новомъ режимъ, появились генералы, и даже въ очень высокихъ чинахъ, которые опредвленно поняли, куда ввтеръ дуетъ, и какъ нужно вести свою линію». Несомнѣнно тяжкое обвиненіе команднаго состава, вытекающее изъ словъ Керенскаго, преувеличено: на общемъ фонт обезличенныхъ начальниковъ, сведенныхъ на степень «техническихъ совътниковъ», кромъ типа Черемисова, существовалъ еще типъ Духонина. Между нравственнымъ обликомъ одного и другого — непроходимая пропасть. Но всё тѣ, кто по разнымъ побужденіямъ примирились внѣшне съ военной политикой правительства, въ душъ считали политику эту гибельной и ненавидъли творцовъ ея.

Вопросъ о революціонныхъ организаціяхъ оставался въ прежнемъ, если не въ худшемъ положеніи. Наканунъ своего удаленія отъ должности, 30 сентября, Савинковъ успълъ выпустить приказъ съ изложеніемъ общихъ основаній реорганизаціи этихъ институтовъ, въ редакціи отвергнутой въ свое время Корниловымъ. Власть комиссаровъ была усилена. Имъ предоставлены прокурорскія обязанности въ отношеніи войсковыхъ организацій въ смыслѣ наблюденія за законом врностью двятельности последнихъ, надзоръ за печатью и устной агитаціей и регламентированіе права собраній въ арміи. Вмьстѣ съ тѣмъ, на комиссаровъ возложено было уже офиціально наблюденіе за команднымъ составомъ арміи, аттестація лицъ «достойныхъ выдвиженія» и возбужденіе вопроса объ удаленіи начальниковъ, «не соотвътствующихъ занимаемой ими должности». Тягость положенія команднаго состава усугублялась тімь, что приказь не предусматривалъ границъ комиссарскаго усмотрвнія (политика, служба, военное дѣло, общая преступность?) и не опредѣлялъ точно рѣшающей инстанціи.

Войсковым в комитетам в, на ряду съ руководством в общественной и политической жизнью войск в, предоставлялся контроль надъорганами снабженія и опять-таки надзоръ за команднымъ составомъ и аттестованіе его путемъ сбора «матеріаловъ о несоотвътствіи даннаго начальника въздинмаемой имъдолжности. Революціовным смель, возведенный въ систему и оставлявшій далеко позади черные списки Сухомлиновско-Мясо в довскаго періода, повисъ тяжельмъ камнемъ надъ головами начальниковъ, парализуя дъятельность даже крайнихъ оппортунистовъ.

Офиціальное лицемъріе продолжало возносить армейскія революціонныя организаціи, какъ важнъйшіе «устои демократической арміи» — очевидно не по убъжденію, а по тактическимъ соображеніямъ. Въ союзъ съ ними, хотя и весьма неискреннемъ, всъ тъ, что группировались вокругъ Керенскаго, видъли извъстиви демократическій покровъ польтическаго курса и послъднюю стою належду. Порвавъ съ ними, власти нельзя было сохранить даже неустойчивое равновъсіе и неминуемо приходилось сдълать послъдній шагъ вправо или втъво: къ совътамъ и Ленину или къ диктатуръ и «бълому генералу».

А «покровъ» почти истлълъ.

Какой авторитетъ могли имъть въ арміи комиссары — представители Временнаго правительства, если, напримъръ, комиссаръ Съвернаго фронта Станкевичъ, посътившій въ сентябръ ревельскій гарнизонъ, имъя задачей «защищать Временное правительство», встръчаетъ такой пріемъ: «...я чувствовалъ всю тщету попытокъ, такъ какъ само слово «правительство» создавало какіе-то электрическіе токи въ залѣ, и чувствовалось, что волны негодованія, ненависти и недовърія сразу захватывали всю толпу. Это было ярко, сильно, непреодолимо и сливалось въ единственный вопль: Долой!» Въ другихъ мъстахъ отношеніе солдатской массы къ правительству если и не проявлялось такъ экспансивно, то, во всякомъ случаѣ, выражало полнъйшее равнодущіе или пассивное сопротивленіе, ежеминутно готовое вылиться въ открытый бунтъ.

Комитеты также измъняли постепенно свой обликъ. Многіе высшіе комитеты, которые съ весны не переизбирались, сохраняли еще прежнія традиціи оборончества и условной поддержки правительству («по стольку, по скольку»), теряя постепенно связь съ войсками и всякое вліяніе на нихъ, тогда какъ другіе и большинство низшихъ переходили окончательно въ большевистскій лагерь. Изъ среды комитетовъ и помимо нихъ текли непрерывно въ Петроградъ делегаціи и тамъ, минуя Зимній дворецъ, направлялись въ Петроградскій совътъ, черпая въ нъдрахъ его совъты, указанія и надежды.

Особенно угрожающее положеніе занимали флотскія организаціи. Если главный общеармейскій комитеть завель междоусобіе даже съ оппортунистической Ставкой Керенскаго, то Центрофлоть предьявляль уже ультиматумы Керенскому и Бердеревскому, угрожая «прервать съ ними дальнѣйшія отношенія» и побудить къ тому же своихъ избирателей. А когда въ конць сентября Керенскій, ввиду ньмецкаго дессанта, призывалъ флотъ «опомниться и перестать вольно и невольно играть въ руку врагу», не замедлилъ отвътъ отъ Съъзда представителей Балтійскаго флота: «потребовать немедленнаго удаленія изъ рядовъ правительства Керенскаго, какъ лица, позорящаго и губящаго своимъ безстыднымъ политическимъ шантажемъ великую революцію, а вмъстъ съ ней весь революціонный народъ»...

Къ концу сентября въ основание реформъ положена была докладная записка, подписанная Духонинымъ и Дитерихсомъ.\*)

Записка Духонина представляетъ попытку согласованія основныхъ началъ военной службы съ «завоеваніями революціи» и поэтому вся проникнута была двойственностью идеи и половинчатостью мъръ. Поставлено было требованіе «полнаго прекращенія какой-бы то ни было агитаціи въ войскахъ, независимо отъ партій», которое сейчасъ же вступало въ неумолимое противоръчіе съ организаціей комиссарами и комитетами предвыборной кампаніи. Устанавливалось два положенія военно-служащаго «на службѣ» и «внѣ службы», причемъ во-второмъ — всѣ являлись равноправными гражданами, ограниченными лишь «правилами общественнаго порядка и гигіены». Возстановлялась дисциплинарная власть начальниковъ и право преданія ими подчиненныхъ суду, но первая — условно («если дисциплинарный судъ въ 24 часа не вынесетъ ръшенія»), а второе въ значительной мъръ парализовалось предоставленіемъ разслъдованія выборнымъ комиссіямъ. Возстановлено отданіе чести — только прямымъ начальникамъ. Начальникъ, по мысли записки, становился «представителемъ власти правительства», а комиссаръ только его помощникомъ «по части проведенія въ арміи началъ государственности». Но этотъ помощникъ, «въ случа вянаго направленія дъятельности начальника въ разръзъ правительственныхъ интересовъ», имълъ право «примѣнять рѣшительныя мѣры для поддержанія правительственной власти». Компетенція комитетовъ, правда, сильно ограничивалась и устанавливалась ихъ отвътственность. Записка признавала возможнымъ отказаться отъ смертной казни, «если всъ мѣры будутъ проведены полностью». Вмѣстѣ съ тѣмъ, записка намѣчала цѣлый рядъ мѣръ по измѣненію уставовъ и насажденію военнаго и техническаго образованія. Словомъ, вся реорганизація арміи, разсчитанная на длительный періодъ, была поставлена такъ, какъ будто Ставка имѣла впереди много времени и жила въ нормальной обстановкъ, а не имъла дъло съ массой, давно переставшей повиноваться, работать и учиться.

Но и эти робкія попытки возстановленія арміи оставались въ об ласти теоретическихъ предположеній. Вводить ихъ въ жизнь должно было военное министерство, а Верховскій, предвидя событія, ставиль свою дѣятельность въ зависимость отъ взглядовъ Совѣта. Кажется единственное мѣропріятіе проведено имъ было скоро и легко— это роспускъ изъ арміи четырехъ старшихъ возрастныхъ клас-

<sup>\*)</sup> І-ый Генералъ-квартирмейстеръ Ставки.

совъ, который окончательно укръпить солдать въ мысли о превстоящей демобильзации.

На практикъ никакихъ мъръ къ подвятно диспиплина в было принято. Впрочемъ, сдълать это было бы тъмъ болье трудно, что идеологія вопиской лисшилины у руковолителей вооруженийх в силь проявлялась офиціально въ формахъ весьма неожиданныхъ: Верховскій, въ согласіи съ мнѣніемъ совътовъ, видълъ главную причину разрухи «въ непониманіи войсками цілей войны» и предлагалъ Правительству и Совъту «сдълать для каждаго человъка совершенно яснымь, что мы не воюемь рали захватом в сющхо и чужихь. Пи Рига, ни занятіе нѣмцами Моонзунда очевидно не уясняли вопроса въ глазахъ военнаго министра. Керенскій по требованію Совъта пріостановилъ приведение въ исполнение смертныхъ приговоровъ въ армии, т. е. фактически отмѣнилъ смертную казнь; Вердеревскій проповѣдывалъ, что «дисциплина должна быть добровольной. Надо сговориться съ массой (!) и на основаніи общей любви къ родинъ побудить ее добровольно принять на себя всѣ тяготы воинской дисциплины... Необходимо, чтобы дисциплина перестала носить въ себъ непріятный характеръ принужденія».\*)

Офиціальное лицем'єріе продолжало поддерживать легенду о жизнеспособности фронта. Еще 10 октября Верховскій говорилъ «Сов'єту республики»: «люди, которые говорятъ, что русской арміи не существуетъ, не понимаютъ того, что они говорятъ. Нѣмцы держатъ на нашемъ фронтѣ 130 дивизій... Русская армія существуетъ, исполняетъ свою задачу и исполнитъ ее до конца». А черезъ нѣсколько дней въ засѣданіи комиссіи «Совѣта республики» заявилъ: у насъ нѣтъ болѣе арміи, необходимо заключить немедленно сепаратный миръ съ нѣмцами.\*\*

Такое направленіе военной политики расчищало пути большевизму въ арміи. Тѣ самые комиссары и предсѣдатели фронтового и армейскихъ комитетовъ Юго-западнаго фронта, которые вели со мной столь успѣшную и побѣдную борьбу въ августѣ, на съѣздѣ своемъ въ Кіевѣ въ половинѣ октября съ большой тревогой обсуждали вопросъ, какія мѣры необходимы, чтобы остановить допущенную, въ связи съ выборами въ Учредительное Собраніе, преступную агитацію, переходящую въ призывъ — бросить окопы и итти домой.

Эту своеобразную «поддержку» получала армія главнымъ образомъ отъ тыла. Армія, погрязшая въ своихъ собственныхъ гръхахъ и беззаконіяхъ, имъла все же право обратиться съ недоумъннымъ вопросомъ къ тылу:

- Воюемъ мы или не воюемъ?
- 1) Изь рьчей вы "Совыть республики".
- \*\*) Послѣ этого засѣданія уволенъ отъ должности военнаго министра.

«Къ тылу, къ странѣ, ко всей Россійской республикѣ и прежде всего въ революціонной демократіи. Не сваливайте вину на буржуазію, потому что армія обращается не къ ней, а къ вамъ —, революціонерамъ и демократамъ, потому что не буржуазія, а вы —, большевики, меньшевики и соціалисты-революціонеры, называете солдатъ товарищами. Или товарищеская вѣрность до смерти, или слово «товарищъ» — лживое слово»... Такъ писалъ 3 октября не кто иной, какъ офиціозъ революціонной демократіи «Извѣстія».

Тылъ отвътилъ словомъ и дъломъ:

— Не воюемъ.

Опредъленнъе всъхъ говорилъ большевизмъ. Въ армію, какъ мы знаемъ, онъ пришелъ съ прямымъ приглашеніемъ — отказать въ повиновеніи начальникамъ и прекратить войну, найдя благодарную почву въ стихійномъ чувствѣ самосохраненія, охватившемъ солдатскую массу. Впереди предстояла дождливая осень, холодная зима, съ неизбѣжными тяжелыми лишеніями, осложненными сильнѣйшимъ разстройствомъ тыла. Делегаты, отправляемые со всѣхъ фронтовъ въ Петроградскій совѣтъ съ запросами, просьбами, требованіями, угрозами, слышали тамъ иногда отъ немногочисленныхъ представителей оборонческаго блока упреки и просьбы потерпѣть, но находили за то полное сочувствіе въ большевистской фракціи Совѣта, унося съ собой въ грязные и холодные окопы убѣжденіе, что мирные переговоры не начнутся, пока вся власть не перейдетъ къ большевистскимъ совѣтамъ.

Осенью въ одномъ изъ засъданій Петроградскаго совъта, прибывшій съ фронта офицеръ Дубасовъ сказалъ: «солдаты сейчасъ не хотятъ ни свободы, ни земли. Они хотятъ одного — конца войны. Что бы вы здъсь ни говорили, солдаты больше воевать не будутъ»... Это заявленіе, какъ передавалъ газетный хроникеръ, произвело «непередаваемое впечатлъніе». Было бы напрасно, однако, въ этомъ рефлекторномъ движеніи искать признаковъ сожальнія или раскаянія. Оно объясняется тъмъ обстоятельствомъ, что въ прогрессирующемъ развалъ арміи была очевидно такая черта, переходъ которой считался угрозой даже для... большевизма. По крайней мъръ, по словамъ Троцкаго, однимъ изъ побудительныхъ мотивовъ къ скоръйшему захвату большевиками власти было опасеніе, что «событія на фронтъ могутъ произвести въ рядахъ революціи чудовищный хаосъ и ввергнуть въ отчаяніе рабочія массы».\*)

Петроградскій гарнизонъ, не перестававшій играть роковую роль въ судьбахъ революціи, составлялъ предметъ исключительнаго вниманія большевистскихъ руководителей. Въ серединѣ октября Керенскій пришелъ къ необходимости осуществить корниловскій планъ подчиненія Петроградскаго военнаго округа главнокомандующему Сѣвернымъ фронтомъ и вывода на фронтъ частей петроградскаго гарнизона. Мѣра эта уже запоздала. Гарнизонъ рѣшительно отказалъ

<sup>\*)</sup> Троцкій "L'avènement du bolchvisme".

въ повиновеніи, и Петроградскій совьть всьми доступными мърами противодьйствоваль выводу частей изъ столицы. Такое отпошеніе усилило въ значительной степени вліяніе Совьта и самыми тъсньями узами свядаю судьбу гарнизона съ судьбой большевизма.

Въ странѣ не было ни одной общественной или соціальной группы, ни одной политической партіи, которая могла бы, подобно большевикамъ и къ нимъ примыкающимъ, такъ безотговорочно, съ такой обнаженной откровенностью призывать армію — «воткнуть штыки въ землю». Ибо, хотя въ средѣ, пропитанной духомъ интернаціонализма, само слово «Родина» было изъято изъ обращенія, но чувство къ ней тлѣло еще въ сердцахъ.

Арміи предстояло сыграть рѣшающую роль въ октябрьскомъ перевороть: какъ прямымъ содыйствіемъ ему петроградскаго гариизона, такъ и отказомъ фронта отъ борьбы и сопротивленія.

, .

Верховскій быль правъ въ одномъ: русская армія, помимо своей воли, не взирая на разлагающія вліянія извить и извиутри и безсиліе власти, «исполняла свою задачу» — правда весьма односторонне въ интересахъ союзниковъ: русскій фронтъ все еще удерживаль противъ себя 127 вражескихъ дивизій; \*) въ этомъ числѣ — 80 нѣмецкихъ, т. е. одну треть состава германской арміи. Глубина общаго развала русскихъ войскъ учитывалась и вмецкой главной квартирой. и Гинденбургъ говорилъ, что для него не существуетъ совершенно препятствій на русскомъ фронтв, въ отношеній котораго онъ руководствуется только мотивами цалесообразности. Петроградь казался поэтому весьма заманчивой цёлью и гипнотизироваль общественное мнѣніе по обѣ стороны линіи фронта. У насъ — вызывая сильнъйшее безпокойство за участь столицы, за рубежомъ — возбуждая чрезмърно большия иллюзін. Гинденбургь и Людендорфъ иронизирують надъ этими настроеніями людей, которые настолько не владбють нервами, что «потеряли всякое понятіе о времени и пространствъ» и не могутъ хотя бы «прикинуть циркулемъ разстояніе отъ фронта до Петрограда». Гипнозъ русской столицы подчиниль себь и ньмецкія войска, и ихъ начальниковъ, стремившихся продолжать наступленіе хотя бы до Нарвы. Гинденбургъ свидътельствуетъ, что съ этимъ стремленіемъ приходилось вести серьезную борьбу, чтобы отвратить внимание отъ Риги и перенести его къ берегамъ Адріатическаго моря».

Еще съ лъта нъмецкая главная квартира ръшила перенести всю потенцію борьбы исключительно на Западъ, отнюдь не расходуя силы и средства на Востокъ, не втягивая въ длительныя операціи армію и флотъ, держа тамъ войска сосредоточено и наготовъ, въ ожиданіи

<sup>\*)</sup> Передъ революціей противъ нашего фронта было 157 непріятельскихъ дивизії.

дня окончательнаго крушенія русской арміи и только способствуя его приближенію моральнымъ растлѣніемъ русскихъ солдатъ и въ особенности широкой организаціей братанія; въ октябрѣ братаніе приняло исключительные размѣры на всемъ огромномъ фронтѣ отъ Риги до Тульчи.

Но даже и такая необыкновенно благопріятная для центральныхъ державъ обстановка на Востокъ не могла спасти ихъ положеніе.



Для возможности продолжения кампании и вмигать вужень биль миръ съ Россіей во что бы то ни стало. Еще въ серединь длаз Людендорфъ подготовиль проектъ перемирия, получныци одобрене со юзныхъ и вмигать правительствъ, канплера и императора, и съ пеличайшимъ нетерибніемъ ждалъ возможности осуществленія его. Покаже шли только частныя переороски и зимьна частей, былиць на русскомъ фронть, другими, болье слабыми морально и потреваниями въ бояхъ на Западъ. Общее разстройство транспорта вызывало у ивмецкаго командованія безпокойство — успъютъ ли желѣзныя дороги перебросить огромную массу войскъ, которая освободится послѣ паденія русскаго фронта, къ началу весны на Западъ, гдѣ должна была рѣшиться участь кампаніи, союзныхъ странъ и нѣмецкаго народа.

Это обстоятельство, вопреки общей пацифистской тенденціи ньмцевъ на нашемъ фронть, побудило ихъ дать новий толчекъ (Енга) для ускоренія процесса распада русской арміи и парализованя змозка Россіи» нервирующей, непосредственной угрозой столиць путемъ за-

нятія Моонзундскаго архипелага.

Для широкой публики объихъ міровыхъ группировокъ — это былъ походъ на Петроградъ. Для нъмецкой главной квартиры — только частная операція, вызванная кромъ необходимости психологическаго воздъйствія на насъ — желаніемъ создать выходъ накопившимся воинственнымъ настроеніямъ въ странѣ и арміи и дать работу германскому флоту, который на почвъ долгаго бездыствія и пропаганды «независимыхъ с. д.» только что пережилъ тревожные дни мятежа. Попутно занятіе Моонзудскаго архипелага создавало выгодное стратегическое положеніе, отдавая въ руки нъмцевъ Рижскій заливъ и морскіе пути къ Ригъ, создавая новую близкую базу для морского и воздушнаго флота и ставя подъ серьезную угрозу правый флантъ нашего Съвернаго фронта при полуожности пласалки гдъ-нибудь у Гапсаля и Пернова.

29 сентября сильный германскій флотъ, насчитывавшій въ своемъ составѣ до 12 дредноутовъ, до 12 крейсеровъ и большую минную и транспортную флотилію, появился вблизи острововъ; въ тотъ-же день подъ прикрытіемъ части флота нѣмецкій десантъ въ составѣ одной пѣхотной дивизіи и бригады самокатчиковъ началъ высадку въ Тагалахтской бухть, произвеля одновре тенно небольшую демонстрацію противъ Даго. Наши сухопутныя войска на Эзелѣ, за исключеніемъ нѣкоторыхъ артиллерійскихъ частей, не оказали никакого сопротивленія, и ньмпы на другой день появились уже у дамбы, соединяющей острова Эзель и Моонь, и въ Аренсбургь; острожимя батареи наши были частью сметены огнемъ нѣмецкой судовой артиллерій, частью захрачены войсками десанта. Одновременно, кромь судовъ, прикрывавшихъ высадку, обозначилось наступленіе терминскаго флота въ трехъ направленіяхъ:

На югъ къ Ироенскому проливу сосредоточилась эскадра въ составъ нъсколькихъ дредноутокъ, о крейсеровъ и многихъ минонос-

цевъ, имѣя цѣлью прорваться въ Рижскій заливъ, входъ въ который, послѣ паденія Церельскихъ батарей, оказался совершенно свободнымъ и требовалъ лишь серьезнаго тралленія ирбенскихъ водъ.

Минный отрядъ — не менѣе 20 судовъ — прорвался 29-го въ Саэле-зундъ, угрожая отрѣзать сообщеніе о. Эзеля по Моонской дамбѣ и нашу флотилію, находившуюся въ Рижскомъ заливѣ, — отъ Балтійскаго моря. Небольшой отрядъ нашихъ миноносцевъ отразилъ непріятеля. 1 октября нѣмецкіе миноносцы, поддержанные огнемъ дредноута, повторили свой маневръ, но послѣ горячаго боя нашъ, трижды меньшій численно, отрядъ, потерявъ потопленнымъ миноносецъ «Громъ», заставилъ противника повернуть назадъ.

Въ то-же время еще одна эскадра изъ трехъ дредноутовъ, въ сопровожденіи миноносцевъ и подводныхъ лодокъ, появилась въ устъъ Финскаго залива, съв.-восточнъе мыса Дагерорта, угрожая выходамъ изъ Моонъ-Зунда.

Въ ночь на 4-ое южная германская эскадра, закончивъ тралленіе, проникла въ Рижскій заливъ. Здѣсь произошелъ длительный неравный бой съ ней эскадры адмирала Бахирева,\*) въ результатѣ котораго, послѣ гибели корабля «Славы» и тяжкихъ поврежденій, нанесенныхъ прочимъ судамъ эскадры, она вынуждена была отойти во внутреннія воды Моонзунда.

Главныя силы Балтійскаго флота участія въ операціи не приняли. На рѣшеніе это повліяли несомнѣнно не только безнадежность обороны Рижскаго залива безъ участія сухопутныхъ войскъ и техническія неудобства плаванія въ Моонзундскихъ водахъ, но и моральное состояніе личнаго состава Балтійскаго флота.

Къ 7-му весь архипелагъ (Эзель, Моонъ, Даго) былъ въ рукахъ нѣмцевъ. Они взяли въ плѣнъ до 20 тысячъ человѣкъ, около 100 орудій и богатую военную добычу. Началась демонстративная высадка нѣмецкаго десанта на материкъ южнѣе Гапсаля.

Эскадра Бахирева благополучно ушла въ Финскій заливъ.

Послѣ страстныхъ столкновеній въ августѣ вокругъ вопроса о поведеніи войскъ при паденіи Риги, Ставка и буржуазная печать теперь воздерживались отъ непосредственной оцѣнки. За то яркую и до боли обидную картину нарисовали намъ печать и органы самой революціонной демократіи. Отъ нихъ мы узнали, что изъ состава русскихъ полковъ, занимавшихъ Моонзундскія позиціи, наиболѣе активные элементы устремились къ моонской дамбѣ и къ пловучимъ средствамъ, а масса съ огромнымъ воодушевленіемъ рвалась... сдаваться въ плѣнъ. Бросая оружіе, съ музыкой и пѣніемъ.

Единодушный отзывъ начальниковъ и комитетовъ свидѣтельствовалъ также о высоко доблестномъ поведеніи въ бою экипажей флотиліи Бахирева. Не хочется отравлять душу ядомъ сомнѣній. Пусть останется еще одно свѣтлое воспоминаніе недолгой, но яркой

<sup>\*)</sup> Лин. корабли "Гражданинъ" и "Слава", крейсеръ "Баянъ" съ миноносцами.

вспышки національнаго самосознанія, жертвеннаго полвига. Боми скаго долга. Но и къ этому отрадному явленію тянулись уже грязныя руки съ тыла: людей, далекихъ и въ большинствъ чуждыхъ бое вой страды, торговавшихъ и Родиной, и совъстью, и просто... мануфактурой. Съ фальшивымъ навосомъ и въ волнующей своимъ без стыдствомъ формъ. Съ въздъ представителей Балтийскаго флота з 5 октября изъ Гельсингфорса обратился по радіотелеграфу къ «народамъ міра»:

«Братья! Въ роковой часъ, когда звучитъ сигналъ боя, сигналъ смерти, мы посылаемъ вамъ привътъ и предсмертное завѣщаніе... Нашъ флотъ гибнетъ въ неравной борьбѣ. Ни одно изъ нашихъ судовъ не уклонится отъ боя, ни одинъ морякъ не сойлетъ побъжден нымъ на сушу... Мы выполнимъ (свое обязательство) не по приказу какого-нибудь жалкаго русскаго Бонапарта, царящаго лишь милостью революціи. Мы исполняемъ верховное велъніе нашего революціоннаго сознанія. И наша борьба съ отечественными хиппниками даетъ намъ святое право призвать васъ, пролетаріи всѣхъ странъ, твердымъ передъ лицомъ смерти голосомъ къ возстанію противъ своихъ угнетателей».

Какъ бы то ни было, новое національное несчастіе должно было, казалось, всколыхнуть дремавшее народное самосознаніе и заставить, по крайней мъръ, политическіе верхи перемънить свое отношеніе къ вопросу національной обороны и соединать свои силы для борьбы.

Этого не случилось. Расчеты Людендорфа оправдались вполнѣ. Петроградомъ дъйствительно овладъло паническое настроеніе, но страна и армія въ толщъ своей отнеслись къ новому пораженію совершенно равнодушно. Въ разныхъ сферахъ русской общественности и въ правящихъ кругахъ Балтійская катастрофа вызвала самые разнообразные, подчасъ неожиданные отклики.

Буржуазные элементы и печать въ жуткой тревогъ за судьбы страны призывали къ борьбъ съ нъмцами.

Умирающіе исполнительные комитеты также призывали демократію, но въ нѣсколько иной формѣ: «стойко защищать родную землю» и «напречь всѣ силы для обороны столицы», угрожаемой вражескимъ нашествіемъ и... «погромной агитаціей, которую яви ) ведетъ контръ-революція».

Совътъ ръшилъ, что Керенскій желаетъ отдать нъмцамъ столицу и что спасеніе Петрограда и страны заключается въ перехоль власти въ руки совътовъ и въ скоръйшемъ заключеніи мира.

Войсковыя организаціи присоединились частью къ оборонческой, частью къ большевистской точкъ зрънія.

Петроградская дума также откликнулась многор вчивыми засвданіями, образованіем в «пентральнаго комитета общественной безопасности» и новых в пяти комиссій. Временное правительство постановило эвакуировать Петроградъ. Это ръшеніе, вызванное не столько стратегической обстановкой или паническимъ настроеніемъ, сколько желаніемъ освободиться отъ невыносимаго гнета петроградской революціонной демократіи, встрътило дружный и ръзкій отпоръ въ ея рядахъ: переъздъ правительства въ Москву по словамъ Троцкаго измънилъ бы условія борьбы, и Петроградъ могъ оказаться отръзаннымъ отъ всей Россіи...

Но наиболѣе безотрадную картину распада явилъ собою «Совътъ Россійской республики». Послѣ долгаго обсужденія вопроса объ оборонѣ государства, 18 октября на голосованіе Совъта было поставлено борющимися въ немъ партіями шесть формулъ, всѣ шесть были отвергнуты, и вопросъ снятъ съ обсужденія; «Совътъ россійской республики» въ дни величайшей внѣшней опасности и наканунѣ большевистскаго переворота не нашелъ ни общаго языка, ни общаго чувства скорби и боли за судьбы Родины. Поистинѣ и у людей не предубѣжденныхъ могла явиться волнующая мысль: одно изъ двухъ или «соборный разумъ» — великое историческое заблужденіе, или въ дни разгула народной стихіи прямымъ и вѣрнымъ отображеніемъ его въ демократическомъ фокусѣ можетъ быть только «соборное безуміе».

## ГЛАВА XII.

Большевистскій переворотъ. Попытки сопротивленія. Гатчина. Финалъ диктатуры Керенскаго. Отношеніе къ событіямъ въ Ставкъ и Быховъ.

Огромная усталость отъ войны и смуты; всеобщая неудовлетворенность существующимъ положеніемъ; неизжитая еще рабья психологія массъ; инертность большинства и полная безграничнаго дерзанія д'ятельность организованнаго, сильнаго волей и безпринципнаго меньшинства; плѣнительные лозунги: власть — пролетаріату, земля — крестьянамъ, предпріятія — рабочимъ и немедленный миръ... Вотъ въ широкомъ обобщеніи основныя причины того неожиданнаго и какъ будто противнаго всему ходу историческаго развитія русскаго народа факта — воспріятія имъ или вѣрнѣе непротивленія воцаренію большевизма. И это въ странѣ, гдѣ «степень экономическаго развитія... и степень сознательности и организованности широкихъ массъ пролетаріата дѣлаютъ невозможнымъ немедленное и полное освобожденіе рабочаго класса»... Гдѣ «безъ сознательности и организованности массъ, безъ подготовки и воспитанія ихъ открытой классовой борьбой со всей буржуазіей, о соціалистической революціи не могло быть и рѣчи...» Такъ по крайней мѣрѣ думалъ и писалъ никто иной, какъ Ленинъ въ 1905 году. \*)

Власть падала изъ слабыхъ рукъ Временнаго правительства, и во всей странѣ не оказалось, кромѣ большевиковъ, ни одной дѣйственной организаціи, которая могла бы предъявить свои права на тяжкое наслѣдіе во всеоружіи реальной силы. Этимъ фактомъ въ октябрѣ 1917 года былъ произнесенъ приговоръ странѣ, народу и революціи.

Троцкій имѣлъ основаніе сказать въ Совѣтѣ за недѣлю до выступленія: «намъ говорятъ, что мы готовимся захватить власть. Въ этомъ вопросѣ мы не дѣлаемъ тайны... Власть должна быть взята не путемъ заговора, а путемъ дружной демонстраціи силъ».

Дъйствительно, весь процессъ захвата власти происходилъ явно

и открыто.

Съверный областной съвздъ совътовъ, Петроградскій совътъ, вся большевистская печать, въ которой работалъ подъ своимъ именемъ и скрывшійся Ленинъ, призывали къ возстанію. 16 октября Троцкій организовалъ военно-революціонный комитетъ, къ кото-

<sup>\*) &</sup>quot;Двъ тактики соціалъ-демократовъ въ революціи."

рому должно было перейти фактическое и исключительное право распоряженія петроградскимъ гарнизономъ. Въ послѣдующіе дни, послѣ ряда собраній полковыхъ комитетовъ, почти всѣ части гарнизона признали власть революціоннаго комитета, и послѣдній въ ночь на 22-ое объявилъ приказъ о неподчиненіи войскъ военному командованію.

Исполнительный комитетъ возмущенно протестовалъ: «только безумцы или непонимающіе послѣдствій выступленія могутъ къ нему призывать. Всякій вооруженный солдатъ, выходящій на улицу по чьему либо призыву, помимо распоряженій штаба округа... явится преступникомъ противъ революціи...» Это воззваніе было актомъ лицемърія. Ибо тъ же люди, когда они, казалось, обладали властью, въ концѣ апрѣля говорили петроградскому гарнизону: «Товарищи солдаты! Безъ зова Исполнительнаго комитета (Петроградскаго совъта) въ эти тревожные дни не выходите на улицу съ оружіемъ въ рукахъ. Только Исполнительному комитету принадлежитъ право располагать вами». Не все ли равно, чьими руками хоронилась правительственная и военная власть — апръльской «семерки»\*) или октябрьской «шестерки»...\*\*) Съ 17 октября при полномъ непротивленіи служащихъ изъ казенныхъ складовъ выдавалось оружіе и патроны по ордерамъ революціоннаго комитета рабочимъ Выборгской стороны, Охты, Путиловскаго завода и друг. 22-го въ различныхъ частяхъ Петрограда состоялся рядъ митинговъ, на которыхъ виднъйшіе большевистскіе дъятели призывали народъ къ вооруженному возстанію. Власть и командованіе находились въ состояніи анабіоза и дѣлали безплодныя попытки «примиренія» съ Совътомъ, предлагая усилить его представительство при штабъ округа. Только 24 октября въ засъданіи «Совъта республики» предсъдатель правительства ръшился назвать то положеніе, въ которомъ находилась столица, — возстаніемъ.

Засъданіе это, не имъвшее никакого реальнаго вліянія на ходъ событій, представляєть, однако, большой интересъ для характеристики настроеній правившихъ круговъ и демократіи. Изъ ръчи Керенскаго страна узнала о великомъ долготерпъніи правительства, почитавшаго своей цълью стремленіе, «чтобы новый режимъ былъ совершенно свободенъ отъ упрека въ неоправдываемыхъ крайней необходимостью репрессіяхъ и жестокостяхъ». Что достоинства этого режима вполнъ признаны даже организаторами возстанія, считающими, что «политическія условія для свободной дъятельности всъхъ политическихъ партій наиболье совершенны въ настоящее время въ Россіи». Что до сихъ поръ большевикамъ «предоставлялся срокъ для

<sup>\*)</sup> По постановленію И. К. 21 апрѣля власть надъ петроградскимъ гарнизономъ вручена была: Чхендзе, Скобелеву, Бинасику, Скалову, Гольдману, Филиповскому и Богданову.

<sup>\*\*)</sup> Въ бюро военно-революціоннаго комитета подъ руководствомъ Бронштейна (Троцкаго) вошли: Лазимиръ, Антоновъ, Садовскій, Подвойскій, Сахарковъ.

того, чтобы они могли отказаться отъ своей ошибки», но теперь всѣ врезена и сроки вышли и необходимы радинельныя мырга на принятие которых в власть испрациваеть подзержку и одобрене словата.

Только въ правой «цензовой» части правительство нашло нравственную поддержку. Демократія въ ней отказала. Поставленная на голосованіе формула лѣваго блока (с.-д. меньшевики и интернаціон., лѣв. с. р-ы и с. р-ы) вмѣсто поддержки выразила осужденіе дѣятельности правительства и потребова із нечел інной передали землить выслав земельных в комитетовы в рышительных в шаговь ка на чатію мирных в переговоровъ; что касается ликвидаціи выступленія, то она возлагалась на «комитеть общественнаго спасенія», который должны были создать городское самоуправленіе и органы революціонной демократіи. Формула прошла 122 голосами противъ 102 (прав. блока), при 26 воздержавшихся; въ числѣ послѣднихъ были нар. соціалисты (Чайковскій), часть кооператоровъ (Беркенгеймъ) и земцевъ.

Мотивы такого рѣшенія революціонная демократія привела съ полной откровенностью устами Гурвича (Дана): предстоящее выступленіе большевиковъ несомившно ведетъ страну къ катастрофъ, но бороться съ нимъ революціонная демократія не станетъ, ибо «если большевистское возстаніе будетъ потоплено въ крови, то, кто бы ни побѣдилъ — Временное правитльство или большевики — это будетъ торжествомъ третьей силы, которая смететъ и большевиковъ и Временное правительство и всю демократію». Что касается лѣвыхъ с. р-овъ, то, по свидѣтельству Штейнберга, наканунѣ открытія «Совѣта республики» между ними и большевиками состоялось полное соглашеніе и послѣднимъ обѣщана полная поддержка въ случаѣ революціонныхъ выступленій внѣ Совѣта.\*)

И такъ, пусть гибнетъ страна во имя революціи!

Вопросъ рѣшился конечно не рѣчами, а реальнымъ соотношеніемъ силъ. Когда 25-го въ столицѣ началось вооруженное столкновеніе, на сторонѣ правительства не оказалось никакой вооруженной силы. Нѣсколько военныхъ и юнкерскихъ училищъ вступили въ бой не во имя правительства, а побуждаемые къ тому сознаніемъ общей большевистской опасности; другія считавшіяся лояльными части, вызванныя изъ окрестностей столицы, послѣ моральной обработки ихъ посланными Троцкимъ агитаторами отказались выступить; казачьи полки сохраняли «доброжелательный» къ большевикамъ нейтралитетъ. Весь остальной гарнизонъ и рабочая красная гвардія были на сторонь Совьта; къ шимъ присоединились прибывшіе изъ Кронштадта матросы и нѣсколько судовъ флота.

Снова, какъ восемь мѣсяцевъ тому назадъ, на улицы столицы вышелъ вооруженный народъ и солдаты, но теперь уже безъ всякого

<sup>\*)</sup> Окончательный союзъ заключенъ синедріономъ въ составѣ представителей центральныхъ органовъ: отъ большевиковъ г. г. Бронштейнъ (Троцкій) и Розенфельдъ (Каменевъ), отъ л. с. р-овъ Натансонъ, Кацъ (Камковъ) и Шрейдеръ.

воодушевленія, съ еще меньшимъ, чѣмъ тогда, пониманіемъ совершающагося, въ полной неувѣренности и въ своихъ силахъ и въ правотѣ своего дѣла, даже безъ чрезмѣрной злобы противъ свергаемаго режима.

Описанія жизни объихъстолицъвъэти дни свидътельствуютъо нъвъроятной путаницъ, нелъпости, противоръчіяхъ и о той непроходимой, подавляющей пошлости, которая, вмъстъ съ грязно-кровавымъ налетомъ, облекла первые шаги большевизма. Вообще самый переворотъ перейдетъ въ исторію безъ легенды, безъ всякой примъси героическаго элемента, заслоняя декораціями изъ «Вампуки» и подлинныя личныя драмы, и великую трагедію русскаго народа. Не многимъ лучше была обстановка и въ противномъ лагеръ: наступленіе на Петроградъ войскъ Краснова, отъъздъ — бъгство Керенскаго, диктатура въ Петроградъ въ лицъ глубоко мирнаго человъка доктора Н. М. Кишкина, параличъ штаба петроградскаго округа и метаніе «комитета спасенія», рожденнаго петроградской думой.

Только военная молодежь — офицеры, юнкера, отчасти женщины — въ Петроградъ и въ особенности въ Москвъ — опять устлали своими трупами столичныя мостовыя, безъ позы и фразы умирая... за правительство, за революцію? Нътъ. За спасеніе Россіи.

\* \*

Генералъ Алексвевъ въ эти дни принималъ самое живое участвіе въ работ в «Сов вта республики», предоставляя свой авторитеть, свой богатый опытъ и знаніе русской арміи — либеральному блоку и, въ частности, находясь въ постоянномъ общеніи съ к. д.-скимъ центромъ. Одновременно онъ проявлялъ большое участіе въ судьбъ бездомнаго нищаго офицерства, выброшеннаго буквально на улицу — въ результатъ обстоятельствъ корниловскаго выступленія и непрекращавшихся гоненій солдатской среды. Ему удалось, въ качествъ почетнаго предсъдателя однаго благотворительнаго общества, путемъ измѣненія устава его, распространить благотворительную дъятельность на пострадавшихъ воиновъ. Общество съ тъхъ поръ стало оказывать негласную помощь офицерамъ, рамъ, кадетамъ и другимъ военнымъ лицамъ, въ цъляхъ спасенія ихъ отъ преслѣдованія большевиковъ, а впослѣдствіи и направленія ихъ на Донъ. Помощь оказывалась самая разнообразная: совътомъ, деньгами, одеждой, фальшивыми пропусками на большевистскихъ бланкахъ, желъзнодорожными билетами и удостовъреніями о принадлежности къ одному изъ казачьихъ войскъ или самоопредѣляющихся окраинъ.

Еще 25-го видѣли характерную фигуру генерала Алексѣева на улицахъ города уже объятаго возстаніемъ. Видѣли, какъ онъ рѣзко спорилъ съудивленнымъ и нѣсколько опѣшившимъ отъ неожиданности начальникомъ караула, поставленнаго большевиками у Маріинскаго дворца, съ цѣлью не допускать засѣданія «Совѣта республики». Ви-

дыи его спокойно проходившаго отъ Исакія къ Дюрцовой площади сквозь цыпи «койскъ революцюннато комитета» и съ негодованіемъ обрушившагося на какого го руководителя дворцовой обороны за то, что воззванія приглашаютъ офицерство къ Зимнему дворцу «исполнить свой долгъ», а, между тъмъ, для нихъ не пригоговлено ничего — ни оружія, ни патроновъ...

Приближенные генерала крайне безпокоились за его судьбу, при рѣзкомъ съ его стороны противодѣйствіи, принимали нѣкоторыя мѣры къ его безопасности и настоятельно совѣтовали ему выѣхать изъ

Петрограда.

Въ ближайшій день вечеромъ въ конспиративную квартиру, въ которую перевезли генерала Алексъева съ Галерной, прибылъ Б. Савинковъ въ сопровожденіи какого-то другого лица и съ холоднымъ дъланнымъ павосомъ, скрестивъ руки на груди, обратился къ генералу:

— И такъ, генералъ, я васъ призываю исполнить свой долгъ передъ Родиной. Вы должны сейчасъ-же со мной ѣхать къ донскимъ казакамъ, властно приказать имъ сѣдлать коней, стать во главѣ ихъ и итти на выручку Временному правительству. Этого требуетъ отъ васъ Родина.

Присутствовавшій при разговор'є ротмистръ Шапронъ сталъ горячо доказывать, что это — безсмысленная и непонятная авантюра. Сегодня еще онъ бес'єдовалъ съ казачьимъ сов'єтомъ, который заявилъ, что надеждъ на 1, 4, 14 донскіе полки, бывшіс въ состав'є петроградскаго гарнизона, н'єтъ никакихъ. Казаки сплошь охвачены большевизмомъ или желаніемъ нейтралитета, и появленіе генерала, не пользующагося къ тому-же особеннымъ ихъ расположеніемъ, приведетъ только къ выдачтые го большевикамъ. Шапронъ указалъ, что если кому-нибудь можно повліять на казаковъ, то втроятно скортье всего «выборному казаку» Савинкову.

— Гдѣ же ваши большія силы, организація и средства, о которыхъ такъ много было всюду разговоровъ? — закончилъ онъ, обращаясь къ Савинкову.

Генералъ Алексѣевъ отклонилъ предложеніе Савинкова, какъ совершенно безнадежное. Опять патетическая фраза Савинкова:

— Если русскій генераль не исполняеть своего долга, то я, штатскій человъкь, исполню за него.

И въ эту же ночь онъ у халъ. Но не къ полкамъ, а въ Гатчину къ Керенскому.

Эпизоды вооруженной борьбы подъ Петроградомъ описаны подробно и красочно многими участниками.\*) Я не могу внести въ нихъ ничего новаго. Остановлюсь лишь на общей картинъ, чрезвычанно характерной, какъ эпилогъ перваго восьмимъсячнаго періода революціи, въ которомъ, какъ въ фокусъ, отразилась вся внутренняя ложь революціонной традиціи, приведшей къ нельпъйшимъ противоръчіямъ цъ

<sup>\*)</sup> Ген. Красновъ, комиссаръ Станкевичъ, Я. Миллеръ и т. д.

области политическаго мышленія верховъ, къ окончательному затменію сознанія массы, къ вырожднію революціи.

Гатчино — единственный центръ активной борьбы: Петроградъ агонизируетъ, Ставка безсильна, Псковъ (штабъ Черемисова) сталъ явно на сторону большевиковъ: генералъ Черемисовъ, предавъ и своего благодътеля Керенскаго, и Временное правительство, еще 25-го приказалъ пріостановить всъ перевозки войскъ къ Петрограду, склоняя къ этому и главнокомандующаго Западнымъ фронтомъ.

Въ Гатчинъ собрались в с ъ.

Керенскій — сохраняющій внѣшніе признаки военной власти, но уже оставленный всѣми, по существу — не то узникъ, не то заложникъ, отдавшій себя на милость «царскаго генерала» Краснова, котораго онъ «поздравляетъ» съ назначеніемъ командующимъ арміей... арміей въ 700 сабель и 12 орудій!..\*)

Савинковъ, который два мъсяца тому назадъ съ такимъ пыломъ осуждалъ «мятежъ» генерала Корнилова, теперь возбуждающій офицеровъ гатчинскаго гарнизона противъ Керенскаго и предлагающій Краснову свергнуть Керенскаго и самому стать по главъ движенія... Въ поискахъ «диктатора», создаваемаго его руками, онъ отбрасывалъ уже всякія условныя требованія «демократическихъ покрововъ» и отъ идеи власти, и отъ носителя ея.

Циммервальдовецъ Черновъ, прибывшій неизвѣстно съ какой цѣлью и одобряющій рѣшеніе лужскаго гарнизона «сохранять нейтралитетъ»...

Верховный комиссаръ Станкевичъ, пріемлющій и пораженчество и оборончество, но прежде всего миръ — внутренній и внѣшній и ищущій «органическаго соглашенія съ большевиками цѣною максимальныхъ уступокъ».

Представители «Викжеля», который держалъ вначалѣ «нейтралитетъ», т. е. не пропускалъ правительственныхъ войскъ, потомъ выставилъ ультимативное требованіе примиренія сторонъ.

Господа Гоцъ, Войтинскій, Кузьминъ и т. д.

И среди этого цвѣта революціонной демократіи — монархическая фигура генерала Краснова, который всѣми своими чувствами и побужденіями глубоко чуждъ и враждебенъ всему политическому комплоту, окружающему его и ожидающему отъ его военныхъ дѣйствій спасенія — своего положенія, интересовъ своихъ партій, демократическаго принципа, «завоеваній революцій» и т. д.

Поистинъ трагическое положеніе. Здѣсь — обломки Временного правительства; въ Петроградъ — «комитетъ спасенія», не признающій власти правительства. Здѣсь на военномъ совътъ обсужда-

<sup>\*)</sup> Части корпуса распоряженіемъ ген. Черемисова были разбросаны по всему Сѣверному фронту, а сосредоточенію ихъ препятствовалъ Черемисовъ, военно-революціонные комитеты и Викжель.

ють даже возможность вхожденія большевиковь во составь правигельства... Какія же политическія цізли пресліздуєть предстоящая борьба вь практическомь, призвадномь их в значеній в Сверженіе Ленина и Тропкаго и возстановленіе Керенскаго, Авксентьева в Чернова?

Особенно мучительно переживало это трагическое недоумѣніе офицерство отряда; оно съ нешавистью относилось къ «керенцинть» и, если въ сознательномъ или безотчетномъ пониманіи необходимости борьбы противъ большевиковъ, стремплось чсе же на Петроградъ, то не умѣло передать солдатамъ порыва, воодушевленія, ни даже просто вразумительной цѣли движенія. За Родину и спасеніе государственности? Это было слишкомъ абстрактно, недоступно солдатскому пониманію. За Временное правительство и Керенскаго? Это вызывалю злобное чувство, крики «Долой!» и требованіе выдать Керенскаго большевикамъ. Столь же мало, конечно, было желаніе итти и «за Ленина».

Впрочечь никакимъ вліяніемъ офицерство не пользовалось уже давно; въ казачьихъ частяхъ къ нему также относились съ острымъ недовъріемъ, тъмъ болье, что казаковъ сильно смущали ихъ одиночество и мысль, что они идутъ «противъ народа».

Офицерскій корпусъ въ эти дни вступалъ въ новую, наиболѣе тяжелую и критическую фазу своего существованія: на той сторонѣ, какъ говориль Бронштейнъ (Тронкій), было также «большое число офицеровь, которые не раздъляли нашихъ (большевистскихъ) политическихъ, взглядовъ, но, связанные со своими частями («loyalement attaschés»), сопутствовали своимъ солдатамъ на поле боя и управляли военными дѣйствіями противъ казаковъ Красновах\*\*\*\*).

Въ результатъ этого общаго великаго «недоумънія» шли небольшія стычки, въ которыхъ сбитый съ толку «вооруженный народъ»
въ лицъ солдатъ, казаковъ, матросовъ, красногвардейцевъ, то постръливалъ другъ въ друга, то бросалъ оружіе и ухолилъ, то пъльми
часами митинговалъ — совмъстно оба лагеря. Вчерашніе враги, сегодняшніе друзья спорили до одури, воспламенялись истеричными
криками какого-нибудь случайнаго оратора и расходились съ еще болъе затемненнымъ разумомъ, унося глухую злобу одинаково — противъ правительства и командировъ, Ленина и большевиковъ. И у
всъхъ было одно неизмънное и неизбывное желаніе — окончить какъ
можно скоръе кровопролитіе.

<sup>\*)</sup> Былъ назначенъ Керенскимъ его замъстителемъ.

<sup>\*\*)</sup> Военно-революціонныя организаціи прочили Чернова на постъ предсъдателя новаго правительства.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;L'avénement du bolchevisme"

Окончилось все 1 ноября бъгствомъ Керенскаго\*) и заключеніемъ перемирія между генераломъ Красновымъ и матросомъ Дыбенко. Судьба жестоко мстила теперь творцамъ исторіи о «корниловскомъ мятежъ», повторяя въ обратномъ, уродливомъ преломленіи всѣ важнѣйшіе этапы его. Всѣ тѣ элементы, на которыхъ опиралась правительственная власть въ борьбъ противъ Корнилова, теперь отвернулись отъ нея: вожди революціонной демократіи уже дѣлили ея ризы; совъты отрекались отъ правительства; армейскіе комитеты одинъ за другимъ составляли постановленія о нейтралитеть; «Викжель» остановиль перевозку правительственныхъ войскъ. Совътъ народныхъ комиссаровъ, возглавившій Россійскую державу 26 октября, писалъ декреты объ «измѣнникахъ народа и революціи» и ввергалъ въ тюрьмы членовъ Временнаго правительства. Единственными элементами, къ которымъ можно было обратиться за помощью для спасенія государственности, по ироніи судьбы, оказались все тъже «корниловскіе мятежники» — офицеры, юнкера, ударники, Текинцы, все тотъ-же 3-й конный корпусъ. Только уже лишенные сердца, яснаго стимула борьбы и вождя.

\* \*

1 ноября ген. Духонинъ, въ виду безвъстнаго отсутствія Керенскаго, принялъ на себя верховное командованіе и приказалъ прекратить отправку войскъ на Петроградъ. Онъ призывалъ фронтъ сохранять спокойствіе, въ ожиданіи «происходящихъ между различными политическими партіями переговоровъ для сформированія Временного правительства».

Подчинившись всецѣло политическому руководству комиссара Станкевича и Обще-армейскаго комитета, Ставка отказалась отъ всякой активной борьбы. Такое положеніе въ отношеніи «правительства народныхъ комиссаровъ» — безъ борьбы и безъ подчиненія — не могло быть долговѣчнымъ. 7 ноября Совѣтъ народныхъ комиссаровъ «повелѣлъ» Верховному главнокомандующему тотчасъ-же «обратиться къ военнымъ властямъ непріятельской арміи съ предложеніемъ немедленнаго пріостановленія военныхъ дѣйствій, въ цѣляхъ открытія мирныхъ переговоровъ». Духонинъ 8-го отвѣтилъ по аппарату комиссару по военнымъ дѣламъ Крыленко, что онъ также считаетъ «въ интересахъ Россіи — заключеніе скорѣйшаго мира»,

<sup>\*)</sup> Въ показаніи, данномъ большевикамъ 1 ноября 1917 г. генералъ Красновъ приводитъ, между прочимъ, такую фразу изъ своего послъдняго разговора съ Керенскимъ: "если вы честный человъкъ, вы должны сейчасъ же ъхать въ Петроградъ подъ бъльмъ флагомъ, отыскать революціонный комитетъ, съ которымъ и вступить въ переговоры, какъ глава правительства". Въ своей статьъ "На внутреннемъ фронтъ" ("Архив. рус. революціи т. І.") Красновъ признаетъ, что помогъ Керенскому бъжать: "... Какъ ни велика вина ваща передъ Россіей, — сказалъ я, — я не считаю себя въ правъ судить васъ. За полъ часа времени я вамъ ручаюсъ"...

но что это можетъ сдълать только «центральная правительственная власть, поддержащая арміен и странов. Въ тоть же день Сойдть комиссаровъ за неповиновеніе и поведеніе, несущее несльожинное бъд ствіе трудящимся всьхъ странь и пь особенности арміямь смы пата Духонина, предписавъ ему «продолжать веденіе дъла, пока не прибудетъ въ Ставку новый главнокомандующій» — Крыленко.

Духонинъ, опираясь на ръшеніе Общеармейскаго комитета, не призналъ возможнымъ оставить свой постъ.

Положеніе Ставки, между тъмъ, становилось критическимъ. Техническое управленіе фронтомъ принимало все болъе фиктивный характеръ, такъ какъ отдъльныя части, дивизіи, корпуса, цълыя арміи мало по малу переходили на сторону большевиковъ. Крыленко на фронтъ 5 арміи вступалъ уже въ переговоры съ нъмецкимъ командованіемъ, и вскоръ въ Ставкъ получены были свъдънія о движеніи матросскаго эшелона съ новымъ «Главковерхомъ» на Могилевъ сквозь сплошное расположеніе правительственныхъ войскъ, объявившихъ себя «нейтральными». Въ Могилевъ въ это время Общеармейскій комитетъ, Черновъ, Авксентьевъ, Скобелевъ и друг. представители революціонной демократіи вели нескончаемые разговоры о созданіи новой власти, потонувъ въ партійныхъ догмахъ и, какъ будто не замъчая, что они одни, совершенно одни — никому ненужные, никому неинтересные — среди взбаламученнаго и ихъ руками народнаго моря.

Быховъ переживалъ чрезвычайно больно новое народное несчастіе. Много разъ мы обсуждали событія. Ген. Корниловъ входилъ въ сношенія со Ставкой, съ Совѣтомъ казачьихъ войскъ, Довборъ-Мусницкимъ и Калединымъ. 1 ноября онъ обратился къ Духонину съ письмомъ, которое я привожу въ подробномъ извлеченіи и съ помѣт-ками Духонина, рисующими взглядъ Ставки на тогдашнее положеніе:

«Васъ судьба поставила въ такое положеніе, что отъ Васъ зависитъ измѣнить исходъ событій, принявшихъ гибельное для страны и арміи направленіе главнымъ образомъ благодаря нерѣшительности и попустительству старшаго команднаго состава. Для Васъ наступаетъ минута, когда люди должны или дерзать, или уходить, иначе на нихъ ляжетъ отвѣтственность за гибель страны и позоръ за окончательный развалъ арміи.

По тѣмъ неполнымъ, отрывочнымъ свѣдѣніямъ, которыя доходятъ до меня, положеніе тяжелое, но еще не безвыходное. Но оно станетъ таковымъ, если Вы допустите, что Ставка будетъ захвачена большевиками, или же добровольно признаете ихъ власть.

Имъющихся въ Вашемъ распоряжении Георгіевскаго батальона, наполовину распропагандированнаго, и слабаго Текинскаго полка далеко недостаточно.

Предвидя дальнъйшій ходъ событій, я думаю, что Вамъ необходимо безотлагательно принять такія мъры, которыя, прочно обезпечивая Ставку, дали бы благопріятную обстановку для организаціи дальнъйшей борьбы съ надвигающейся анархіей.

Таковыми м рами я считаю:

1. Немедленный переводъ въ Могилевъ одного изъ Чешскихъ полковъ и польскаго уланскаго полка.

Помѣтка: «Ставка не считаетъ ихъ вполнѣ надежными. Эти части одни изъ первыхъ пошли на перемиріе съ большевиками».

2. Занятіе Орши, Смоленска, Жлобина и Гомеля частями польскаго корпуса, усиливъ дивизіи послъдняго артиллеріей засчетъ казачьихъ батарей фронта.

Помътка: «Для занятія Орши и Смоленска сосредоточена 2 Кубанская дивизія и бригада Астраханскихъ казаковъ. Полковъ І польской дивизіи изъ Быхова не желательно (брать) для безопасности арестованныхъ. Части І дивизіи имъютъ слабые кадры и потому не представляютъ реальной силы. Корпусъ опредъленно держится того, чтобы не вмъшиваться во внутреннія дъла Россіи».\*)

3. Сосредоточеніе на линіи Орша—Могилевъ—Жлобинъ всѣхъ частей Чешско-Словацкаго корпуса, Корниловскаго полка, подъ предлогомъ перевозки ихъ на Петроградъ и Москву и 1—2 казачьихъ дивизій изъ числа наиболѣе крѣпкихъ.

Помѣтка: «Казаки заняли непримиримую позицію не воевать съ большевиками».

- 4. Сосредоточеніе въ томъ же раіонѣ всѣхъ англійскихъ и бельгійскихъ броневыхъ машинъ съ замѣной прислуги ихъ исключительно офицерами.
- 5. Сосредоточеніе въ Могилев и въ одномъ изъ ближайшихъ къ нему пунктовъ, подъ надежной охраной запаса винтовокъ, патроновъ, пулеметовъ, автоматическихъ ружей и ручныхъ гранатъ для раздачи офицерамъ и волонтерамъ, которые обязательно будутъ собираться въ указанномъ раіонъ.

Помътка: «Это можетъ вызвать эксцессы».

6. Установленіе прочной связи и точнаго соглашенія съ атаманами Донского, Терскаго и Кубанскаго войскъ и съ комитетами польскимъ и чехо-словацкимъ. Казаки опредъленно высказались за возстановленіе порядка въ странъ, \*\*\*) для поляковъ же и чеховъ вопросъ

<sup>\*)</sup> Ген. Довборъ-Мусницкій отдалъ приказъ, чтобы польскія войска, отнюдь не вмѣшиваясь въ русскія дѣла, подавляли однако безпощадно силою оружія всякія посягательства на имущество и безопастность мирныхъ жителей безъ различія національности — въ раіонѣ ихъ расположенія.

<sup>\*\*)</sup> Къ сожалѣнію — только обще-казачій совѣтъ и казачьи правительства.

возстановленія порядка въ России попрось имы соведлениево суще строрания.

Вотьть соображенія, которыя я счита в необходивым в ишть сть

Вамь, добав вяя, что нужно рышиться не теряя времени-

Безотрадный взглядъ Ставки на общее положение обрисовался и въ письмъ генералъ-квартирмейстера Дитерихса къ генералу Лукомскому. По словамъ Дитерихса главное усиліе Духонину и ему прихоав — оимде атавинать для того, чтоби удержаль на мысть армио — вы сущности большевистскую и дать собраться новому правительству, которое, «какое бы оно ни было, первымъ вопросомъ поставитъ миръ». «Къ Вамъ, представители всей русской демократіи — говорилъ Духонинъ въ своемъ обращеніи къ странѣ — къ вамъ, представители городовъ, земствъ и крестьянства — обращаются взоры и мольбы арміи: сплотитесь всё вмёстё во имя спасенія Родины, воспряньте духомъ и дайте изстрадавшейся землъ Русской власть, — власть всенародную, свободную въ своихъ началахъ для всёхъ гражданъ Россіи и чуждую насилія, крови и штыка».

Но надеждъ на это объединеніе было не много, такъ какъ по словамъ Дитерихса «борьба съ большевизмомъ какъ бы отошла на задній планъ, а на главный выдвигается партійность и личности... Искренней же, безкорыстной поддержки нътъ ни отъ кого, въ томъ числъ и отъ казачества, ибо оно поставило девизомъ — поддержку только коалиціоннаго правительства»... Ставка какъ будто защищала идею могилевскихъ организацій — однородное соціалистическое министерство отъ народныхъ соціалистовь до большевиковь включительно, съ Черновымъ во главъ — противъ донского «либерализма». Это уже значительно суживало базу «всенародности», отзываясь опортунизмомъ хотя и последовательнымъ, но въ данныхъ условіяхъ вовсе без-Дъйствительно, къ серединъ ноября почвеннымъ и безполезнымъ. могилевское совъщание революціонной демократіи распалось, не прійдя ни къ какому соглашенію. Общеармейскій комитеть объявиль нейтралитетъ» Ставки, какъ военно техническаго аппарата, объщая ей вооруженную защиту, явно неосуществимую за отсутствіемъ войскъ.

Было ясно, что Ставка, обезличенная долгими мѣсяцами керенскаго режима, упустивъ время, когда еще были возможны организація и накопленіе силъ, не можетъ стать моральнымъ организующимъ цен

тромъ борьбы.

## ГЛАВА XIII.

Первые дни большевизма въ странъ и арміи. Судьба быховцевъ. Смерть генерала Духонина. Нашъ уходъ изъ Быхова на Донъ.

Въ первые же дни послѣ переворота Совѣтъ народныхъ комиссаровъ издалъ рядъ оглушительныхъ декретовъ: предложеніе всѣмъ воюющимъ державамъ немедленнаго перемирія на всѣхъ фронтахъ и немедленнаго открытія переговоровъ о демократическомъ мирѣ; о передачѣ всей земли въ распоряженіе волостныхъ земельныхъ комитетовъ; о рабочемъ контролѣ въ промышленныхъ заведеніяхъ; о «равенствѣ и суверенитетѣ народовъ Россіи... вплоть до отдѣленія и образованія самостоятельныхъ государствъ;» объ отмѣнѣ судовъ и законовъ и т. д.

Однако за смѣлыми, казалось, до безразсудства дѣйствіями новой власти чувствовалась еще полная неувѣренность ея въ успѣхѣ, а въ народныхъ массахъ — недоумѣніе и колебаніе. Въ широкихъ кругахъ не только чисто обывательскихъ, но и зрѣлыхъ политически царило убѣжденіе, что новый режимъ — только злокачественный нарывъ на тѣлѣ революціи, который очень скоро вскроется, оздоровивъ наконецъ немощный, отравленный организмъ страны.

Двѣ недѣли.

Эти «двѣ недѣли» — плодъ интеллигентскаго романтизма — и потомъ въ теченіе долгихъ лѣтъ черной ночи озаряли тьму своимъ обманчивымъ свѣтомъ, чередуясь съ днями отчаянія и безнадежности...

Тъмъ временемъ въ странъ шла борьба, принявшая наиболъе реальныя формы въ трехъ ея проявленіяхъ: въ центробъжномъ стремленіи окраинъ, въ противодъйствіи мъстныхъ самоуправленій и въ сопротивленіи и саботажъ со стороны городской демократіи.

Объявили о своемъ суверенитетъ Финляндія и Украйна, объ автономіи — Эстонія, Крымъ, Бессарабія, казачьи области, Закавказье, Сибирь... Это явленіе, нося внѣшніе признаки государственной цѣлесообразности въ непризнаніи самозванной центральной власти, заключало въ себъ серьезную опасность для будущаго, какъ въ ослабленіи и,можетъ быть, порывъ внутреннихъ историческихъ связей нѣкоторыхъ окраинъ съ Россіей, такъ, главнымъ образомъ, въ полномъ разъединеніи матеріальныхъ и моральныхъ силъ при предстоящей борьбъ съ большевизмомъ. Внѣшне какъ будто все обстояло благополучно: Кіевъ, Новочеркасскъ, Екатеринодаръ, Тифлисъ заговорили о федераціи и коалиціонномъ составъ центральнаго правительства. Но на практикъ картина получалась иная: Украина «анексировала» уже

Харьковскую, Екатеринославскую, Херсонскую, часть Таврической губерній; Донь вель тяжбу сь Украйной о границахь и издела пустого въ сущности вопроса Екатерининской ж. дороги объ «высокія стороны» придвигали къ «пограничнымъ» пунктамъ гарнизоны; самоопредълившіеся «горскіе народы» огнемъ и оружіемъ начали уже разрѣшать спорные исторические вопросы съ Терекомъ; Тифлисъ накладывалъ руку на огромныя общегосударственныя средства Кавказскаго фронта. -мык чабалов тибельной и предопредыщиния песь исходь больбы явилась идея, воспринятая по убъжденію національными шовинистами и по заблужденію — лояльнымъ элементомъ: сначала отгородиться совершенно въ территоріальныхъ, областныхъ, національныхъ рамкахъ не только отъ раіоновъ, пораженныхъ большевизмомъ, но и отъ сравнительно «здоровыхъ» сосъдей, заняться внутренней организующей работой и накопленіемъ силъ, а потомъ уже выступить активно сообразно со сложившейся политической обстановкой. Эта боко ошибочная идея давала большевизму время и возможность, дыйствуя по «внутреннимъ операціоннымъ направленіямъ» стратегическаго и политическаго фронта, разбить по частямъ и смести разрозненныя противодъйствовавшія силы.

Политически-дъйственные элементы октябрьскій переворотъ разбилъ на три группы: 1) ръшительно отрицающихъ большевизмъ въ томъ числѣ к.-д-ты, народные соціалисты, кооператоры, группа Единства, правые с. р-ы и большинство профессіональныхъ союзовъ; 2) пріемлющихъ соглашеніе съ большевиками — с. д. меньшевики и 3) большевики съ примыкавшими къ нимъ лъвыми с. р-ами и интернаціоналистами. Въ зависимости отъ численнаго или интеллектуальнаго преобладанія той или другой группы, въ городахъ сохранялись и возникали самые разнохарактерные центры мъстнаго управленія, какъ то правительственные комиссаріаты, общественные комитеты спасенія, городскія самоуправленія и, наконецъ, большевистскіе военно-революціонные комитеты. Иногда одновременно существовало нѣсколько органовъ власти. Шла борьба, мъстами принимавшая ожесточенный и кровавый характеръ, и въ этой борьбъ ръшающее значение получила опять таки тыловая чернь — армія. Мартирологъ русскихъ городовъ, все болье растущій, носиль характерь трагическій и однообразный: по полученім изв'єстія о паденім Временнаго правительства въ город'є образовывалась обыкновенно общественная власть; польмался гарнизонъ; послъ краткой борьбы, иногда жестокаго артиллерійскаго обстрѣла, власть сдавалась, и въ городѣ начинались повальные обыски, грабежи и истребленіе буржуазіи.

Весьма длительную и упорную борьбу, хотя и чисто пассивную, повела городская демократія — въ широкомъ смыслѣ этого слова, главнымъ образомъ служилый элементъ. Служащіе государственныхъ и общественныхъ учрежденій, инженеры, техники, писцы, желѣзнодорожники, телеграфисты, телефонисты, лица либеральныхъ профессій — прямо или косвенно отказывались служить новому режиму, не пугаясь угрозъ и насилій, терпѣливо перенося отсутствіе заработка

и содержанія, изгнаніе изъ квартиръ и лишеніе пайковъ. Это сопротивленіе какъ будто грозило остановить весь государственный механизмъ новаго «крестьянско-рабочаго» правительства, которое не на шутку испугалось «саботажа буржуазіи», призывало ее образумиться и грозило жестокой расправой.

Фронтъ былъ покоренъ «миромъ».

Союзныя правительства черезъ своихъ военныхъ представителей протестовали передъ Ставкой «противъ нарушенія условій договора 23-го августа 1914 г.» и грозили, что «всякое нарушеніе договора со стороны Россіи повлечетъ за собою самыя тяжелыя послѣдствія». Духонинъ и общеармейскій комитетъ разсылали воззванія и приказы. Главнокомандующій Юго-западнымъ фронтомъ генералъ Володченко призналъ гражданскую власть Центральной Рады, оставивъ за собою оперативную свободу. Этотъ фронтъ и Румынскій, гдѣ наличіе румынской арміи сдерживало буйные порывы, внѣшне еще держались. Закавказье переживало дни смертельнаго страха за свою судьбу передълицомъ турецкаго нашествія и перестраивало фронтъ на національныхъ началахъ.

Но мало-по-малу становилось совершенно ясно, что все это только послъдніе пароксизмы «оборончества». Съверный и Западный фронты перешли въ подчиненіе совътской власти, а отъ края и до края русскихъ линій началось стихійное ничъмъ уже непредотвратимое «сепаратное заключеніе мира» — арміями, полками и даже ротами.

Въ эти же дни, въ серединъ ноября по всъмъ желъзнодорожнымъ линіямъ непрерывной вереницей потянулись эшелоны нъмецкихъ войскъ съ востока на западъ.

\* \*

Въ связи съ паденіемъ Временнаго правительства, юридическое положеніе Быховцевъ становилось совершенно неопредѣленнымъ. Обвиненіе въ покушеніи на ниспроверженіе теперь ниспровергнутаго строя принимало совершенно нелѣпый характеръ. Кто наши обвинители, наши судьи, какой трибуналъ можетъ судить насъ? Передъ нами всталъ вопросъ, не пора-ли оставить гостепріимныя стѣны Быховской тюрьмы, тѣмъ болѣе, что вся совокупность обстановки указывала на возможность и необходимость большой работы. Генералъ Корниловъ, истомленный вынужденнымъ бездѣйствіемъ, рвался на свободу. Его поддерживали нѣкоторые молодые офицеры. Но генералы были противъ: ничего опредѣленнаго о формированіи новаго правительства не извѣстно; намъ нельзя уклоняться отъ отвѣтственности; сохранилась еще законная и нами признаваемая военная власть Верховнаго главнокомандующаго, генерала Духонина; а эта власть говоритъ, что нашъ побѣгъ вызоветъ паденіе фронта.

Паденіе фронта!

Этотъ фатумъ тяготълъ надъ волей и мыслью всъхъ военоначальниковъ съ самаго начала революціи. Онъ давалъ

оправданіе слабымь и снязываль руки спльнымь. Она заставляль говорить, возмущаться или соглашаться тамъ, гдѣ нужно было дѣйствовать рѣшительно и безпощадно. Въ различномъ отраженіи, въ различномъ отраженіи, въ различномъ проявленіяхъ его плише наложило спор печать на дъйте пность такихъ несхожихъ по хараватеру и нал индимъ люзей, капъ импраторъ Николай II, Алексѣевъ, Брусиловъ, Корниловъ. Даже когда разумъ говорилъ, что фронтъ уже конченъ, чувство ждало чуда, и никто не могъ и не хотълъ взять на свои плечи огромную историческую отвѣтственность — дать толчокъ его паденію — быть можетъ послъдній. Кажется, только одинъ человѣкъ уже въ августѣ не дѣлалъ себѣ никакихъ иллюзій и не боялся нравственной отвѣтственности — это Крымовъ...

Вопросъ остался открытымъ. Однако вскоръ мы узнали, что Корниловъ приказалъ Текинскому полку готовиться къ походу, назначивъ одинъ изъ ближайшихъ дней выступленіе. Побесъдовали совмъстно — Лукомскій, Романовскій, Марковъ и я и ръшили, чтобы мнъ переговорить по этому поводу съ Корниловымъ. Я пошелъ къ Верховному.

— Лавръ Георгіевичъ! Вы знаете нашъ взглядъ, что безъ крайней необходимости намъ уходить отсюда нельзя. Вы рѣшили иначе. Ваше приказаще мы исполнимъ безпрекословно, но просимъ предупредить по крайней мѣрѣ дня за два.

— Хорошо, Антонъ Ивановичъ, повременимъ.

Нѣкоторая подготовка, между тѣмъ, продолжалась. Составили маршрутъ на случай походнаго движенія съ Текинцами. Приготовили поддѣльныя распоряженія отъ имени слѣдственной комиссіи Шабловскаго объ освобожденіи пяти генераловъ\*) на случай, еслибы Текинцы остались, чтобы не подводить ихъ и коменданта. Изучали желѣзнодорожный маршрутъ на Донъ. Дѣло въ томъ, что по иниціативѣ казачьяго совѣта, Атаманъ просилъ Ставку отпустить Быховскихъ узниковъ на поруки Донского войска, предоставивъ для нашего пребыванія станицу Каменскую. Ставка колебалась. Корнилову не нравилась такая постановка вопроса и онъ рѣшилъ, въ случаѣ осуществленія этого проэкта, покинуть въ пути поѣздъ, чтобы не связывать ни себя, ни войско.

Но къ серединъ ноября обстановка круто измънилась. Получены были свъдънія, что къ Могилеву двигаются эшелоны Крыленко, что въ Ставкъ большое смятеніе и что тамъ создалось опредъленное ръшеніе капитулировать. Наши друзья приняли повидимому энергичныя мъры, такъ какъ, если не ошибаюсь, 18-го въ Быховъ получена была телеграмма безотлагательно начать посадку въ спеціальный поъздърскадрона теклицевъ и полуроты георгісьцевъ для сопровожденія арестованныхъ на Лонъ.

Мы всё вздохнули съ облегченіемъ. Что готовитъ намъ судьба въ дальнемъ пути, это былъ вопросъ второстепенный. Важно было выбраться изъ этихъ стёнъ на свётъ Божій, къ тому-же вполнё

<sup>\*)</sup> Остававшихся последними.

легально, и снова начать открытую борьбу. Быстро уложились и ждали. Прошли всъ положенные сроки—не везутъ. Ждемъ три, четыре часа... Наконецъ получается лаконическій приказъ — телеграмма генерала Духонина коменданту — всъ распоряженія по перевозкъ отмънить.

Глубокое разочарованіе, подавленное настроеніе. Обсуждаемъ положеніе. Ночь безъ сна. Между Могилевымъ и Быховымъ мечутся автомобили нашихъ доброжелателей изъ офицерскаго комитета и казачьяго союза. Глубокой ночью узнаемъ обстоятельства перемѣны Ставкой рѣшенія. Представители казачьяго союза долго уговаривали Духонина отпустить насъ на Донъ, указывая, что въ любую минуту онъ — Верховный главнокомандующій, если самъ не покинетъ городъ, можетъ стать просто узникомъ. Духонинъ согласился, наконецъ, вручить казачьему представителю именныя распоряженія о нашемъ переѣздѣ на имя коменданта Быховской тюрьмы и главнаго начальника сообщеній, но подъ условіемъ, что эти документы будутъ использованы лишь въ моментъ крайней необходимости. Казачьи представители нашли, что 18-го этотъ моментъ насталъ. Духонинъ, узнавъ о готовящейся посадкѣ, отмѣнилъ распоряженіе, а явившимся къ нему казачьимъ представителямъ сказалъ:

— Еще рано. Этимъ распоряженіемъ я подписалъ себъ смертный приговоръ.

Но утромъ 19-го въ тюрьму явился полковникъ генеральнаго штаба Кусонскій и доложилъ генералу Корнилову:

— Черезъ четыре часа Крыленко прівдеть въ Могилевъ, который будетъ сданъ Ставкой безъ боя. Генералъ Духонинъ приказалъ вамъ доложить, что всвмъ заключеннымъ необходимо тотчасъ-же покинуть Быховъ.

Генералъ Корниловъ пригласилъ коменданта, подполковника Текинскаго полка Эргардта и сказалъ ему:

— Немедленно освободите генераловъ. Текинцамъ изготовиться къ выступленію къ 12 часамъ ночи. Я иду съ полкомъ.

Духонинъ былъ и остался честнымъ человѣкомъ. Онъ ясно отдавалъ себѣ отчетъ, въ чемъ состоитъ долгъ воина передъ лицомъ врага, стоящаго за линіей окоповъ, и былъ вѣренъ своемъ долгу. Но въ пучинѣ всѣхъ противорѣчій, брошенныхъ въ жизнь революціей, онъ безнадежно запутался. Любя свой народъ, любя армію и отчаявшись въ другихъ способахъ спасти ихъ, онъ продолжалъ итти, скрѣпя сердце, по пути съ революціонной демократіей, тонувшей въ потокахъ словъ и боявшейся дѣла, заблудившейся между Родиной и революціей, переходившей постепенно отъ борьбы «въ народномъ масштабѣ» къ соглашенію съ большевиками, отъ вооруженной обороны Ставки, какъ «техническаго аппарата», къ сдачѣ Могилева безъ боя.

Въ той средъ, съ которой связалъ свою судьбу Духонинъ, ни стимула, ни настроенія для *настоящей борьбы* онъ найти не могъ.



Генераль Духонинь (†).



Его оставили всь: общеармейскій комитеть риспустиль себя 19-го и разсьялся; Верховный комиссарь Станкевичь у клаль въ Кіевъ; генераль квартирмейстеръ Дитерихсь укрылся въ Могилевъ и, если върить Станкевичу, это онь уговориль остаться тенерала Духонина, сдавшагося было на убъжденія бхать на Юго западный фронть. Бюро-кратическая Ставка, върная своей традицій «аполитичности», върнъе безпринципности, въ тотъ день, когда чернь терзала Верховнаго главнокомандующаго, въ лицъ своихъ старшихъ представителей привътствовала новаго главковерха!..

Еще 19-го командиры ударныхъ батальоновъ, прибывшихъ ранѣе въ Могилевъ по собственной иниціативъ, просили разръшения Духонина защищать Ставку. Обще-армейскій комитетъ передъ роспускомъсказалъ «нѣтъ». И Духонинъ приказалъ батальонамъ въ тотъ же

день покинуть городъ.

— Я не хочу братоубійственной войны — говорилъ онъ командирамъ. — Тысячи вашихъ жизней будутъ нужны Родинъ. Настоящаго мира большевики Россіи не дадутъ. Вы призваны защищать Родину отъ врага и Учредительное Собраніе отъ разгона...

Благословивъ другихъ на борьбу, самъ остался. Извърился оче-

видно во всъхъ, съ къмъ шелъ.

— Я имѣлъ и имѣю тысячи возможностей скрыться. Но я этого не сдѣлаю. Я знаю, что меня арестуетъ Крыленко, а можетъ быть меня даже разстрѣляютъ. Но это смерть солдатская.

И онъ погибъ.

На другой день толпа матросовъ — дикихъ, озлобленныхъ на глазахъ у «главковерха» Крыленко растерзала генерала Духонина и надъ трупомъ его жестоко надругалась.

Въ смыслѣ безопасности передвиженія трудно было опредѣлить, который способъ лучше: тотъ-ли, который избралъ Корниловъ, или нашъ. Во всякомъ случаѣ далекій зимній походъ представлялъ огромныя трудности. Но Корниловъ былъ крѣпко привязанъ къ Текинцамъ, оставшимся ему вѣрными до послѣдняго дня, не хотѣлъ разставаться съ ними и считалъ своимъ нравственнымъ долгомъ итти съ ними на Донъ, опасаясь, что ихъ иначе постигнетъ злая участь. Обстоятель-

ство, которое чуть не стоило ему жизни,

Мы простились съ Корниловымъ сердечно и трогательно, условившись встрътиться въ Новочеркасскъ. Вышли изъ воротъ тюрьмы, провожаемые противъ ожиданія добрымъ словомъ нашихъ тюремщиковъ-георгіевцевъ, которыхъ не удивило освобожденіе арестованныхъ, ставшее послъднее время частымъ.

— Дай вамъ Богъ, не поминайте лихомъ...

На квартиръ коменданта мы переодълись и ръзко измънили свой внъшній обликъ. Лукомскій сталъ великолъпнымъ «нъмецкимъ колонистомъ», Марковъ — типичнымъ солдатомъ, неподражаемо имитиро-

вавшимъ разнузданную манеру «сознательнаго товарища». Я обратился въ «польскаго помъщика». Только Романовскій ограничился

одной перемѣной генеральскихъ погонъ на прапорщичьи.

Лукомскій ръшилъ тхать прямо на встръчу Крыленковскимъ эшелонамъ — черезъ Могилевъ — Оршу — Смоленскъ въ предположеніи, что тамъ искать не будутъ. Полковникъ Кусонскій на экстренномъ паровозъ сейчасъ-же продолжалъ свой путь далъе въ Кіевъ, исполняя особое порученіе, предложиль взять съ собою двухъ человікъ больше не было мъста. Я отказался въ пользу Романовскаго и Мар-Простились. Остался одинъ. Не стоитъ придумывать сложныхъ комбинацій: взять билетъ на Кавказъ и ъхать ближайшимъ поъздомъ, который уходилъ по расписанію черезъ пять часовъ. Ръшилъ переждать въ штабъ польской дивизіи. Начальникъ дивизіи весьма любезенъ. Онъ получилъ распоряжение отъ Довборъ-Мусницкаго «сохранять нейтралитетъ», но препятствовать всякимъ насиліямъ совътскихъ войскъ и оказать содъйствіе быховцамъ, если они обратятся за нимъ. Штабъ дивизіи выдалъ мнѣ удостов реніе на имя «помощника начальника перевязочнаго отряда Александра Домбровскаго»; случайно нашелся и попутчикъ — подпоручикъ Любоконскій, ъхавшій къ роднымъ, въ отпускъ. Этотъ молодой офицеръ оказалъ мнъ огромную услугу и своимъ милымъ обществомъ, облегчавшимъ мое самочувствіе, и своими заботами обо мнъ во все время пути.

Поъздъ опоздалъ на шесть часовъ. Послъ томительнаго ожи-

данія, въ 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> ч. мы наконецъ вывхали.

Первый разъ въ жизни — въ конспираціи, въ несвойственномъ видъ и съ фальшивымъ паспортомъ. Убъждаюсь, что положительно не годился бы для конспиративной работы. Самочувствіе подавленное, мнительность, никакой игры воображенія. Фамилія польская, разговариваю съ Любоконскимъ по польски, а на вопросъ товарищасолдата:

— Вы какой губерній будете?

Отвъчаю машинально—Саратовской. Приходится давать потомъ сбивчивыя объясненія, какъ полякъ попаль въ Саратовскую губернію. Со второго дня съ большимъ вниманіемъ слушали съ Любоконскимъ потрясающія свъдънія о бъгствъ Корнилова и Быховскихъ генераловъ; вмѣстѣ съ толпой читали расклеенныя по нѣкоторымъ станціямъ аршинныя афиши. Вотъ одна: «всъмъ, всъмъ»: «Генералъ Корниловъ бъжалъ изъ Быхова. Военно-революціонный комитетъ призываетъ всѣхъ сплотиться вокругъ комитета, чтобы рѣшительно и безпощадно подавить всякую контръ-революціонную попытку». Идемъ дальше. Другая — предсъдателя «Викжеля», адвоката Малицкаго: «сегодня ночью изъ Быхова бъжалъ Корниловъ сухопутными путями съ 400 текинцевъ. Направился къ Жлобину. Предписываю всѣмъ желѣзнодорожникамъ принять всѣ мѣры къ задержанію Корнилова. Объ арестъ меня увъдомить». Какое жандармское рвеніе у представителя свободной профессіи! Настроеніе въ толпъ довольно, впрочемъ, безразличное. Ни радости, ни огорченія. Любоконскій пытается вступать сь сосьдями вы политическіе споры, я останавливаю его. Гдь то, кажется на станціи Конотопь, пришлось пережить непріятных в полчаса, когда красноармейцы-милиціонеры заняли всь выходы изы зала, а ихъ начальникь по страцной случайности расположился возлычашего стола... Не доблжая Сумы побадь остановился среди чистаго поля и простоять около часа. За стынкой купа слышень разговоръ:

— Почему стоимъ?

— Оберъ говорилъ, что провъряютъ пассажировъ, кого-то

ищутъ.

Томительное ожиданіе. Рука въ карманѣ сжимаетъ крѣпче рукоятку револьвера, который, какъ оказалось впослъдстви... не дѣйствовалъ. Нѣтъ! гораздо легче, спокойнѣе, честнѣе встрѣчать открыто смертельную опасность въ бою, подъ ревъ снарядовъ, подъ свистъ пуль — страшную, но, вмѣстъ съ тъмъ, радостно волнующую, захватывающую своей реальной жутью и мистической тайной.

Вообще же путешествіе шло благополучно, безть особенных в приключеній. Только за Славянскомъ произошель маленькій инциденть: въ нашемъ вагонъ, набитомъ до отказа солдатами, мое долгое лежаніе на верхней полкъ показалось подозрительнымъ, и внизу заговорили:

— Полдня лежитъ, морды не кажетъ. Можетъ быть самъ Ке-

ренскій?.. (слѣдуетъ скверное ругательство).

— Поверни ка ему шею!

Кто-то дернулъ меня за рукавъ, я повернулся и свъсилъ голову внизъ. Повидимому сходства не было никакого. Солдаты разсм1-

ялись; за безпокойство угостили меня чаемъ.

И съ нимъ встръча была возможна; по горькой ироніи судьбы въ одно время съ «мятежниками» прибыль въ Ростовъ бывшій диктаторъ Россіи, бывшій Верховный главнокомандующий ея арміи и флота Керенскій, переодътый и загримированный, прячась и спасаясь отъ том толпы, которая не такъ давно еще носила его на рукахъ и величала своимъ избранникомъ.

Времена измънчивы...

Эти нъсколько дней путешествія и дальнъйшія скитанія мои по Кавказу въ забитыхъ до одури и головокруженія человъческими тълами вагонахъ, на площадкахъ и тормазахъ, простаиваніе по много часовъ на узловыхъ станціяхъ — ввели меня въ самую гущу революціоннаго народа и солдатской толпы. Раньше со мной говорили какъ съ главнокомандующимъ и потому по различнымъ побужденіямъ не были искренни. Теперь я былъ просто «буржуй», котораго толкали и ругали — иногда злобно, иногда такъ — походя, но на котораго по счастью не обращали никакого вниманія. Теперь я увидълъ яснъе подлинную жизнь и ужаснулся.

Прежде всего — разлитая повсюду безбрежная ненависть — и къ людямъ, и къ идеямъ. Ко всему, что было соціально и умственно выше толпы, что носило мальйшій слѣдъ достатка, даже къ неодушевлен нымъ предметамъ — признакамъ нѣкоторой культуры, чуждой или недоступной толпъ. Въ этомъ чувствъ слышалось непосредственное

въками накопившееся озлобленіе, ожесточеніе тремя годами войны и воспринятая черезъ революціонныхъ вождей истерія. Ненависть съ одинаковой послѣдовательностью и безотчетнымъ чувствомъ рушила государственные устои, выбрасывала въ окно вагона «буржуя», разбивала черепъ начальнику станціи и рвала въ клочья бархатную обшивку вагонныхъ скамеекъ. Психологія толпы не обнаруживала никакого стремленія подняться до болѣе высокихъ формъ жизни: царило одно желаніе — захватить или уничтожить. Не подняться, а принизить до себя все, что такъ или иначе выдълялось. Сплошная апологія невъжества. Она одинаково проявлялась и въ словахъ того грузчика угля. который проклиналъ свою тяжелую работу и корилъ машиниста — «буржуемъ», за то, что тотъ, получая дважды больше жалованья, «только ручкой вертитъ», и въ развязномъ спорѣ молодого кубанскаго казака съ какимъ-то станичнымъ учителемъ, доказывавшимъ довольно простую истину: для того, чтобы быть офицеромъ, нужно долго и многому учиться.

— Вы не понимаете и потому говорите. А я самъ былъ въ командъ развъдчиковъ и прочесть, чего на картъ написано, или тамъ

что — не хуже всякаго офицера могу.

Говорили обо всемъ: о Богъ, о политикъ, о войнъ, о Корниловъ и Керенскомъ, о рабочемъ положеніи и, конечно, о земль и воль. Гораздо меньше о большевикахъ и новомъ режимъ. Трудно облечь въ связныя формы тотъ сумбуръ мыслей, чувствъ и ръчи, которыя проходили въ живомъ калейдоскопъ мънявшагося населенія гоъздовъ и станцій. Какая безпросвътная тьма! Слово разсудка ударялось какъ о каменную стъну. Когда начиналъ говорить какой-либо офицеръ, учитель или кто-нибудь изъ «буржуевъ», къ ихъ словамъ заранве относились съ враждебнымъ недоввріемъ. А тутъ же какойто по разговору полуинтеллигентъ въ солдатской шинели развивалъ невъроятнъйшую систему соціализаціи земли и фабрикъ. Изъ путанной, обильно снабженной мудреными словами его ръчи можно было понять, что «народное добро» будеть возвращено «за справедливый выкупъ», понимаемый въ томъ смыслъ, что казна должна выплачивать крестьянамъ и рабочимъ чуть ли не за сто прошлыхъ лътъ ихъ протори и убытки за счетъ буржуйскаго состоянія и банковъ. Товарищъ Ленинъ къ этому уже приступилъ. И каждому слову его върили, даже тому, что «на Аральскомъ моръ водится птица, которая несетъ яйца въ добрый арбузъ и оттого тамъ никогда голода не бываетъ, потому что одного яйца довольно на большую крестьянскую семью». Повидимому, впрочемъ, этотъ солдатъ особенно расположилъ къ себъ слушателей кощунственнымъ воспроизведеніемъ ектеньи «на революціонный манеръ» и пропов'єди въ сельской церкви:

— Братіе! Оставимъ всѣ наши споры и раздоры. Сольемся во едино. Возьмемъ топоры да вилы и, осѣня себя крестнымъ знаме-

ніемъ, пойдемъ вспарывать животы буржуямъ, Аминь.

Толпа гоготала. Ораторъ ухмылялся — работа была тонкая, захватывавшая наиболъе чувствительныя мъста народной психики.

Помию, какъ на одномъ перстонъ завязался споръ между желъз нодорожникомъ и какимъ-то молодымъ солдатомъ изъ-за мѣста, перещедний вскоръ на общую тему о бастующихъ дорогахъ и о бъгущихъ съ поля боя солдатахъ. Солдатъ оправдывался:

Я, говарищь, самь подь Бржезанами вы водь быль, знаю Развь мы побыжали бы? Когда офицера насъ продали — вы гылу у насъ мосты портили! Это, братъ, всѣ знаютъ. Двоихъ въ сосъднемъ полку поймали — прикончили.

Меня передернуло. Любоконскій вспыхнулъ:

- Послушайте, какую вы чушь несете! Зачѣмъ же офицеры стали бы портить мосты?
  - Да ужъ мы не знаемъ, вамъ виднъе...

Отзывается съ верхней полки старообразный солдатъ — «черноземнаго» типа:

- У васъ, у шкурниковъ всегда одинъ отвътъ: какъ дастъ стрекача, такъ завсегда офицеры виноваты.
  - Послушайте, вы не ругайтесь! Сами то зачѣмъ ѣдете?
  - Я?.. На, читай. Грамотный?

Говорившій, порывшись за бортомъ шинели, сунулъ молодому солдату засаленный листъ бумаги.

— Призыва 1895 года. Уволенъ въ чистую, понялъ? Съ самаго начала войны и по сей день, не сходя съ позиціи въ 25 артиллерійской бригадъ служилъ... Да ты вверхъ ногами держишь!

Солдаты засмъялись, но не поддержали артиллериста.

— Должно быть «шкура»...\*) процѣдилъ кто-то сквозь зубы.

Долгіе, томительные часы среди этихъ опостылѣвшихъ разговоровъ, среди невыразимой духоты и пряной ругани одурманчиваютъ сознаніе. Бѣдная демократія! Не та, что блудитъ словомъ въ совѣтахъ и на митингахъ, а вотъ эта — сермяжная, сѣро-шинельная. Эта — отъ чьего имени въ теченіи полугода говорили пробираюційся теперь тайно въ Новочеркасскъ Керенскій, посторженно привътствуемый» въ Тифлись Церетелли и воцарившійся въ Петроградъ Ленинъ.

Пріїхали благополучно въ Харьковъ. Пересадка. Сгрудились стівною для атаки вагона ростовскаго повізда. Вдругъ впереди вижу дорогіе силуэты: Романовскій и Марковъ стоятъ въ очереди. Стало легче на душів. Ни выйти изъ купэ, ни даже пріоткрыть дверь въ коридорь, устланный грудой тівль, было невозможно. Разстались съ Любоконскимъ. Поближе къ Дону становится свободные. Теперь въ купэ насъ всего десять человівкь: два торговца-черкеса, дама, офицеръ, пять солдатъ и я. Провъриль документы и осматриваль багажъ только одинъ разъ гдів-то за Изюмомъ—въжливый патруль полка Пограничной стражи. У черкесовъ и у солдатъ оказалось много мануфактуры.

<sup>\*)</sup> Такъ называли сверхсрочныхъ въ солдатской средъ.

Всѣ обитатели купэ спятъ. Только два солдата ведутъ разговоръ — шопотомъ, какимъ то воровскимъ жаргономъ. Я притворяюсь спящимъ и слушаю. Одинъ приглашаетъ другого — повидимому стараго пріятеля — «въ дѣло». Обширное предпріятіе «мѣшечниковъ», имѣющее базы въ Москвѣ и Ростовѣ. Съ сѣвера возятъ мануфактуру, съ юга хлѣбъ; какіе-то московскій и ростовскій лазареты снабжаютъ артель «санитарными билетами» и проѣздными бланками. Далѣе разговоръ болѣе тихій и интимный: хорошо бы прихватить черкесскую мануфактуру... Можно обдѣлать тихо — въ случаѣ чего припугнуть ножикомъ — народъ жидкій; лучше — передъ Иловайской; оттуда можно свернуть на Екатеринославъ...

Неожиданное осложненіе для нелегальнаго пассажира. Черезъ нѣсколько минутъ дама нервно вскочила и вышла въ коридоръ. Очевидно и до ея слуха что-нибудь долетѣло. На ближайшей большой остановкѣ мѣшечники вышли въ окно за кипяткомъ. Я предупредилъ черкеса и офицера о возможности покушенія. Черкесы куда то исчезли. Изъ коридора хлынуло въ купэ, давя другъ друга, новое населеніе. Перебравшись съ трудомъ черезъ спящія тѣла, перехожу въ отдѣленіе къ друзьямъ. Радостная встрѣча. Поздоровался съ Романовскимъ. Марковъ сгораетъ отъ нетерпѣнія, но выдержи-

ваетъ роль — не вмѣшивается.

Здѣсь гораздо уютнѣе. Марковъ — деньщикъ Романовскаго — въ дружбѣ съ «товарищами», бѣгаетъ за кипяткомъ для «своего офицера» и ведетъ бесѣды самоувѣреннымъ тономъ съ митинговымъ пошибомъ и ежеминутно сбиваясь на культурную рѣчь. Какой-то молодой поручикъ, возвращающійся изъ отпуска въ Кавказскую армію, посылаетъ его за папиросами и потомъ мнетъ нерѣшительно бумажку въ рукѣ: дать на чай, или обидится?.. Удивительно милый этотъ поручикъ, сохранившій еще незлобіе и жизнерадостность, думающій о чолку, о войнѣ и какъ-то конфузливо скромно намекающій, что его въроятно уже ждутъ въ полку два чина и «Владиміръ». Онъ привязался за время пути къ Романовскому и ставилъ его въ труднѣйшее положеніе своими разспросами. Иванъ Павловичъ на ухо шепнулъ мнѣ: «изолгался я до противности». Поручикъ увидѣлъ меня.

— Ваше лицо мнъ очень знакомо. Ваша летучка не была-ли во

2-й дивизіи въ 16-мъ году?

2-ая дивизія дѣйствительно входила въ составъ моего корпуса на Румынскомъ фронтѣ. Я спѣшу отказаться и отъ дивизіи, и отъ знакомства.

Но вотъ, наконецъ, цѣль нашихъ стремленій — Донская область. Прошли благополучно Таганрогъ, гдѣ съ часу на часъ ожидалось прибытіе матросскихъ эшелоновъ. Вотъ и Ростовскій вокзалъ — громадный военный лагеръ съ какимъ-то тревожнымъ и неяснымъ настроеніемъ. Рѣшили до выясненія обстановки соблюдать конспирацію. Марковъ остался до утра у родныхъ въ Ростовѣ. Кавказскій поручикъ предупредительно предлагаетъ взять билеты на Тифлисъ и озаботиться мѣстами.

- Нать, мильй поручикъ. Блемъ мы вовсе не въ Тифлисъ, а въ Новочеркасскъ: а во 2-й дивизіи мы съ вами дъйствительно видьлись и подъ Рымникомъ вмъстъ дрались. Прошайте, дай вамъ Богъ счастья...
  - А-а! онь застыль оть изумленія.

Въ Новочеркасскъ прибыли подь утро. Въ Европейской гостиниць - «контръ революціонный штабъ» - не оказалось ни одного свободнаго номера. Въ спискъ жильцовъ нашли знакомую фамилію «полковникъ Лебедевъ». Послали въ номеръ заспаннаго швейнара.

— Какъ о васъ доложить?

— Скажите, что спрашиваютъ генералы Деникинъ и Романовскій, — говоритъ мой спутникъ.
— Ахъ, Иванъ Павловичъ! Ну и конспираторы же мы съ вами!...

Въ это чуть занимавшееся утро не спалось. Послѣ почти трехъ и всяцевъ замкнутой тюремной жизни свобода ударила по нервамъ массой новыхъ впечатлѣній. Въ нихъ еще невозможно было разобраться. Но одно казалось несомнъннымъ и нагло кричало о себъ на каждомъ шагу:

Большевизмъ далеко еще не побъдилъ, но вся страна — во власти

черни.

И невидно или почти невидно сильнаго протеста или дъйствительнаго сопротивленія. Стихія захлестываетъ, а въ ней безсильно барахтаются человъческія особи, не слившіяся съ нею. Вспомниль почему то видѣниую мною разъ сквозь пріотворенную дверь купэ сцену. Въ проходъ, набитомъ сърыми шинелями, высокій, худой, въ бъдномъ потертомъ нальто человъкъ, очевидно много часовъ переносившій пытку стоянія, нестерпимую духоту и главное всевозможныя издѣвательства своихъ спутниковъ, истерически кричалъ:

 Проклятые! Въдь я молился на солдата... А теперь вотъ, если бы могъ, собственными руками задушилъ бы!..

Странно — его оставили въ покоъ.

Поздно вечеромъ 19 ноября комендантъ Быховской тюрьмы сообщиль георгіевскому караулу о полученномъ распоряженій освободить генерала Корнилова, который увзжаеть на Донъ. Солдаты приняли это извъстіе безъ какихъ-либо сомнъній. Офицеры караула канитанъ Поповъ и прапорщикъ Гришинъ бесъдовали по этому поводу съ георгіевцами и встрътили съ ихъ стороны сочувствіе и доброе отношеніе къ у взжающему.

Въ полночь караулъ былъ выстроенъ, вышелъ генералъ, простился съ солдатами, поблагодарилъ своихъ «тюремщиковъ» за исправное несеніє службы, выдалъ въ награду 2 тысячи рублей. Они отвътили пожелачиемъ счастливаго пути и провожали его криками «Ура!» Оба караульные офицеры присоединились къ Текинцамъ.

Вь часъ ночи сонный Быховъ былъ разбуженъ топотомъ коней: Текинскій полкъ во главѣ съ генераломъ Корниловымъ шелъ къ мосту и, перейдя Днъпръ, скрылся въ ночной тьмъ.

Изъ Могилева двигался навстръчу 4-й эскадронъ съ командиромъ полка. Командиръ не сочувствовалъ походу и не подготовилъ полкъ къ дальнему пробъгу, но теперь шелъ съ нимъ, такъ какъ зналъ, что не въ силахъ удержать ни офицеровъ, ни всадниковъ. Не было взято ни картъ, ни врача, ни фельдшера и ни одного перевязочнаго пакета; не запаслись и достаточнымъ количествомъ денегъ. Небольшой колесный обозъ, взятый съ собой, обслуживался регулярными солдатами, которые послъ перваго-же перехода бъжали.



Текинскій полкъ шелъ всю ночь и весь день, чтобы сразу оторваться отъ могилевскаго раіона. Слѣдуя въ общемъ направленіи на юго-востокъ и замѣтая слѣды, полкъ дѣлалъ усиленные переходы, премущественно по ночамъ, встрѣчая на пути плохо еще замерзшія, съ трудными переправами рѣки и имѣя впереди рядъ желѣзнодорожныхъ





Текинцы.



HAMMABHRIT MRARA TANDRESTE AND SECTOR CHESCOLOR.

## JICOTOB SPUBL CHAR

предълвитель сего есть двистритольно помодынкъ ракъдукцаго 73 перерязочнымъ польскимъ отрядомъ Александръ домовеоворский, что подписы и приложеніемъ казеннок пезати удостовърастся.



Удостовъреніе, съ которымь я ьхаль на Донь.



линій, на которых ожидалось организованное сопротивленіе. Въпопутных деревнях жители разбытались или съ ужасомъ встръчали Текинцевъ, напутанные грабежами и разбоями вооруженных в шаекъ, бороздивших тогда вдоль и поперекъ Могилевскую губернію. И провожали съ удивленіемъ «дикихъ», въ первый разъ увидъвъ солдатъ, которые никого не трогаютъ и за все щедро расплачиваются.

Въ техническомъ отношеніи полковникъ Кюгельгенъ велъ полкъ крайне не искусно и не расчетливо. Въ первые семь сутокъ пройдено было 300—350 верстъ, безъ дневокъ, по дорогамъ и безъ дорогъ — лъсомъ, подмерзшими болотами и занесенной снъжными сугробами цълиной, — по двое сутокъ не разсъдлывали лошадей; изъ семи ночей провели въ походъ четыре; шли обыкновенно безъ надлежащей развъдки и охраненія, сбивались и кружили; пропадали отсталые, квартирьеры и раненые...

Былъ сильный морозъ, гололедица; всадники приходили въ изнеможеніе отъ огромныхъ переходовъ и безсонныхъ ночей; невъроятно страдали отъ холода и, какъ говоритъ одинъ изъ участниковъ, въ концъ концовъ буквально «отупъли»; лошади, не втянутыя въ работу, шли съ трудомъ, отставали и калъчились. Впереди — огромный путь и полная неизвъстность. Среди офицеровъ сохранялось приподнятое настроеніе, поддерживаемое обаяніемъ Корнилова, върностью слову и, можетъ быть, романтизмомъ всего предпріятія: изъ Быхова на Донъ, больше тысячи верстъ, въ зимнюю стужу, среди множества преградъ и опасностей, съ любимымъ вождемъ — это было похоже на красивую сказку... Но у всадниковъ съ каждымъ днемъ настроеніе падало, и скоро... сказка оборвалась; началась тяжелая проза жизни.

На седьмой день похода, 26-го, полкъ выступилъ изъ села Красновичи и подходилъ къ деревнѣ Писаревкѣ, имѣя цѣлью пересѣчь желѣзную дорогу восточнѣе станціи Унечи. Явившійся добровольно крестьянинъ проводникъ навелъ Текинцевъ на большевистскую засаду: поравнявшись съ опушкой лѣса, они были встрѣчены почти въ упоръружейнымъ огнемъ. Полкъ отскочилъ, отошелъ въ Красновичи и оттуда свернулъ на юго-западъ, предполагая обойти Унечи съ другой стороны. Около 2 ч. дня подошли къ линіи Московско-Брестской желѣзной дороги около станціи Песчаники. Неожиданно изъ-за поворота появился поѣздъ и изъ приспособленныхъ «площадокъ» ударилъ по колоннѣ огнемъ пулеметовъ и орудія. Головной эскадронъ повернулъ круто въ сторону и ускакалъ;\*) нѣсколько всадниковъ — свалилось; подъ Корниловымъ убита лошадь;\*\*) полкъ разсыпался. Корниловъ, возлѣ котораго остались командиръ полка и подполковникъ Эргардтъ, отъѣхалъ въ сторону.

<sup>\*)</sup> І-ый эскадронъ прошелъ западнѣе и болѣе къ полку не присоединился; за Клинцами въ м. Павличи онъ былъ разоруженъ большериками и отправленъ въ Минскъ, гдѣ нѣкоторое время офицеровъ и всадниковъ держали въ тюрьмѣ.

<sup>\*\*)</sup> Вынесла его изъ огня и пала.

Долго собирали полкъ; подвели его къ Корнилову. Измученные въ конецъ Текинцы, не понимавшіе что творится вокругъ, находились въ большомъ волненіи. Они сдѣлали все, что могли, они попрежнему преданы генералу, но...

— Ахъ, бояръ! Что мы можемъ дълать, когда вся Россія —

большевикъ... говорили они своимъ офицерамъ.

«Подъвхавъ къ сборному пункту полка — разсказываетъ штабъротмистръ С. — я засталъ такую картину: всадники стояли въ безпорядкв, плотной кучей; тутъ-же лежало нвсколько раненыхъ и обезсилвышихъ лошадей и на землв сидвли и лежали раненые всадники. Текинцы страшно пали духомъ и вели разговоръ о томъ, что все равно они окружены, и половины полка нвтъ на лицо и поэтому нужно сдаться большевикамъ. На возраженіе офицеровъ, что большевики въ такомъ случав разстрвляютъ генерала Корнилова, всадники отввтили, что они этого не допустятъ, и въ то-же время упорно твердили, что необходимо сдаваться. Офицеры попросили генерала Корнилова поговорить съ всадниками. Генералъ говорилъ имъ, что не хочетъ вврить, что Текинцы предадутъ его большевикамъ. Послв его словъ стихшая было толпа всадниковъ вновь зашумвла и изъ заднихъ рядовъ раздались крики, что дальше идти нельзя и надо сдаваться. Тогда генералъ Корниловъ вторично подошелъ къ всадникамъ и сказалъ:

— Я даю вамъ пять минутъ на размышленіе; послѣ чего, если вы все таки рѣшите сдаваться, вы разстрѣляете сначала меня. Я предпочитаю быть разстрѣляннымъ вами, чѣмъ сдаться большевикамъ.

Толпа всадниковъ напряженно затихла; и въ тотъ-же моментъ ротмистръ Натансонъ, безъ папахи, вставъ на съдло, съ поднятой вверхъ рукой, закричалъ толпъ:

— Текинцы! Неужели вы предадите своего генерала? Не будетъ

этого, не будетъ!.. 2-й эскадронъ садись!»

Вывели впередъ штандартъ, за нимъ пошли всѣ офицеры, началъ садиться на коней 2-й эскадронъ, за нимъ потянулись остальные. Это не былъ уже строевой полкъ — всадники шли вперемѣшку, толпой, продолжая ворчать, но все же шли покорно за своими начальниками. Кружили всю ночь и подъ утро благополучно пересѣкли желѣзную

дорогу восточнъе Унечи.

Въ этотъ день Корниловъ рѣшилъ разстаться съ полкомъ, считая, что безъ него полку будетъ легче продвигаться на югъ. Полкъ съ командиромъ полка и семью офицерами долженъ былъ двигаться въ м. Погаръ, вблизи Стародуба, и далѣе на Трубчевскъ, а Корниловъ — съ отрядомъ изъ всѣхъ остальныхъ офицеровъ (одиннадцать) и 32 всадниковъ на лучшихъ лошадяхъ пошелъ на югъ на переправу черезъ Десну, въ направленіи Новгорода-Сѣверска. Отрядъ этотъ натыкался на засады, былъ окруженъ, нѣсколько разъ былъ обстрѣлянъ, и, наконецъ, 30-го отошелъ въ Погаръ. Здоровье генерала Корнилова, который чувствовалъ себя очень плохо еще въ день выступленія, окончательно пошатнулось. Послѣдній переходъ онъ уже едва шелъ, все время поддерживаемый подъ руки кѣмъ либо изъ офицеровъ; страш-

ный холодъ не даваль возможности сидьть на лошади. Считая без пъльнымъ подвергать въ дальныйшемъ риску преданныхъ ему офице ровъ, Корииловъ наотръзъ откажался отъ ихъ сопровожденія и рішилъ продолжать путь одинъ.

Въ сопровожденіи офицера и двухъ всадниковь онъ, переодътый въ штатское платье, отправился на станцію Холмечи и, простившись съ ними, сълъ въ поъздъ, отправлявшійся на югъ. Командиръ полка послалъ телеграмму Крыленко приблизительно такого содержанія: выполняя приказаніе покойнаго Верховнаго главнокомандующаго генерала Духонина, Текинскій полкъ сопровождалъ на Донъ генерала Корнилова; но 26-го полкъ былъ обстрълянъ, подъ генераломъ Корниловымъ убита лошадь, и самъ онъ пропадъ безъ въсти.

За прекращеніемъ задачи, полкъ ожидаетъ распоряженій.

Но распоряженій не послѣдовало. Пробывъ въ Погарахъ почти двѣ недѣли, отдохнувъ и устроившись, полкъ въ составѣ 14 офицеровъ и не болѣе, чѣмъ 125 всадниковъ двинулся на югъ, никѣмъ уже не тревожимый; принималъ участіе гдѣ-то возлѣ Новгородъ-Сѣверска въ бою между большевиками и украинцами на сторонь послѣднихъ, потомъ послѣ долгихъ мытарствъ попалъ въ Кіевъ. И въ январѣ, ввиду отказа украинскаго правительства отправить Текинскій полкъ на Донь и послѣдовавшаго затѣмъ занятія большевиками Кіева, полкъ былъ распущенъ. Лесятокъ офицеровъ и взволь всадниковъ съ янкаря сражались въ рядахъ Добровольческой арміи.

Въ ночь на 3 декабря въ арестантскомъ вагонъ подъ сильнымъ украинскимъ карауломъ везли въ Кіевъ двухъ отставшихъ и пойманныхъ текинскихъ офицеровъ. Одинъ изъ нихъ, ротмистръ А. на станцін Конотопъ въ сопровожденіи караульнаго офицера былъ отпущенъ въ буфетъ за провизіей. На перронъ его окликнулъ хромой старикъ, въ старой заношенной одеждь и въ стоптанныхъ валенкахъ:

— Здорово товарищъ! А Гришинъ съ вами?

— Здравія... здравствуйте, да...

Старикъ кивнулъ головой и исчезъ въ толпъ.

— Послушайте, да въдь это генералъ Корниловъ! — воскликнулъ караульный офицеръ.

Ледяной холодь въ сердцѣ, неискренній смъщокъ и сбивчивая ръчь въ отвѣтъ:

Что вы, ха—ха, какъ такъ Корниловъ, просто знакомый одинъ...

6 декабря «старикъ» — по паспорту Ларіонъ Ивановъ, бѣженецъ изъ Румыніи — прибыль въ г. Новочеркасскъ, гдѣ его ждали съ тревожнымъ нетерпѣніемъ семья и соратники.

## ГЛАВА XIV.

Прівздъ на Донъ генерала Алексвева и зарожденіе "Алексвевской организаціи". Тяга на Донъ. Генералъ Калединъ.

30 октября генералъ Алексъевъ, не перестававшій еще надъяться на перемѣну политической обстановки въ Петроградѣ, съ большимъ трудомъ согласился на уговоры окружавшихъ его лицъ — бросить безнадежное дѣло и, согласно намѣченному ранѣе плану, ѣхать на Донъ. Въ сопровожденіи своего адъютанта ротмистра Шапрона, онъ 2-го ноября прибыль въ Новочеркасскъ и въ тотъ же день приступилъ къ организаціи вооруженной силы, которой суждено было судьбой

играть столь значительную роль въ исторіи русской смуты

Алексвевъ предполагалъ воспользоваться юго-восточнымъ раіономъ, въ частности Дономъ, какъ богатой и обезпеченной собственными вооруженными силами базой, для того чтобы собрать тамъ оставшіеся стойкими элементы — офицеровъ, юнкеровъ, ударниковъ, быть можетъ старыхъ солдатъ и организовать изъ нихъ армію, необходимую для водворенія порядка въ Россіи. Онъ зналъ, что казаки не желали итти впередъ для выполненія этой широкой государственной задачи. Но надвялся, «что собственное свое достояніе и территорію казаки защищать будутъ».

Обстановка на Дону оказалась, однако, необыкновенно сложной. Атаманъ Калединъ, познакомившись съ планами Алексъева и выслушавъ просьбу «дать пріютъ русскому офицерству», отвѣтилъ принципіальнымъ сочувствіемъ; но, считаясь съ тѣмъ настроеніемъ, которое существуетъ въ области, просилъ Алексъева не задерживаться въ Новочеркасскъ болъе недъли и перенести свою дъятельность куда-

нибудь за предълы области — въ Ставрополь или Камышинъ.

Не обезкураженный этимъ пріемомъ и полнымъ отсутствіемъ денежныхъ средствъ, Алексвевъ горячо взялся за двло: въ Петроградъ, въ одно благотворительное общество послана была условная телеграмма объ отправкъ въ Новочеркасскъ офицеровъ, на Барочной улицѣ помѣщеніе одного изъ лазаретовъ обращено въ офицерское общежитіе, ставшее колыбелью добровольчества, и вскоръ получено было первое доброхотное пожертвованіе на «Алексъевскую организацію» — 400 руб. — это все, что въ ноябръ мъсяцъ удълило русское общество своимъ защитникамъ. Нъсколько помогло благотворительное общество. Нѣкоторыя финансовыя учрежденія оправдывали свой отказъ въ помощи циркулярнымъ письмомъ генерала Корнилова, требовавшимъ направленія средствъ исключительно по адресу Завойко. Было трогательно видъть и многимъ, быть можетъ, казалось нъсколько смъшнымъ, какъ бывшій Верховный главнокомандующій, правившій милліонными арміями и распоряжавшійся милліарднымъ военнымъ бюджетомъ, теперь бъгаль, хлопоталь и полновался, чтобы достать десятокъ кроватей, иъсколько пудовъ създръ и хотъ какую-нибудь ничтожную сумму денегъ, чтобы пріютить, обогрѣть и накормить бездомныхъ, гонимыхъ людей.

А они стекались — офицеры, юнкера, кадеты и очень немного старыхъ солдатъ — сначала одиночно, потомъ цѣлыми группами. Уходили изъ совѣтскихъ тюремъ, изъ развалившихся войсковыхъ частей, отъ большевистской «свободы» и самостійной нетерпимости. Однимъ удавалось прорываться легко и благополучно черезъ большевистскіе заградительные кордоны, другіе попадали въ тюрьмы, за ложниками въ красно-армейскія части, иногда... въ могилу. Шли всѣ они просто на Донъ, не имѣя никакого представленія о томъ, что ихъ ожидаетъ, — ощупью, во тьмѣ черезъ сплошное большевистское море — туда, гдѣ яркимъ маякомъ служили вѣковыя традиціи казачьей вольницы и имена вождей, которыхъ народная молва упорно связывала съ Дономъ. Приходили измученные, оборванные, голодные, но не павшіе духомъ. Прибылъ небольшой кадръ Георгіевскаго полка изъ Кіева, а въ концѣ декабря и Славянскій ударный полкъ, возстановившій здѣсь свое прежнее имя «Корниловскій».

. .

Одиссея Корниловскаго полка чрезвычайно интересна, какъ показатель тъхъ внутреннихъ противоръчій, которыя ставила революція передъ сохранившими върность долгу частями арміи.

Корниловъ, прошаясь съ полкомъ 1 сентября, писалъ въ приказъ: «всѣ ваши мысли, чувства и силы отдайте Родинѣ, многострадальной Россіи. Живите, дышите только мечтою объ ея величіи, счастьи и славъ. Богъ въ помощь вамъ». И полкъ пошелъ продолжать свою службу на Юго-Западный фронтъ въ самую гущу озвърълой и ненавидввшей его солдатской массы, становясь на защиту велвній ненавидимаго имъ правительства. Слабые духомъ отпадали, сильные держались. Въ сентябрьскую и октябрьскую полосу бунтовъ и мятежей правительственные комиссары широко использовали полкъ для усмиреній, такъ какъ «революціонныя войска» — и хъ войска потеряли образъ и подобіе не только воинское, но и человъческое. Полкъ быль законопослушень и тёмъ все болбе навлекаль на себя злобу и обвинение въ «контръ-революціонности». Въ послѣднихъ числахъ октября, когда въ Кіевъ вспыхнуло большевистское возстаніе, правительственный комиссаръ докторъ Григорьевъ\*) отъ имени Временнаго правительства просить полкъ поддержать власть и ведеть его въ Кіевъ, поставивъ его тамъ нелѣпыми и безграмотными въ военномъ отношеній распоряженіями въ тяжелое положеніе. На улицахъ города идетъ кровавый бой, въ которомъ политическая дьявольская мельница отсъяла три теченія: 1. корниловцы и нъсколько кіевскихъ военныхъ училищъ (Константиновское, Николлевское, Серцевское)

<sup>\*)</sup> Помощникъ Іорданскаго.

— на сторонъ не существующаго уже Временнаго правительства; 2. украинцы совмъстно съ большевиками, руководимые двумя характерными фигурами — генеральнымъ секретаремъ Петлюрой и большевистскимъ комиссаромъ Пятаковымъ; 3. чехи и донскіе казаки, сохраняющіе «нейтралитетъ» и не желающіе «итти противъ народа».

Опять гибнетъ стойкая молодежь, разстръливаемая и въ бою, и просто на улицахъ, и въ домахъ — украинцами и большевиками.

Въ разгаръ боя комиссаръ заявляетъ, что «выступленіе правительственныхъ войскъ въ Кіевъ противъ большевиковъ натолкнулось на національное украинское движеніе, на что онъ не шелъ, а потому онъ приступаетъ къ переговорамъ о выводъ правительственныхъ войскъ».\*)

Власть въ городъ переходитъ къ Центральной радъ въ блокъ съ большевиками. Военныя училища отправляются на Донъ и Кубань, а Корниловскій полкъ получаетъ приглашеніе Петлюры остаться... для охраны города! Какія чувства недоумънія, подавленности и отчаянія должны были испытывать эти люди среди того сплошного бедлама, въ который обратилась русская жизнь!

Съ большимъ трудомъ выведя полкъ изъ Кіева, Нѣженцевъ послалъ отчаянную телеграмму въ Ставку, прося спасти полкъ отъ истребленія и отпустить его на Донъ, на что получено было согласіе донского правительства. Ставка, боясь навлечь на себя подозръніе, категорически отказала. Только 18 ноября, наканунъ ликвидаціи Ставки получено было распоряжение Верховнаго, выраженное условнымъ языкомъ телеграммы: передвинуть полкъ на Кавказъ «для усиленія Кавказскаго фронта и для новыхъ формированій»... Но было уже поздно: всъ пути заняты большевиками, «Викжель» имъ содъйствуетъ; оставалась только одна возможность присоединенія по частямъ къ казачьимъ эшелонамъ, которые, какъ «нейтральные», пропускались на востокъ безпрепятственно. Начинается лихорадочная погрузка полкового имущества. Составили поъздъ, груженный оружіемъ, пулеметами, обозомъ — ни одинъ казачій эшелонъ не беретъ его съ собою. Тогда полкъ ръшается на послъднее средство: эшелонъ съ имуществомъ подъ небольшой охраной съ фальшивымъ удостовъреніемъ о принадлежности его къ одной изъ кавказскихъ частей отправляется самостоятельно, полкъ распускается, а по начальству доносятъ, что весь наличный составъ разбѣжался...

И вотъ, послѣ долгихъ мытарствъ кѣ 19 декабря прибываетъ въ Новочеркасскъ эшелонъ Корниловскаго полка, а къ 1 января 1918 г. кружными путями въ одиночку и группами собираются 50 офицеровъ и до 500 солдатъ.

Передо мною списокъ этихъ офицеровъ: большая половина ихъ, въ томъ числѣ и доблестный командиръ полка, сложили свои головы на тернистомъ пути отъ Курска до Новороссійска и Крыма... Прочіе — одни живы, другихъ судьбы не знаю.

<sup>\*)</sup> Изъ рапорта командира полка, капитана Нѣженцева.

Я остановился на этих в сграницах в полковой истории, чтобы показать, въ каких в муках в рождалась на свътъ Добровольческая армія и въ какой суровой жизненной школь закалялось упорство и твердость первых в бойцовъ ея. Была и человъческая накипь, быть можеть очень много, но ен не заслонить свътлую плею и подвигь добровольчества.

.

Пока не опредблялись еще конкретно ни цфли движенія, ни лозунги; шель только сборь силь вокругь генерала Алексьева, и имя его служило единственнымъ показателемъ ихъ политическаго направ ленія. Но въ широкихъ кругахъ Донской области съвздъ «контръреволюціоннаго офицерства» и многих в людей съ одіозными для массъ именами, вызваль явное опасеніе и недовольство. Его разжигала и агитація и свободная большевистская печать. Рабочіе, є ь особенности въ Ростовъ и Таганрогъ, волновались. Степенное казачество вильлобольшія военныя приготовленія совътской власти и считало, что ея волненіе и гибвъ навлекаютъ только непрошенные пришельны. Этому близорукому взгляду не чуждо было и само донское правительство. думавшее соглашательствомъ съ мъстными революціонными учрежденіями и лояльностью въ отношеній совътской власти примирить ее съ Дономъ и спасти область отъ большевистскаго нашествія. Казачья молодежь, развращенная на фронтъ, больше всего боялась опостыльвшей всемь войны и враждебно смотрела на техъ, кто можеть вовлечь ее въ «новую бойню». Сочувствующая намъ интеллигенція была, какъ вездъ, безгласна и безсильна.

— Съ Дона выдачи нътъ!

Эта старинная формула исторической казачьей традиціи, значительно, впрочемъ, поблекшая въ дни революціи, дъйствовала все-же на самолюбіе казаковъ и служила единственнымъ оправданіемъ Каледину въ его «попустительствѣ» по отношенію къ нежелательнымъ пришельцамъ. Но по мѣрѣ того, какъ росъ притокъ добровольневъ усиливалось давленіе на атамана извиѣ и увеличивалось его белнокойство. Онъ не могъ отказать въ пріютѣ бездомнымъ офицерамъ и не хотѣлъ раздражать казачество. Калединъ просилъ Алексѣева не разъ ускорить переъздъ организаціи, а пока не дъдать никакихъ офиціальныхъ выступленій и вести дѣло въ возможной тайнѣ.

Такое положеніе до крайности осложняло развитіе организаціи. Безъ огласки, безъ средствъ, не получая никакого содьйствія от в донского правительства — небольшую помощь, впрочемъ, оказывали Калединъ и его жена тайкомъ, въ порядкъ благотворительности бъженцамъ» — Алексъевъ выбивался изъ силъ, взывалъ къ глухимъ, будилъ спящихъ, писалъ, требовалъ, отдавая всю съок энергію и силы споему «послъднему дълу на землъ», какъ любилъ говорить старый вождь.

Жизнь однако ломала предразсудки: уже 20 ноября атаманъ Калединъ, желая разоружить стоявше въ Новочеркасскъ дла большенистскихъ запасныхъ полка, кромъ юнкеровъ и конвойной сотни, не нашелъ послушныхъ себѣ донскихъ частей и вынужденъ былъ обратиться за помощью въ Алексѣевскую организацію. Первый разъ городъ увидѣлъ мѣрно и въ порядкѣ идущій офицерскій отрядъ.

• Ł

Пріїхавъ въ Новочеркасскъ около 22 ноября, я не засталь ген. Алексѣева, уѣхавшаго въ Екатеринодаръ на засѣданіе правительства Юго-восточнаго союза. Направился къ Каледину, съ которымъ меня связывали давнишнее знакомство и совмѣстная боевая служба. Въ атаманскомъ дворцѣ пустынно и тихо. Калединъ сидѣлъ въ своемъ огромномъ кабинетѣ одинъ, какъ будто придавленный неизбѣжнымъ горемъ, осунувшійся, съ безконечно усталыми глазами. Не узналъ.

Обрадовался. Очертилъ мнъ кратко обстановку.

Власти нѣтъ, силы нѣтъ, казачество заболѣло, какъ и вся Россія. Крыленко направляетъ на Донъ карательныя экспедиціи съ фронта. Черноморскій флотъ прислалъ ультимативное требованіе «признать власть за совѣтами рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ». Въ Макѣевскомъ раіонѣ объявлена «Донецкая соціалистическая республика». Вчера къ Тагангору подошелъ миноносецъ, нѣсколько траллеровъ съ большимъ отрядомъ матросовъ; траллеры прошли гирла Дона и вошли въ ростовскій портъ. Военно-революціонный комитетъ Ростова выпустилъ воззваніе, призывая начать открытую борьбу противъ «контръ революціоннаго казачества». А Донцы бороться не хотятъ. Сотни, посланныя въ Ростовъ, отказались войти въ городъ. Атаманъ былъ подъ свѣжимъ еще гнетущимъ впечатлѣніемъ разговора съ какимъ-то полкомъ или батареей, стоявшими въ Новочеркасскѣ. Казаки хмуро слушали своего атамана, призывавшаго ихъ къ защитѣ казачьей земли. Какой-то наглый казакъ перебилъ:

— Да что тамъ слушать, знаемъ, надоѣли!

И казаки просто разошлись.

Два раза я еще быль у атамана съ Романовскимъ — никакого просвъта, никакихъ перспективъ. Нъсколько разъ при мнъ Каледина вызывали къ телефону, онъ выслушивалъ докладъ, отдавалъ распоряженіе спокойнымъ и теперь какимъ-то безстрастнымъ голосомъ и, положивъ трубку, повернулъ ко мнъ свое угрюмое лицо со страдальческой улыбкой.

— Отдаю распоряженія и знаю, что почти ничего исполнено не будетъ. Весь вопросъ въ казачьей психологіи. Опомнятся — хо-

рошо, нътъ — казачья пъсня спъта.

Я просилъ его высказаться совершенно откровенно о возможности нашего пребыванія на Дону, не создастъ ли это для него новыхъ политическихъ осложненій съ войсковымъ правительствомъ и революціонными учрежденіями.

— На Дону пріютъ вамъ обезпеченъ. Но, по правдѣ сказать, лучше было бы вамъ, пока не разъяснится обстановка, переждать гдѣ-

нибудь на Кавказъ или въ кубанскихъ станицахъ...

— И Корнилову?— Да, тъмъ болье.

Я уважаль Каледина и нисколько не обидьлся за этоть совъть: атаману видиье, очевидно такъ пужно. Но, знакомясь ближе съ жизнью Дона, я приходилъ къ выводу, что все направленіе политики и даже визиніе этапы жизни донского правительства и представительныхъ органовъ сильно напоминали общій характеръ діятельности и судьбы общерусской власти... Это было тѣмъ болѣе странно, что во главѣ Дона стоялъ человѣкъ несомнѣнно государственный, казалось сильный и, во всякомъ случаѣ, мужественный.

Каледина я зналъ еще до войны по службъ въ Кіевскомъ военномъ округъ. Тогда военная жизнь была проще и требованія ся элементариъе. Знающій, честный, угрюмый, настойчивый, быть можетъ упрямый. Этимъ и ограничивались мои впечатльнія. Въ первый мъсяцъ войны 12-я дивизія, которою онъ командоваль, шла передъфронтомъ 8 армін Брусилова, въ качествъ армейской конницы. Брусиловъ быль недоволень дъйствіями конницы и высказываль неодобреніе Каледину. По скоро отношение перемънилось. Успъхъ за успъхомъ далъ имя и дивизіи, и ея начальнику. Въ побъдныхъ реляціяхь Юго западнаго фронта все чаще и чаще упоминались имена двухъ кавалерійскихъ начальниковъ — только двухъ — конница въ эту войну перестала быть «царицей поля сраженія» — графа Келлера и Каледина, одинаково храбрыхъ, но совершенно противоположныхъ по характеру: одинъ пылкій, увлекающійся, иногда безразсудно, другой спокойный и упорный. Оба не посылали, а водили въ бой свои войска. Но одинъ дълалъ это — вовсе не рисуясь — это выходило само собой - эффектно и красиво, какъ на батальныхъ картинахъ старой школы, другой просто, скромно и расчетливо. Войска обоимъ върили и за обоими шли. Неумолимая судьба привела ихъ къ одинакому концу: оба, слъдуя совершенно разными путями, въ послъднемъ жизненномъ бою погибли на проволочныхъ загражденіяхъ, сплетенныхъ дикими парадоксами революціи.

Наши встръчи съ Калединымъ носили эпизодическій характеръ, связаны съ воспоминаніями о тяжкихъ бояхъ и могутъ дать нѣсколько характерныхъ черточекъ къ его біографіи. Помню встръчу подь Самборомъ, въ предгорьяхъ Карпатъ въ началь октября 1914 года. Моя 4 стр. бригада вела тяжелый бой съ австрійцами, которые обтекали нашъ фронтъ и прорывались уже долиной Кобло въ обходъ Самбора. Неожиданно встръчаю на походъ Каледина съ 12 кавал. дивизіей, получившей отъ штаба арміи приказаніе спѣшно итти на востокъ, къ дорогобычу. Калединъ, узнавъ о положеніи, не задумываясь ни минуты предъ неисполненіемъ приказа крутого Брусилова, остановиль дивизію до другого дня и бросилъ въ бой часть своихъ силъ. По той быстротъ, съ которой двинулись эскадроны и батареи, видно было, какъ твердо держалъ ихъ въ рукахъ начальникъ.

Въ концъ января 15 года судьба позволила мнъ отплатить Самборскій долгъ. Отрядъ Каледина дрался въ горахъ на Ужтородскомъ

направленіи, и мнѣ приказано было усилить его, войдя въ подчиненіе Каледину.

Въ хатъ, гдъ расположился штабъ, кромъ начальника отряда, собрались командиръ пъхотной бригады генералъ Поповичъ-Липовацъ и я со своимъ начальникомъ штаба Марковымъ. Калединъ долго, пространно объяснялъ намъ маневръ, вмъшиваясь въ нашу компетенцію, давая указанія не только бригадамъ, но даже батальонамъ и батареямъ.

Когда мы уходили, Марковъ сильно нервничалъ:

— Что это онъ за дураковъ насъ считаетъ!?

Я успокоилъ его, высказавъ предположеніе, что разговоръ относился преимущественно къ Липовацу — храброму черногорцу, но мало грамотному генералу. Но началось сраженіе, а изъ штаба отряда шли детальныя распоряженія, сбивавшія мои планы и вносившія нервность въ работу и раздраженіе среди исполнителей. Помню такой эпизодъ: на третій день боя наблюдаю, что какая-то наша батарея стръляетъ ошибочно по своимъ; стрълки негодуютъ и жалуются по всёмъ телефонамъ; набрасываюсь на батарейныхъ командировъ; получаю отвътъ, что цъли видны прекрасно, и ни одна изъ батарей не стръляетъ въ этомъ направленіи. Приказалъ на нъсколько минутъ прекратить огонь всей артиллеріи; продолжаются довольно удачные разрывы... надъ нашими цъпями. Бросились искать таинственную артиллерію и нашли, наконецъ: въ трехъ-стахъ шагахъ за моимъ наблюдательнымъ пунктомъ, въ лощинъ стоитъ донская батарея, которую Калединъ послалъ ко мнъ на подмогу, указавъ ей самъ путь, мъсто и даже задачу и цъли.

Началась непріятная нервная переписка. Дня черезъ два прівзжаетъ изъ штаба отряда офицеръ генеральнаго штаба «ознакомиться съ обстановкой».

— Это офиціально, говоритъ онъ мнѣ. А неофиціально хотѣлъ доложить по одному деликатному вопросу. Вы не сердитесь. Генералъ всегда такъ вначалѣ недовѣрчиво относится къ частямъ, пока не познакомится. Теперь онъ очень доволенъ дѣйствіями стрѣлковъ, поставилъ вамъ задачу и больше вмѣшиваться не будетъ.

— Ну спасибо, кланяйтесь генералу и доложите, чтобъ 9 и ь спо-

коенъ, австрійцевъ разобьемъ.

Сильный морозъ; снѣгъ по грудь; бой чрезвычайно тяжелый; уже идетъ въ дѣло послѣдній резервъ Каледина — спѣшенная его кавалерійская бригада. Я никогда не забуду этого жуткаго поля смерти, гдѣ весь путь, пройденный стрѣлками, обозначался торчащими изъ снѣга неподвижными фигурами съ зажатыми въ рукахъ ружьями. Они застыли въ тѣхъ позахъ, въ какихъ застигла ихъ вражеская пуля во время перебѣжки. А между ними, утопая въ снѣгу, смѣшиваясь съ мертвыми, прикрываясь ихъ тѣлами, пробирались живые на встрѣчу смерти. Бригада растаяла.

Калединъ не любилъ и не умътъ говорить красивыхъ, возбуждающихъ словъ. Но когда онъ раза два пріъхалъ къ моимъ полкамъ

посидьть на утесь, обстрышваемомь жестокимь отнемь, спокойно распрацивая стрыковь о ходь боя и интересуясь ихь дыствіями, этого было достаточно, чтобы возбудить ихь довьріе и уваженіе

Послѣ тяжкихъ боевъ взята была стрѣлками деревня Лутовиско, пентръ позиціи, потребовавши смерти многихъ храбрыхъ, и отрядъ,

разбивъ австрійцевъ, отбросилъ ихъ за Санъ.

Май 1916 года застаетъ Каледина въ роли командующаго 8 арміей. Онъ смънилъ Брусилова, назначеннаго главновомандующимъ арміями Юго западнаго фронта. Назръвала большая операція, первоначальныя приготовленія къ которой сдъланы были Брусиловымъ. И какъ это ни странно, но Брусиловъ, обязанный всей своей славой 8 армін, почти два года пробывшій во главъ ея, испытываль какую то быть можетъ безотчетную ревность къ своему замъстителю, которая проглядывала во всъхъ ихъ взаимоотношеніяхъ и въ дни побъдь и еще болъе въ дни неудачъ. Помню, какъ главнокомандующій прислалъ



своего начальника штаба, генерала Клембовскаго провърить подгоговку ударнаго фронта 8 арміи, выразиль въ приказѣ неудовольствіе и потомъ приписалъ участію Клембовскаго весьма преувеличенное значеніе въ успъхѣ операціи, наградивъ его георгіевскимь оружіемъ. Позиціи моей дивизіи посѣтили и Клембовскій, и Калелинъ. Первый былъ необыкновенно учтивъ и высказывалъ удовольствіе отъ всего видъннаго, а потомъ вдругъ въ приказъ Брусилова появилось нъсколько непріятныхъ замъчаній. Это казалось несправедливымъ, направленнымъ черезъ наши головы въ штабъ арміи, а главное ненужнымъ: своего опыта было достаточно, и всъ съ огромнымъ подъемомъ готовились къ штурму. Второй — пріъхалъ какъ всегда угрюмый, тщательно осмотрълъ боевую линію, не похвалилъ и не побранилъ, а уъзжая сказалъ:

— Върю, что стрълки прорвутъ позицію.

Въ его устахъ эта простая фраза имъла большой въсъ и значеніе для дивизіи.

Въ концѣ мая началось большое наступленіе всего фронта, увѣнчавшееся огромной побѣдой, доставившее новую славу и главнокомандующему и генералу Каледину. Его армія разбила на голову 4 австрійскую армію Линзингена и въ 9 дней съ кровавыми боями проникла на 70 верстъ впередъ, въ направленіи Владимиръ-Волынска. На фонѣ общей героической борьбы не прошла безслѣдно и боевая работа 4 стрѣлковой дичизіи, которая на третій день послѣ прорыва австрій-

скихъ позицій у Олыки, ворвалась уже въ городъ Луцкъ.

Въ нонъ и въ нолъ шли еще горячіе бои въ 8 арміи, но къ осени, послѣ прибытія большихъ нѣмецкихъ подкрѣпленій, установилось какое-то равновъсіе: армія атаковала въ общемъ направленіи отъ Луцка на Львовъ — у Затурцы, Шельвова, Корытницы, вводила въ бой большое число орудій и крупныя силы, несла неизмѣнно очень тяжелыя потери и не могла побороть сопротивленія врага. Было очевидно, что здѣсь играютъ роль не столько недочеты управленія и моральнаго состоянія войскъ, сколько то обстоятельство, что наступиль предѣлъ челов возможности: фронтъ, пересыщенный смертоносной техникой и огромнымъ количествомъ живой силы, сталъ окончательно непреодолимымъ и для насъ, и для нъмцевъ; нужно было бросить его и приступить, не теряя времени, къ новой операціи, начавъ переброску силъ на другое направленіе. Въ началъ сентября я командовалъ уже 8 корпусомъ и совмъстно съ гвардіей и 5 сибирскимъ корпусомъ повторилъ отчаянныя кровопролитныя и безплодныя атаки въ раіонъ Корытницы. Въ началъ еще какъ-то върилось въ возможность успъха. Но скоро не только среди офицеровъ, но и въ солдатской массъ зародилось сомнѣніе въ цѣлесообразности нашихъ жертвъ. Появились уже признаки нъкотораго разложенія: передъ атакой всь ходы сообщенія бывали забиты солдатами перем вшанных в частей и нужны были огромныя усилія, чтобы продвинуть батальоны навстрівчу сплошному потоку чугуна и свинца, съ непрекращавшимся ни на минуту дикимъ ревомъ бороздившихъ землю, подвинуть на проволочныя загражденія, на которыхъ висъли и тлъли неубранные еще отъ предыдущихъ дней трупы.

Но Брусиловъ былъ неумолимъ, и Калединъ приказывалъ повторять атаки. Онъ прівзжалъ въ корпусъ на наблюдательный пунктъ, оставался по цвлымъ часамъ и увзжалъ, ни съ квмъ изъ насъ не по-

выдавшись, мрачитье тучи. Брусиловь не могъ допустить, что 8 армія — его армія топчется на мысть, терпить неудачи, вы то время, какъ другія арміи, Щербачева и Лечицкаго, продолжають побыдное движеніе. Я увъренть, что именно этоть психологическій мотивь заслоняль собою всь стратегическія соображенія. Брусиловь считаль, что причина неудачи кроется вы недостаточной настойчивости его преемника и пысколько разъ письменно и по аппарату посылаль ему рызкіе, обидиме и песправедливые упреки. Калединъ неришчаль, страдаль нравственно и говориль мив, что радъ бы сейчасъ сдать армію и уйти въ отставку, какъ бы это ни было тяжело для него, но самъ уйти не можеть — не позволяеть долгъ.

Послѣ одного неудачнаго штурма и очередного непріятнаго разговора съ главнокомандующимъ, Калединъ пригласилъ насъ — пять корпусныхъ командировъ къ себъ; не предлагая състь, чрезвычайно ръзко и сурово осудилъ лъйствія войскъ и потребоваль прорыва непріятельскихъ позицій во что бы то ни стало. Черезъ нѣсколько дней — новый штурмъ, новые ручьи крови и... полный неуспѣхъ.

Когда на другой день я получилъ приказъ изъ арміи «продолжать выполненіе задачи», въ душу невольно закралось жуткое чувство безнадежности. Но черезъ нѣсколько часовъ Калединъ прислалъ въ дополненіе къ офиціальному приказу частное «разъясненіе», сволившее все общее наступленіе къ затяжнымъ мѣстнымъ боямъ, имѣвшимъ характеръ исправленія фронта. Въ первый разъ вѣроятно суровый и честный солдатъ обощель кривымъ путемъ подводный камень воинской дисциплины.

Боевая д'вятельность на фронт армій съ этого дня постепенно начала замирать.

Когда вспыхнула революція и въ армію хлынули потокомъ роковыя иден «демократизаціп», Калединъ органически не въ состояніи быль не только принять «демократизацію», но даже подойти къ ней. Онъ ръзко отвернулся отъ революціонныхъ учрежденій и еще глубже ушель въ себя. Комитеты выразили протестъ, а Брусиловъ въ серединъ апръля сказалъ генералу Алексъеву:

— Калединъ потерялъ сердце и не понимаетъ духа времени. Его необходимо убрать. Во всякомъ случав на моемъ фронтв ему оставаться нельзя.

Вновь назначенный главнокомандующій Румынскаго фронта генераль Щербачевь согласился было предоставить Каледину о армію вмѣсто Цурикова, окончательно запутавшагося въ демагогіи. Но по требованію комитетовъ Цуриковъ быль оставленъ. Тогда ч. будучи весною начальникомъ штаба Верховнаго, предложилъ Каледину 5 армію на Сѣверномъ фронтъ и вошелъ въ соотвѣтственныя сношенія по этому поводу. Но генералъ Драгомировъ отстаивалъ своего кандилата — Юрія Данилова, Верховный не поддержалъ меня, и для генерала Каледина, давшаго арміи столько славныхъ побѣдъ, не нашлось больше мѣста на фронтѣ: онъ ушелъ на покой въ Военный совѣтъ.

Когда изъ Петрограда Калединъ ѣхалъ на Донъ и его спросили — согласится ли онъ принять постъ донского атамана, на который его выдвигаютъ донскіе дѣятели, онъ отвѣтилъ:

— Никогда! Донскимъ казакамъ я готовъ отдать жизнь; но то, что будетъ — это будетъ не народъ, а будутъ совѣты, комитеты, совѣтики, комитетики. Пользы быть не можетъ. Пусть идутъ другіе.

Я — никогда\*).

Но, избранный огромнымъ большинствомъ голосовъ, послѣ неоднократныхъ отказовъ, Калединъ сдался. И 18 іюня Донской кругъ постановилъ: «по праву древней обыкновенности избранія войсковыхъ атамановъ, нарушенному волею Петра I въ лѣто 1709 и нынѣ возстановленному, избрали мы тебя нашимъ войсковымъ атаманомъ»...

Калединъ принялъ власть, «какъ тяжелый крестъ». Онъ гово-

рилъ:

— Я пришелъ на Донъ съ чистымъ именемъ воина, а уйду, быть можетъ, съ проклятіями...

Русскій патріотъ и Донской атаманъ!

Въ этомъ двойственномъ бытіи—трагедія жизни Каледина и разгадка его самоубійства. Этотъ всей революціонной демократіей и темной толпой подозръваемый, уличаемый и обвиняемый человъкъ проявлялъ такую удивительную лояльность, такое уважение къ принципамъ демократіи и къ волѣ казачества, его избравшаго, какъ ни одинъ изъ вождей революціи. Въ этомъ было его моральное оправданіе и политическое безсиліе. Онъ мыслилъ и чувствовалъ, какъ русскій патріотъ; жилъ въ эти мѣсяцы, работалъ и умеръ, какъ донской атаманъ. Калединъ ставилъ себъ государственныя задачи также ясно, какъ Алексъевъ и Корниловъ и не менъе страстно, чъмъ они, желалъ освобожденія страны. Но въ то время, когда они, ничѣмъ не связанные, могли итти на Кубань, на Волгу, въ Сибирь — всюду, гдъ можно было найти откликъ на ихъ призывъ, Калединъ — выборный атаманъ, отнесшійся къ своему избранію, какъ къ нѣкоему мистическому предопредъленію, кровно связанный съ казачествомъ и любившій Донъ, могъ итти къ общерусскимъ національнымъ цълямъ только вмъстъ съ донскимъ войскомъ, только возбудивъ въ немъ порывъ, поднявъ чувство если не государственности, то по крайней мъръ самосохраненія. Когда пропала въра въ свои силы и въ разумъ Дона, когда атаманъ почувствовалъ себя совершенно одинокимъ, онъ ушелъ изъ жизни.

Ждать исцъленія Дона не было силъ.

<sup>\*)</sup> Разсказъ полк. Гущина.

## ГЛАВА ХУ.

Общій очеркъ военно-политическаго положенія въ началѣ 1918 г. Украйны, Дона, Кубани, Сѣвернаго Кавказа и Закавказья.

И такъ, распадъ центральной власти вызвалъ временную балканизацію русскаго государства по признакамъ національнымъ, территоріальнымъ, историческимъ, псевдо-историческимъ, подчасъ совершенно случайнымъ, обусловленнымъ мѣстнымъ соотношеніемъ силъ.

Наиболъе серьезное значеніе въ этомъ пестромъ калейдоскопъ новообразованій, болье или менъе склонныхъ сопротивляться распространенію власти народныхъ комиссаровъ, пріобръли первое время Украйна и Юго-востокъ Россіи. Въ ихъ сторону поэтому съ наибольшей силой обрушился большевизмъ. Для объясненія общей обстановки, въ которой протекла первоначально борьба Добровольческой арміи, необходимо предпослать краткій очеркъ событій въ этихъ новообразованіяхъ.

. .

Центральная рада, прикрываясь успокоительными фразами о нерушимости государственной связи съ Россіей и непризнаніи лишь правительственнаго режима ея, продолжала вести шовинистическую политику въ отношеніи Россіи и русскихъ, дѣлая тѣмъ завѣдомо невозможнымъ сложеніе противобольшевистскихъ силъ. Тѣмъ болье, что территорія Украйны была насыщена русскими войсками Юго-Западнаго, отчасти Румынскаго фронтовъ, а въ центрѣ новообразованія, его столиць — Кіевѣ насчитывалось всего лишь 9% населенія, считающаго своимъ роднымъ языкомъ украинскій. Приступая къ организаціи обороны, Рада, вмъстѣ съ тѣмъ, настойчиво добивалась соглашенія съ совѣтской властью и повела одновременно секретные переговоры о мирѣ съ центральными державами.

Военное положеніе Украйны представляло картину невъроятнаго хаоса. Въ декабръ ген. Цербачевъ, «согласно постановленію украинской народной республики», принялъ на себя главное командованіе войсками Юго-Западнаго и Румынскаго фронтовъ, ставъ, такимъ образомъ, въ двойственное подчиненіе: къ Центральной радъ и — на территоріи Румынскаго фронта — къ комитету національныхъ комиссаровъ, «согласующему свои дъйствія съ директивами Украины». Военный комиссаріатъ послъдней (Петлюра), владъя базой снабженія обоихъ фронтовъ, сталъ поэтому фактически руководителемъ ихъ, поскольку этотъ терминъ умъстенъ въ примъненіи къ анархической солдатской массъ.

Петлюра приступилъ къ демобилизаціи «русскихъ частей» и къ формированію «однородной украинской арміи», вмъстъ съ тъмъ стараясь притянуть тѣ украинизированныя войска, которыя оставались еще на другихъ фронтахъ. На всемъ пространствъ Юго-запалнаго края и Новороссіи шло разоруженіе и роспускъ не-украинскихъ частей. Передвигались эшелоны войскъ «украинскихъ», большевистскихъ, просто русскихъ, «ничьихъ», наконецъ дезертировъ. Всъ они имѣли одинаковую моральную и боевую цѣнность, одинаково не желали вести серьезныхъ военныхъ дъйствій, закупоривали станціи, осъдали временно въ попутныхъ городахъ, иногда вступали въ бой другъ съ другомъ и чинили погромы. Никакой идеи, никакого національнаго движенія въ этомъ переселеніи по существу не было; вмѣсто отслаиванія шла все большая путаница и въ организаціи и въ солдатскихъ умахъ, все большее недоумѣніе и озлобленіе, выливавшіяся иногда въ жестокихъ формахъ теперь уже междуусобной розни. Петлюра, очевидно для внѣшняго престижа, создалъ легенду о 3 милліонахъ украинскаго войска; союзники, особенно французы, удивительно плохо разбиравшіеся въ русскихъ дѣлахъ, строили иллюзорные планы на созданіи новаго Южнаго фронта. Одинъ скрывалъ, другіе не понимали, что, помимо общихъ неблагопріятныхъ условій, на тощей почвъ украинскаго неопатріотизма нельзя строить ни народнаго воодушевленія, ни народной арміи. Взаимоотношенія съ совътской властью оставались совершенно неопредъленными, и въ половинъ декабря украинскій секретаріатъ предъявилъ Петрограду «ультимативный» запросъ:

«Воюемъ мы, или нътъ?»

Дъйствительно, въ этомъ хаосъ трудно было опредълить сущность взаимоотношеній двухъ столкнувшихся «высокихъ сторонъ», у которыхъ къ тому-же ни у одной не было настоящей арміи... Тъмъ не менъе постепенно стало выясняться, что большевистскія банды красной гвардіи медленно, но безостановочно распростраяются по Украйнъ и цълый рядъ пунктовъ на съверъ ея признаютъ большевистскую власть. Чтобы держать прочно въ своихъ рукахъ по крайней мъръ Кіевъ, Петлюра вновь пытался прибъгнуть къ тому универсальному средству, которое практиковалось во всъ времена и на всъхъ политическихъ фронтахъ: при посредствъ Маркотуна онъ обратился за содъйствіемъ къ В. Шульгину для привлеченія русскихъ офицеровъ въ украинскія части. Петлюра, якобы, былъ готовъ тогда порвать съ большевизмомъ Винниченки и съ австрофильствомъ Грушевскаго, утверждая, что «имъетъ только двухъ враговъ — нъмцевъ и большевиковъ и только одного друга — Россію».\*)

Но соглашеніе не состоялось, да было и поздно.

12 января Малая рада опубликовала 4-й универсалъ, въ силу котораго «украинская народная республика» становилась «самостоятельной, суверенной державой украинскаго народа», причемъ укра-

<sup>\*)</sup> Изъ открытаго письма В. Шульгина къ Г. Петлюръ.

инскому учредительному собранию предстояло ралинть про федеративную связь съ народными республиками бывшей Россисьой имперіи»...

Суверенитеть, однако, продолжался голько двъ недъли. Уже 10 го въ самомъ Кіевъ вспыхнуло возстаніе. Возставшіе большеники — русскіе, украинскіе и инородные — овладъли арсеналомъ; началась всеобщая забастовка, поддержанная 35-ю профессіональными союзами; къ возставшимъ присоединились и украинскія части. И когда 26-го января къ Кіеву подошла незначительная совътская банда Муравьева, городъ немедленно перешелъ въ ея руки. Рада, правительство и Петлюра бъжали.

Во всьхы этихы событіяхы, вы точности повторяющихы повысты паденія другихъ русскихъ городовъ и областей, поражаетъ полное отсутствіе національнаго момента въ иде в борьбы или, по крайней мъръ, совершенно ничтожное его знаніе. Совътское пра вительство объявило, что оно ведетъ борьбу не противъ Украинской республики, а противъ центральной рады, ввиду ея «явно контръреволюціонной политики». \*) Этому лозунгу — лживому, но, по крайней мъръ, опредъленному и популярному въ массахъ, Украйна могла противополагать лишь полный разбродъ народныхъ устремленій, слагавшихся изъ крайне разнообразныхъ факторовъ. Въ области соціальной — острое недовольство рабочихъ Кіева, Одессы, Харькова и другихъ фабричныхъ центровъ и индиферентное отношеніе кресть янства, занятаго чернымъ передъломъ, согласно 3-му универсалу; въ отношении политическомъ — вліяніе, которое издавна оказывали на раду центральныя державы, стремленіе къ власти политиканствовавшихъ украинскихъ круговъ, колебанія или безучастіе русскихъ людей, поставленныхъ между большевизмомъ и самостійностью; наконецъ, просто — чувство самосохраненія, объединявшее болье благоразумную часть населенія и желаніе спасти край отъ моральныхъ и физическихъ послъдствій нашествія большевиковъ. Но кличъ — «Хай живе вільна Украйна» совершенно не будилъ ни разума, ни чувства въ сколько-нибудь широкихъ кругахъ населенія, отзываясь неестественной бутафоріей. Ничего «народнаго», «общественнаго», «національнаго» не было въ столкновеніи совѣтскихъ и украинскихъ бандъ — безъидейныхъ, малочисленныхъ и неорганизованныхъ. И вовсе не онъ ръшили исходъ событій: было ясно, что большевизмъ совътовъ побъждалъ психологически полубольшевизмъ Рады, петроградскій централизмы браль верхъ нады кіевскимы сепаратизмомы.

Какъ бы то ни было, 4-ый универсалъ далъ нѣмцамъ офиціальный предлогъ «признать» Украинскую республику, заключить съ ней миръ (27 января) и впослъдствій приступить къ фактической оккупаціи всего хлѣбороднаго юга Россіи.

Обстановка, сложившаяся на Украйнъ къ январю 1918 года, оказала чрезвычайно неблагопріятное вліяніе на положеніе Юго-Востока,

<sup>\*)</sup> Офиціальное обращеніе Крыленко.

въ частности Дона. До тѣхъ поръ съ фронта безпрепятственно пропускались на Донъ и на Кавказъ казачьи эшелоны, и Рада изъ чувства самосохраненія не допускала прохода черезъ украинскую территорію большевистскихъ войскъ. Теперь для большевиковъ открывались прямые пути на Донъ, до крайности затруднялся притокъ пополненій въ Добровольческую армію и прекращался подвозъ военнаго снаряженія изъ богатыхъ запасовъ Юго-западнаго фронта, до сихъ поръ, хоть и не въ большомъ количествъ, просачивавшихся съ попутными эшелонами.

\* \*

Первый Донской кругъ далъ перначъ выборному атаману, но не далъ ему власти. Во главѣ области поставлено было «войсковое правительство», состоявшее изъ 14 старшинъ, избранныхъ каждымъ округомъ «излюбленныхъ людей», внѣ всякой зависимости отъ ихъ государственнаго, ообщественнаго и просто дѣлового стажа. Атаманъ являлся только предсѣдателемъ въ засѣданіяхъ правительства, а его помощникъ — членомъ. Эти засѣданія имѣли характеръ засѣданій провинціальной городской думы съ нудными, митинговыми, а главное лишенными практическаго значенія словопреніями. Дѣятельность эта не оставила по себѣ никакого слѣда въ исторіи Дона, и на тускломъ фонѣ ея меркли крупный и твердый государственный разумъ Каледина и яркій молодой порывъ донского баяна Митрофана Богаевскаго.

Калединъ отзывался въ разговорахъ со мной о правительствъ съ большой горечью. Богаевскій выражался о немъ осторожно и деликатно: оно «по своему составу было не сильно: члены правительства были люди безусловно честные и добросовъстные, но не смогли сразу охватить всей колоссальной работы».\*) Во всякомъ случаъ, въ средъ правительства государственные взгляды Каледина поддержки не нашли, и ему предстояло итти или путемъ «революціоннымъ» наперекоръ правительству и настроеніямъ казачества, или путемъ «конституціоннымъ», демократическимъ, которымъ онъ пошелъ и который привелъ его и Донъ къ самоубійству.

Въ первое время послѣ октябрьскаго переворота донская власть искала связи съ обломками Временнаго правительства\*\*) при помощи такихъ несерьезныхъ посредниковъ, какъ бывшій командующій войсками московскаго округа Грузиновъ и крупный темный дѣлецъ Молдавскій. Но правительство сгинуло, и Каледину поневолѣ приходилось на Дону принимать на себя функціи центральной власти, что онъ дѣлалъ съ большой осмотрительностью и даже нерѣшительностью. Вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобы получить болѣе широкую наредную опору, донское правительство 20 ноября обратилось къ населенію области съ

\*\*) См. Т. I, главу XXVII.

<sup>†)</sup> У Добрынина: "Борьба съ большевизмомъ на Югѣ Россіи".

весьма либеральной деклараціей, созывая на 20 деглібря единоврежінэостэў казачылага откажанкагоэм и откажана адаба йынн**эм** жизни Донской области и привлечения къ участво въ упривлении краемь пришлаго элемента. Вы началь января вопросы этоты разръшился образованіемъ коалиціоннаго министерства на паритетныхъ началахъ, причемъ 7 мъстъ было предоставлено казачеству и 7 иногороднимъ. 3-й донской кругъ, впредь до установленія законодательнаго органа, предоставилъ правительству всю полноту власти. Но иногородини събедъ ограничилъ ее выдълением в дъль, касающихся не-казачьяго населенія, изъ общей компетенціи правительства и передачей ихъ на усмотръніе иногородней половины его. Это расширеніе базы и привлечение въ составъ правительства демагоговъ интеллигентовъ и революціонной демократій, быть можеть поливе отражая колеблющееся, неустойчивое настроеніе области, вызвало, как в увидимы ниже, параличъ власти въ основномъ и для этого времени единственно жизненномъ вопросѣ — борьбѣ съ большевизмомъ.

Крестьянство, составлявшее 48% населенія области, увлеченное широкими посулами большевиковъ, не удовлетворялось тѣми мѣропріятіями, которыя принимала донская власть — введеніемъ земства въ крестьянскихъ округахъ, привлечениемъ крестьянъ къ участию въ станичномъ самоуправленій, широкомъ пріемѣ ихъ въ казачье сословіе и надьленіемъ 3 милліонами десятинъ отбираемой у помьщиковь земли. Подъ вліяніемъ пропаганды пришлаго соціалистическаго элемента, крестьянство ставило непримиримо требованіе общаго разділа всей казачьей земли.\*) Рабочая среда — наименьшая численно (10—11° а), но сосредоточенная въ важных в центрахъ и наиболье безпокойная—не скрывала своихъ явныхъ симпатій къ совѣтской власти. Революціонная демократія не изжила своей прежней психологіи и съ удивительнымы ослыпленіемы продолжала ту разрушительную политику, которую она вела въ Таврическомъ дворцъ и въ Смольномъ и которая погубила уже ея дьло въ общерусскомъ масштабъ. Блокъ с.-д. меньшевиковъ и с.-р.-овъ царилъ на всѣхъ крестьянскихъ, иногороднихъ събздахъ, въ городскихъ думахъ, совътахъ солдатскихь и рабочихъ депутатовъ, въ профессіональныхъ организаціяхъ и межпартійныхъ собраніяхъ. Не проходило ни одного засъданія, гдь бы не выносились резолюціи недовърія атаману и правительству, гдѣ бы не слышалось протестовъ противъ всякой мѣры, вызванной военными обстоятельствами и анархіей. Они протестовали противъ военнаго положенія, противъ разоруженія большевистскихъ полковъ, противъ арестовъ большевистскихъ агитаторовъ. Они проповъдывали нейтралитетъ и примиреніе съ той силой, которая шла на проломъ и устами одного изъ своихъ военныхъ начальниковъ, шедшихъ покорять Донъ, объявляла: «требую отъ встхъ встать за насъ или противъ насъ. Ней-

<sup>\*)</sup> Этотъ вопросъ вообще имълъ рѣшающее значеніе въ установленіи взаимоотношеній Юго-восточнаго казачества съ иногороднимъ населенінмъ.

тральности не признаю». Выла ли эта дѣятельность результатомъ серьезнаго сложившагося убѣжденія? Конечно нѣтъ: къ ней обязывала партійная дисциплина и партійная нетерпимость. На одномъ изъ собраній нар. соц. Шикъ, характеризуя позицію, знятую соціалистами ростовской думы, говорилъ: «въ тиши (они) мечтаютъ о казачьей силѣ, а въ своихъ офиціальныхъ выступленіяхъ эту силу чернятъ».

Но недовъріе и неудовлетворенность дъятельностью атамана Каледина наростала и въ противоположномъ лагеръ. Въ представленіи круговъ Добровольческой арміи и ея руководителей, довърявшихъ вполнъ Каледину, казалось однако недопустимымъ полное отсутствіе дерзанія съ его стороны. Русскіе общественные дъятели, собравшіеся со всъхъ концовъ въ Новочеркасскъ, осуждали медлительность въ дълъ спасенія Россіи, политиканство, неръшительность донского правительства. Это обвиненіе на одномъ собраніи вызвало горячую отповъдь Каледина:

«А вы что сдѣлали?.. Я лично отдаю Родинѣ и Дону свои силы, не пожалѣю и своей жизни. Но весь вопросъ въ томъ, имѣемъ ли мы право выступить сейчасъ же, можемъ ли мы расчитывать на широкое народное движеніе?.. Развалъ общій. Русская общественность прячется гдѣ-то на задворкахъ, не смѣя возвысить голоса противъ большевиковъ... Войсковое правительство, ставя на карту Донское казачество, обязано сдѣлать точный учетъ всѣхъ силъ и поступить такъ, какъ ему подсказываетъ чувство долга передъ Дономъ и передъ Родиной».

Въ сознаніи русской общественности возникло еще одно опасеніе, навъянное впечатлъніями ръчей мъстныхъ трибуновъ, терявшихъ душевное равновъсіе и чувство государственности. Отраженіемъ этого настроенія появилась статья въ сдержанномъ кадетскомъ органъ «Ростовская ръчь»,\*\*)—въ которой высказывалось опасеніе, чтобы «организація государственной власти на мъстахъ — этотъ своеобразный сепаратизмъ «областныхъ республикъ»... не превратилась изъ средства въ цъль, и чтобы... борьба противъ насилія и узурпаціи государственной власти не превратилась въ конечномъ итогъ въ борьбу противъ самой свободы, добытой революціей, и противъ государственной власти, какъ таковой».

Во всякомъ случаъ Донъ не давалъ достаточныхъ поводовъ къ такому опасенію, а лично Калединъ этого упрека не заслуживалъ совершенно. Онъ былъ вполнъ искрененъ, когда на областномъ съъздъ иногороднихъ 30 декабря говорилъ:

- Не признавъ власти комиссаровъ, мы принуждены были создать государственную власть здѣсь, къ чему мы никогда раньше не
- \*) Приказъ командовавшаго большевисткими войсками Петрова послъвзятія станицы Каменской.
  - \*\*) 16 декабря 1917 г., статья профессора Евлахова.

стремились. Мы хотъли лишь широкой автономии, но отнюдь не отдъленія оть Россіи.

Въ такой обстановкъ протекала трудная работа Каледина.

Когда въ ночь на 26 ноября произопило выступленіе большевиковъ въ Ростовъ и Таганрогь и власть въ нихъ перешла въ руки военно революціонныхъ комитетовъ, Калединъ, которому «было страшно пролить первую кровь», 1) ръшился однако вступить въ вооруженную борьбу.

Но казаки не пошли.

Въ этотъ вечеръ сумрачный атаманъ пришелъ къ генералу Алексъеву и сказалъ:

— Михаилъ Васильевичъ! Я пришелъ къ вамъ за помощью. Будемъ какъ братья помогать другъ другу. Всякія недоразумьнія между нами кончены. Будемъ спасать, что еще возможно спасти.

Алексъевъ просіялъ и, сердечно обнявъ Каледина, отвътилъ ему радъ и. радъ и. дать для общаго дъла. Ас И в радъ до

Офицерство и юнкера на Барочной были мобилизованы, составивъ отрядъ въ 400—500 штыковъ, къ нимъ присоединилась донская молодежь — гимназисты, кадеты, позднѣе одумались нѣсколько казачьихъ частей, и Ростовъ былъ взятъ.

Съ этого дня Алексъевская организація получила право на легальное существованіе. Однако отношеніе къ ней оставалось только тершимымъ, выражаясь не разъ въ офиціальныхъ постановленіяхъ донскихъ учрежденій въ формахъ обидныхъ и даже унизительныхъ. Въ частномъ засъданіи 3-го круга говорили: «пусть армія существуеть; но, если она пойдетъ противъ народа, она должна быть расформирована». Значительно ръзче звучало постановление съъзда иногороднихъ, требовавшаго «разоруженія и роспуска Добровольческой армін, \* \*) борющейся противъ наступающаго войска революціонной демократіи». Съ большимъ трудомъ войсковому правительству удалось прійти со съвздомъ къ соглашенію, въ силу котораго Д. А., какъ говорилось въ деклараціи, «существующая въ цѣляхъ защиты Донской области отъ большевиковъ, объявившихъ войну Дону и въ цьляхъ борьбы за Учредительное собраніе, должна находиться подь контролемъ объединеннаго правительства и, въ случав установленія наличности въ этой арміи элементовъ контръ-революціонныхъ, таковые элементы должны быть удалены немедленно за предълы области». \*\*\*)

Неудивительно, что съ первыхъ же шаговъ въ сознаніи добровольчества возникло острое чувство обиды и безпокойное сомньніе въ цълесообразности новыхъ жертвъ, приносимыхъ не во имя про-

<sup>\*)</sup> Изъ доклада на 3-емъ кругъ.

<sup>\*\*)</sup> Такое названіе получила "Алекс веская организація" въ конц векабря.

<sup>\*\*\*)</sup> Декларація коалиціоннаго правительства 5 января 1918 года.

стой и ясной идеи отчизны, а за негостепріимный край, не желающій защищать свои предѣлы, и за абстрактную формулу, въ которую послѣ 5 января обратилось Учредительное Собраніе. Измученному воображенію представлялось повтореніе картинъ Петрограда, Москвы, Кіева, гдѣ лозунги оказались фальшивыми, довѣріе растоптано и подвигъ оплеванъ.

Поддерживала только в ра въ вождей.

\* \*

Подъ вліяніемъ бесѣды съ Калединымъ Лукомскій уѣхалъ во Владикавказъ, я и Марковъ на Кубань. Романовскій, рѣшивъ, что имя его не такъ одіозно, какъ наши, и не доставитъ огорченія донскому правительству, остался въ Новочеркасскѣ и принялъ участіе въ Алексѣевской организаціи. Условились, что намъ дадутъ знать немедленно, какъ только пріѣдетъ Корниловъ и выяснятся ближайшія перспективы нашей работы.

Прожили мы на Кубани первую недѣлю въ станицѣ Славянской, потомъ я переѣхалъ въ Екатеринодаръ, пользуясь документомъ на имя «Домбровскаго». То, что я увидѣлъ на Кубани, привело меня въ большое недоумѣніе своимъ рѣзкимъ контрастомъ съ оцѣнкой Каледина. Внутреннее состояніе здѣсь было еще болѣе сложно и тревожно, чѣмъ на Дону. И, если оно не прорывалось крупными волненіями, то только потому, что «внутренній фронтъ» былъ далеко, и Донская область прикрывала Кубань отъ непосредственной угрозы воинствующаго большевизма.

Тотъ разрывъ государственныхъ связей съ центромъ, который на Дону наступилъ въ силу крушенія Временнаго правительства, на Кубани существовалъ давно, будучи вызванъ другими, менъе объективными причинами. Еще 5 октября, при ръшительномъ протестъ представителя Временнаго правительства, Краевая казачья рада приняла постановленіе о выдъленіи края въ самостоятельную Кубанскую республику, являющуюся «равноправнымъ, самоуправляющимся членомъ федераціи народовъ Россіи». При этомъ право выбора въ новый органъ управленія предоставлялось исключительно казачьему, горскому и незначительному численно «коренному» иногороднему населенію,\*) т. е. почти половина области лишена была избирательныхъ правъ.\*\*) Во главѣ правительства, состоявшаго по преимуществу изъ соціалистовъ, былъ поставленъ войсковой атаманъ, полковникъ Филимоновъ — человъкъ, обладавшій несомнънно болъе государственными взглядами, нежели его сотрудники, но не достаточно сильный и самостоятельный, чтобы внести свою индивидуальность въ направленіе

<sup>\*)</sup> Крестьяне староселы.

<sup>\*\*)</sup> До тъхъ поръ Кубанская область управлялась двумя органами, враждовавшими другь съ другомъ: Войсковымъ правительствомъ и Исполнительнымъ комитетомъ иногороднихъ

дьятельности правительства. Ръшеніе Рады принято было значите вымъм большинствомъ голосовъ, составленнымъ изъ оригинальнаго сочетанія «стариковъ» — консервативнаго элемента, нѣсколько патріархальной складки, чуждаго всякихъ политическихъ тенденцій, и калачьей интеллигенцій. Эта послъдняя носила партиявая визивиня с.-р-овъ и с.-дковъ; но, вскормленная на сытомъ хлѣбѣ привольныхъ кубанскихъ полей, она пользовалась соціалистическими теоріями только въ качествѣ внѣшняго одѣянія и для «экспорта», сохраняя у себя дома въ силѣ всѣ кастовыя традиціонныя перегородки. Противъ ръшенія Рады были фронтовые калаки и поренные крестьяне: посльдніе, выразивъ протесть противъ не-патріотическаго и не дело кратическаго по ихъ убѣжденію закона, вышли изъ состава рады.

Мотивами къ такому негосударственному рѣшенію вопроса — отдѣленію «Кубанской республики» — послужили тревога «стариковъ» за участь казачьихъ земель, которымъ угрожала обще-русская земельная политика, честолюбіе кубанской соціалистической интеллигенціп, жаждавшей трибуны и портфелей и, наконецъ, украинскія вліянія, весьма сильныя среди представителей черноморскихъ округовъ.

Рознь между казачымъ и иногороднимъ населеніемъ приняла еще болье острыя формы: на верху, въ представительныхъ учрежденіяхъ она проявлялась непрекращавшейся политической борьбой, — внизу, въ станицахъ — народной смутой, расчищавшей путь большевизму. Казачьи соціалисты не учли соотношенія силь. Противъ Рады и правительства встало не только иногороднее населеніе, но и фронтовое казачество; эти элементы обладали явнымъ численнымъ перевъсомъ, а главное большимъ дерзаніемъ и буйной натурой. Большевизмъ пришель въ массу иногороднихъ, найдя въ различныхъ слояхъ ихъ такую-же почву, какъ и вездъ въ Россіи, осложненную вдобавокъ чувствомъ остраго недовольства противъ земельныхъ и политическихъ привиллегій господствующаго класса — казачества. Но фронтовая молодежь не имфла рфшительно никакихъ данных в в политическихъ, бытовыхъ, соціальныхъ условіяхъ жизни Кубани для воспріятія большевизма. Ее толкнули къ нему только психологическія причины: пьяный угаръ обезумъвшей солдатчины на фронть, приниманий заразительныя формы, безотчетное сознаніе силы вы новомы нашествій, усталость отъ войны и нежеланіе дальньйшей борьбы въ какой бы то ни было формь; наконецъ, сильнышая агитація большевиковь, угрожавшихъ кровавой расправой въ случаь сопротивленія и объщавшихъ не касаться внутренняго казачьяго уклада, имущества и земель въ случат покорности. Былъ еще одинъ элементъ на Кубани, по приодь своей глубоко враждебный большевизму, это — черкесскии народъ, вызывавшій большія и необоснованныя надежды на Лону и въ кругахъ Добровольческой армін въ качествь одного изъ источниковъ комплектованія противобольшевистской вооруженной силы. Быльые, темные, замкнутые въ узкихъ рамкахъ архаическаго быта, черкесы оказались наименье воинственнымъ элементомъ на Кавказъ и приняли большевистскую власть съ наибольшей покорностью и съ наиболѣе тяжелыми жертвами. Формированія же черкесскихъ частей впослѣдствіи окончились полной неудачей: полки эти были страшнѣе

для мирнаго населенія, чёмъ для противника.

Въ конечномъ результатъ, когда Калединъ, чтобы создать въ глазахъ донскихъ казаковъ нъкоторую иллюзію обще-казачьяго фронта, 
просилъ Кубанскаго атамана прислать на Донъ хоть одинъ пластунскій батальонъ, такого на Кубани не оказалось. Кубанскія части 
не шли войной противъ своего правительства, но не шли также и противъ большевиковъ и приказанія своей выборной власти не исполнили. Кубанскому правительству въ декабръ пришлось прибъгнуть въ 
свою очередь къ универсальному средству — формированію добровольческаго отряда изъ офицеровъ и юнкеровъ, заброшенныхъ судьбою 
на Кубань. Формированіе это поручено было капитану-летчику Покровскому. И здъсь передъ элементомъ государственнымъ, какимъ 
являлось офицерство, встали смутныя, неясныя цъли: защита «Кубанской республики» и ея соціалистическаго, отчасти украинофильскаго 
правительства.

Почтенный старикъ Ф. Щербина — историкъ Кубанскаго края приводитъ статистическія данныя по вопросу распространенія на Кубани большевизма, какъ доказательство полной чужеродности его казачьей средъ. Поражены имъ были прежде всего и главнымъ образомъ станицы, лежавшія на желѣзнодорожныхъ путяхъ изъ Ростова и Закавказья, откуда шли солдатскіе эшелоны и возвращались фронтовые казаки. Баталпашинскій, напримѣръ, отдѣлъ, расположенный въ сторонѣ отъ магистралей, сохранился дольше и лучше всѣхъ. Мартирологъ Кубанскихъ станицъ, переходившихъ въ боль-

шевизмъ, выражается слъдующими цифрами:

|          |   |   | 1917 г. |    |  |         | 1918 г. |      |               |
|----------|---|---|---------|----|--|---------|---------|------|---------------|
| августъ  | , |   |         | 3  |  | январь  |         |      | 20            |
| сентябрь |   |   |         | 2  |  | февраль |         |      | 16            |
| октябрь  |   |   |         | 5  |  | мартъ   |         |      | 24*)          |
| ноябрь   |   |   |         | 5  |  | апрѣль  |         |      | 1             |
| декабрь  |   | ٠ |         | 10 |  | май .   |         |      | 1             |
| -1       |   |   |         |    |  |         | 1       | 3cer | о 87 станицъ. |

Такимъ образомъ, роковой кругъ замкнулся втеченіе 10 мѣсяцевъ.

Эта оригинальная статистика, в роятно единственная въ своемъ родъ на пространствъ русской территоріи, даетъ и другія любопытныя указанія: на 947.151 жителей станицъ, большевиковъ было 164.579, т. е. 17 процент.; въ ихъ числъ казаковъ 3,2 процент. и иногороднихъ 96,8 процент. Въ пятидесяти станицахъ насчитано 770 видныхъ совътскихъ дъятелей-комиссаровъ, членовъ совъта и агита-

<sup>\*)</sup> Подъ чертой — время совътской власти.



Большевистскіе дѣятели на Терекѣ (минер. воды). 1. Командиръ Таманскаго полка, 2. Командиръ Дербентскаго полка, 3. Палачъ чрезвычайки.





Курскій губернскій Совьть народныхь комиссаровь 1-го созмва.



торовь; изъ нихъ 69 интетингентовь и полуинтеллигентовь и 711 лю дей совершенно необралованиваль, состоявшихъ на низшихъ ступеняхъ общественной лъстиция, по большей части уголовиаго элемента. Въ общемъ числъ ихъ 34 процент, казаковъ и 66 процент, иногороднихъ.

Большевизмъ началъ проявляться въ области обычными своими признаками: отрицаніемъ краевой власти, упраздненіемъ станичной администраціи и замьной ея совьтами, насиліями надь офинерами, зазажиточными казаками и «буржуями», разбоями, «соціализаціями», реквизиціями и т. д. Въ самомъ Екатеринодарѣ царила до нельзя сгущенная, нездоровая атмосфера, шли непрерывные митинги, на каждомъ перекрестк ь собиралась толна, возбуждаемая ръчами большевистских вораторовъ. Въ городѣ съ октября существовалъ военно-революціонный комитеть, имъщий свои отдьлы — Дубинскій и Покроискій

въ пригородахъ.

Кубанское правительство, сознавая отсутствіе всякой опоры, пошло по пути Дона: 12 декабря быль созвань совмѣстный съѣздъ представителей всего населенія. Половина иногороднихъ представителей оказалась большевиками и отказалась отъ участія въ работѣ съѣзда. Другая половина въ согласіи съ казачествомъ приступила къ работѣ. Но вмѣсто того, чтобы принять героическія мѣры хотя бы къ спасенію родныхъ очаговъ, соединенныя силы казачьей и обще русской революціонной лемократіи въ созданной ими Законолательной радѣ и въ преобразованномъ на паритетныхъ началахъ правительствъ приступили, по выраженію современнаго публициста, «къкипучей творческой работѣ», прямымъ результатомъ которой было созданіе конституціи Кубанской республики, «всесторонне разработанная программа рѣшенія важнѣйшихъ политическихъ и экономическихъ вопросовъ» и... отдача всей Кубани во власть большевиковъ.

«Паритетъ», какъ и на Дону, только ослабилъ сопротивленіе, введя въ составъ власти элементы еще менѣе устойчивые, соглашательскіе. Добровольческій отрядъ успѣшно сдерживалъ еще попытки большевистскихъ бандъ, наступавшихъ со стороны Новороссійска и даже въ концѣ января у Эйнема, подъ начальствомъ капитана Покровскаго, нанесъ имъ жестокое пораженіе. Но въ то-же время на узловыхъ станціяхъ Кавказской, Тихорѣцкой, Тимашовкѣ осѣдали солдатскіе эшелоны бывшей Кавказской арміи и мѣстные большевики, сжимая все болѣе и болѣе въ тѣсномъ кольцѣ Екатеринодаръ. Въ гор. Армавирѣ большевики образовали «кубанскій краевой революціонный комитетъ», подъ предсѣдательствомъ Я. Полуяна; оттуда началась систематическая борьба противъ Екатеринодара вооруженной силой и агитаціей.

.

Сѣверный Кавказъ бушевалъ. Паденіе центральной власти вызвало потрясеніе здѣсь — болѣе серьезное, чѣмъ гдѣ бы то ни было. Примиренное русскою властью, но не илжившее еще психологически

въковой розни и не забывшее старыхъ взаимныхъ обидъ разноплеменное населеніе Кавказа заволновалось. Объединявшій его ранъе русскій элементъ — 40 процент. населенія края\*) — состояль изъ двухъ почти равныхъ численно группъ — Терскихъ казаковъ и иногороднихъ, разъединенныхъ соціальными условіями и сводившихъ теперь въ междуусобной борьбъ старые счеты, по преимуществу земельные; они не могли поэтому противопоставить новой опасности ни Терское войско, слабое численно, затерянное силы, ни единства. среди враждебной стихіи и переживавшее тъ-же моральные процессы, что и старшіе братья на Дону и Кубани, внесло еще менве своей индивидуальности въ направленіе борьбы. Еще до половины декабря, логда быль живъ атаманъ Карауловъ и до нѣкоторой степени сохранилось нѣсколько терскихъ полковъ, сохранялся еще и призракъ власти и вооруженной силы. Карауловъ велъ опредъленную политику борьбы съ большевизмомъ и примиренія съ горцами. Видя невозможность для себя остановить анархію въ краї, Карауловъ пришелъ къ мысли о созданіи «Временнаго Терско-Дегестанскаго правительства», которое и было образовано въ началѣ декабря совмѣстно тремя организаціями: Терскимъ казачьимъ правительствомъ, Союзомъ горцевъ Кавказа и союзомъ городовъ Терской и Дагестанской областей. Новое правительство приняло на себя «впредь до созданія основныхъ законовъ полноту общей и мъстной государственной власти».

Но эта власть не имѣла рѣшительно никакой реальной силы, ни на кого не опиралась, и даже въ самомъ Владикавказѣ ее игнорировалъ мѣстный совѣтъ. 13 декабря на станціи Прохладной толпа солдатъбольшевиковъ, по указанію изъ владикавказскаго совдепа, оцѣпила вагонъ, въ которомъ находился атаманъ Карауловъ съ нѣсколькими сопровождавшими его лицами, отвела на дальній путь и открыла по вагону огонь. Карауловъ былъ убитъ. Съ его смертью «Терско-Дегестанское правительство» стало еще болѣе обезличеннымъ.

Фактически на Терекѣ власть перешла къ мѣстнымъ совѣтамъ и бандамъ солдатъ Кавказскаго фронта, которые непрерывнымъ потокомъ текли изъ Закавказья и, не будучи въ состояніи проникнуть дальше, въ родныя мѣста, ввиду полной закупорки кавказскихъ магистралей, осѣдали какъ саранча по Терско-Дагестанскому краю. Они терроризовали населеніе, насаждали новые совѣты или нанимались на службу къ существующимъ, внося повсюду страхъ, кровь и разрушеніе. Этотъ потокъ послужилъ наиболѣе могущественнымъ проводникомъ большевизма, охватившаго иногороднее русское населеніе (жажда земли), задѣвшаго казачью интеллигенцію (жажда власти и идеи соціализма) и смутившаго сильно терское казачество (страхъ «итти противъ народа»). Что касается горцевъ, то крайне консервативные въ своемъ укладѣ жизни, въ которомъ весьма слабо отражалось соціальное и земельное неравенство, вѣрные своимъ задачамъ и обычаямъ, они управлялись своими національными совѣтами, были

<sup>\*)</sup> Все населеніе Терско-дагестанскаго Края около 1,4 милліона.

глубоко чужды и враждебны идеямы большевизма, но быстро и охотно восприняли многія прикладныя стороны его, въ томъ числь насиліе и грабежь. Тымы болье, что путемы разоруженія проходившихы войсковыхы эшелоновы или купли у нихы, горцы пріобрыли много оружія (даже пушки) и боевыхы припасовы. Кадромы для формированія послужили полки и батарен бывшаго Кавказскаго Туземнаго корпуса.

Въ началѣ 1918 года въ общихъ чертахъ картина жизни на Сѣ-

верномъ Кавказъ представлялась въ слъдующемъ видъ:

Дагестанъ, въ общемъ наиболѣе замиренный и лояльный, теперь подъ вліяніемъ событій сталь подпадать подъ турецкое вліяніе, и въ нагорной части его велась широко проповѣдь панисламизма. Подогръваемая его идеей шла не прекращаясь партизанская война противъ большевиковъ, группировавшихся по преимуществу вдоль дороги Баку—Петровскъ; но по отношенію къ казакамъ и служилымъ русскимъ людямъ дагестанцы враждебныхъ дѣйствій не проявляли.

Чечня, раздираемая внутренними междуусобіями, раздѣленная на 50—60 враждующих в партій по числу вліятельных в шейховь, склоняясь то къ турецкой, то къ большевистской оріентаціи, проявила, однако, полное единеніе въ исторической тяжбѣ съ русскими колонизаторами. Общая идея совмѣстной съ ингушами борьбы ихъ заключалась въ томъ, чтобы отбросить терскихъ казаковъ и частью осечнь за Сунжу и Терекъ, овладѣть ихъ землями и, уничтоживъ тѣмъ черезполосицу, связать прочно горную и плоскостную Игнушетію (въ раіонъ Владикавказа) съ одной стороны и Чечню съ Игнушетіей — съ другой. Еще въ концѣ декабря чеченцы съ фанатическимъ воодущевленіемъ крупными силами обрушились на сосѣдей. Грабили, разоряли и жгли до тла богатыя цвѣтущія селенія, экономіи и хутора Хасавъ-Юртовскаго округа, казачьи станицы, желѣзно-дорожныя

Ингуши, наиболѣе сплоченные и выставившіе сильный и отлично вооруженный отрядь, грабили всьхь: казаковь, осетинь, большевиковъ, съ которыми, впрочемъ, были въ союзѣ, держали въ постоянномъ страхѣ Владикавказъ, который въ январѣ захватили въ свои руки и подвергли сильному разгрому. Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ союзѣ съ чеченцами игнуши приступили къ вытъснению казачыхъ станицъ Супженской линіи, для чего еще въночо́рѣ въпервую очередь подожтли со всѣхъ сторонъ и разрушили станицу Фельдмаршальскую.

станціи; жгли и грабили городъ Грозный и нефтяные промысла.

Осетины — наиболѣе культурный изъ горскихъ народовъ, имѣвшій «даже» свою соціалистическую интеллигенцію, склонявшуюся къ большевизму. Народь однако выдержаль искушеніе. Подчиняясь господствующей силѣ, осетины все-же считали своими врагами большевиковъ и ингушей и, не взирая на не разрышенные еще земельные споры съ казаками, охотно присоединялись къ каждому выступленію ихъ противъ большевиковъ.

Наконець Кабардинцы, воспринявь отъ большевиковъ земельную практику, отняли у своихъ узденей (дворянства) земли и затъмъ жили мирно, стараясь сохранить нейтралитетъ среди борющихся сторонь. Въ этой сложной обстановкъ терское казачество пало духомъ. Въ то время, какъ горскіе народы, побуждаемые національнымъ чувствомъ, путемъ чистой импровизаціи создавали вооруженную силу, природное войско съ историческимъ прошлымъ, выставлявшее 12 хорошо организованныхъ полковъ, разлагалось, расходилось и разоружалось по первому требованію большевиковъ. Агитація, посулы большевистскихъ агентовъ и угрозы горцевъ заставляли малодушныхъ искать спасенія въ большевизмѣ, который, вначалѣ по частной иниціативъ мѣстныхъ совѣтскихъ организацій, потомъ по указанію изъ центра, пользовался распрей, становясь то на сторону горцевъ противъ казаковъ, то на сторону казаковъ противъ горцевъ и въ общемъ хаосъ утверждая на крови тѣхъ и другихъ свою власть.

Въ концѣ января въ гор. Моздокѣ собрался «рабоче-крестьянскій съѣздъ», переѣхавшій затѣмъ въ Пятигорскъ. Съѣздъ выбралъ изъ своего состава самостоятельное правительство «Терскій народный совѣтъ», подъ предсѣдательствомъ нѣкоего Пашковскаго, сосланнаго нѣкогда въ каторжныя работы за ограбленіе казначея реальнаго училища и возвращеннаго въ силу общей амнистіи, данной Временнымъ пра-

вительствомъ.

Въ теченіи мѣсяца «Народный совѣтъ» правилъ параллельно съ «Терско-Дагестанскимъ правительствомъ»; наконецъ, послѣднее, не видя ни откуда поддержки, въ концѣ февраля «во избѣжаніе кровопролитія» добровольно сложило съ себя властъ и предложило «Совѣту» переѣхатъ во Владикавказъ.

Терскій край быль объявлень составной частью «Р. С. Ф. С. Р.»

Мнѣ остается еще отмѣтить двѣ попытки къ объединенію Юговостока въ болѣе широкихъ областныхъ или національныхъ рамкахъ.

Вскорѣ послѣ начала революціи возникъ «Союзъ горцевъ Сѣвернаго Кавказа», который выдѣлилъ центральный комитетъ и первоначально поставилъ своей цѣлью борьбу съ анархіей, поддержаніе правопорядка, мирное разрѣшеніе межнаціональныхъ столкновеній, обезпеченіе правъ національныхъ меньшинствъ въ Учредительномъ Собраніи и т. д. Послѣ большевистскаго переворота центральный комитетъ въ декабрѣ 1917 года объявилъ себя «правительствомъ горскихъ народовъ Кавказа». Тотъ разбродъ задачъ и цѣлей, которыя преслѣдовали горскіе народы, лишалъ всякой почвы «союзное правительство». Совершенно чуждое однимъ (абхазцы и черкесы), враждебное другимъ (осетины), оно установило нѣкоторую внѣшнюю связь съ Ингушетіей и Чечней, откуда изрѣдка и случайно получались небольшія суммы на содержаніе самого правительства. Эти суммы и личный большой кредитъ предсѣдателя, богатаго чеченца нефтепромышленника Топы Чермоева были единственнымъ источникомъ суще-

ствованія «правительства». Не имья никакихъ реальных в возможностей управленія, «горское правительство» съ самого начала бросило всякія попытки устроенія края и перешло къчистой политикъ, составивъ звено въ цъпи тъхъ многочисленныхъ самодовлъющихъ «народ ныхъ представительствъ, которыя рождены были русской революціей и составляютъ одну изъ любопытныхъ ея чертъ.

Январскія событія во Владикавказ в заставили «горское правительство» перейти въ Тифлисъ и тъмъ порвать почти вовсе связи съ гольческая армія освободить Сьверный Кавказь, мы встрътимся опять сь краемъ. Съ тъхъ поръ личный составъ «правительства» разсъялся; иногда только оно подавало признаки своего существованія торжественными деклараціями отъ имени двухъ своихъ столповъ — Топы Чермоева и Ишемаха Коцева. И только черезъ годъ, когда Добросъ возглавляемымъ Коцевымъ «меджилисомъ горскихъ народовъ», обнаружившимся неожиданно въ Темиръ Хань-Шурь и обратившимся къ главному командованію съ ультимативными требованіями.

Въ посланіи къ Кабардинскому національному сов'ту \*) Коцевъ

писалъ:

«Почти годъ тому назадъ... я вырванъ изъ среды близкаго, родного мною народа. Обстоятельства такъ сложились, что меня бросало по всему лицу Европы и Азіи. Само собою разумбется, что за все это время я дьлаль народное дьло. Когда анархія и разваль косиулись и нашей окраины, то для меня стало ясно, что собственными силами и авторитетомъ мы не можемъ водворить у себя порядокъ; и вотъ все это время прошло въ хлопотахъ за поисками этой силы».

Въ теченіи года г. г. Чермоевъ и Коцевъ призывали варяговъ послѣдовательно въ лицѣ турокъ, нѣмцевъ, англичанъ, грузинъ, едва поспъвая за быстро вертящимся колесомъ міровыхъ событій. А тъмъ временемъ Съверный Кавказъ въ огнъ и въ крови разръшалъ само-

стоятельно вопросы своего бытія.

Гораздо серьезнъе и по замыслу и по политическому значенію представлялось образование вы конць сентября Юго-восточнаго союза. Возникшее по иниціативь Кубани, это объединеніе должно было включать три казачьи области — Донскую, Кубанскую, Терскую и «вольные народы горъ и степей», подъ которыми разумѣлись горцы сѣвернаго Кавказа, калмыки и другіе инородцы Ставропольской губерніи. Въ дальньйшемы вы составы союза предполагалось привлечь Уральское (Яицкое) и Астраханское войско и, можетъ быть, Закавказье.

Первоначальная идея этого объединенія, вызваннаго къ жизни главнымъ образомъ безсиліемъ центральной власти, съ достаточной полнотой выражена въ постановлении Донского «большого круга», засъдавшаго въ первой половинъ сентября \*\*):

<sup>\*) 10</sup> декабря 1918 года. \*\*) Цитирую по труду С. Сватикова. "Государственно-правовое положеніе Дона".

«Заслушавъ и обсудивъ докладъ представителя Кубанскаго войска, поддержанный представителемъ войска Терскаго по вопросу о федеративномъ устройствъ государства Россійскаго и признавая федерацію, какъ принципъ, какъ идею, на основаніи прошлаго историческаго опыта зарожденія и существованія казачества желательной, постановилъ:

- 1. поручить войсковому правительству принять участіе въ конференціи, созываемой въ Екатеринодаръ 20 сентября 1917 г. по этому вопросу, съ правомъ делегировать отъ имени войска представителей въ союзный органъ, имѣющій быть созданнымъ для защиты краевыхъ интересовъ;
- 2. просить этотъ союзный органъ, съ участіемъ представителей сосъднихъ областей, вольныхъ народовъ и коренного не казачьяго населенія казачьихъ земель, а также свъдующихъ лицъ, разработать къ Учредительному Собранію проэктъ такого устройства края, которое, обезпечивая полную самостоятельность національностей и крупныхъ бытовыхъ группъ въ сферъ мъстнаго законодательства, суда, управленія, земельныхъ отношеній, культурной и экономической жизни, въ то-же время оставило бы ненарушенной тъсную связь частей съ цълымъ, не поколебало бы единства и силы Россіи».

Подъ этой довольно безобидной формой пожеланій и признанія авторитета Всероссійскаго Учредительнаго собранія скрывались однако болѣе реальныя стремленія. Въ нихъ смѣшались начала государственно-охранительныя и центробѣжныя; стремленіе сохранить отъ разложенія болѣе устойчивую часть въ интересахъ цѣлаго и желаніе использовать государственную смуту въ интересахъ чисто мѣстныхъ.

Практическаго осуществленія идея союза однако не получила. Къконцу сентября создано было «Объединенное правительство Юговосточнаго союза», во главъ съ В. А. Харламовымъ — правительство чисто фиктивное, не только не оказавшее въ ту трудную пору (конецъ 17 — начало 18 года) какого либо вліянія на ходъ событій, но просто прошедшее незамъченнымъ для широкихъ круговъ населенія Юга. Безвластіе и безсиліе областныхъ правительствъ, неимъніе денежныхъ средствъ и вооруженной силы, а главное — отсутствіе опоры въ народной массъ лишили это начинаніе казачьей интеллигенціи всякаго реальнаго значенія.

Идея союза, однако, не была оставлена и въ 1919 году, при совершенно иной военно-политической обстановкъ вновь привлекла къ себъ серъезное вниманіе казачьихъ верховъ.

15 ноября Закавказскій комитетъ сложилъ свои полномочія и власть перешла въ руки «Закавказскаго комиссаріата» (правитель-

\*) Донской д'вятель, кадетъ, бывшій комиссаръ Закавказья.

ства), избраннаго на совъщании изъ представителей революционных рорганизацій и соціалистических в партій. Этимъ же совъщаніем в постановленъ быль созывь Закавказскаго сейма въ составъ членовъ, избранных в во Всероссійское Учредительное Собраніе, пополненномъ членами политическихъ партій. Сеймъ собрался въ началь февраля. Еще ранъе въ конць октября и въ ноябръ собирались національные събзды и возникли національные совъты.

Передъ новымъ правительствомъ, возглавлявшимся Гегечкори, поздиће передъ сеймомъ возникли вопросы необыкновенной важности и грудности: объ отношеніи къ русской государственности, о войнъ или миръ и, наконецъ, о ликвидаціи Кавказскаго фронта, представлявшаго въ глазахъ правительства опасность не меньшую, чѣмъ угроза

турецкаго нашествія.

На первомъ совъщаній и національныхъ събздахъ идея русской государственности не потерпъла никакого колебанія. Лейтъ мотивомъ на нихъ было рѣшительное отмежеваніе отъ совѣтскаго правительства и признаніе самостоятельнаго существованія мѣстной власти только временно до возстановленія обще-русской центральной власти или до созыва Всероссійскаго Учредительнаго Собранія. Но въ Сеймъ настроеніе создалось уже ибсколько иное: по почину иусульманской фракціи его и грузинской партіи національ-демократовъ былъ возбужденъ вопросъ о полной независимости Закавказья. Мотивами выставлялись длительный характеръ русской смуты, необходимость предотвращенія назрѣвающаго междуусобія и, главное, возможность заключенія сепаратнаго мира съ турками, нашествіе которыхъ грозило краю неисчислимыми бъдствіями. Нътъ сомнънія, что въ самой постановкъ вопроса сказывалось уже весьма сильное германо-турецкое вліяніе, которое опиралось на панисламистскія тенденцін части кавказской интеллигенціи, на общее недовольство разгорающейся анархіей мусульманскаго населенія, увидъвшаго въ единовърныхъ туркахъ своихъ избавителей и, наконецъ, на давнишнюю связь турецкаго и германскаго правительствъ съ «Комитетомъ освобожденія Грузін»; комитеть этоть быль образовань партіей грузинскихъ націоналъ-демократовъ еще въ 1914 году и вошелъ съ враждебными намъ державами въ договорныя отношенія, обязывавшія одну сторону къ предательству, другую къ созданію независимой Грузіи.

Грузинскіе соціаль-демократы — наиболѣе вліятельная партія—присоединились къ требованію независимости. Ихъ лидеръ Ной Жорданія, который въ ноябрѣ говорилъ, что и теперь «въ предѣлахъ Россіи грузинскій народъ долженъ искать устроенія своей судьбы», въ

февралъ на сеймъ сказалъ:

— Когда есть выборъ — Россія или Турція, мы выбираемъ Россію. Но когда есть выборъ Турція или самостоятельность Закавказья, мы выбираемъ самостоятельность Закавказья.

Предложеніе, однако, встрътило ръзкій протестъ въ средъ русскихъ соціалистовъ и армянскихъ дашнакцакановъ. Ръшено было передать вопросъ на обсужденіе особой комиссіи. Эта комиссія «об-

судила вопросъ въ рядѣ засѣданій съ участіемъ свѣдущихъ лицъ — представителей арміи, банковъ, финансоваго и другихъ вѣдомствъ и пришла къ единодушному убѣжденію въ невозможности самостоятельнаго существованія Закавказья безъ поддержки какой либо стратегически и экономически сильной державы».

Это заключеніе и признаніе сейма «при извѣстныхъ условіяхъ принципіально допустимымъ объявленіе Закавказья независимой республикой», если и не рѣшали вопроса, то въ значительной мѣрѣ предрѣшали его. Окончательно онъ былъ разрѣшенъ позднѣе прямымъ воздѣйствіемъ германскаго правительства, поставившаго себѣ цѣлью расчлененіе Россіи и въ частности полное отторженіе отъ нея Закавказья.

Фронта въ дѣйствительности не существовало. Поэтому, когда во второй половинѣ ноября командующій турецкой арміей Вехибъпаша предложилъ перемиріе, генералъ Пржевальскій и закавказское правительство приняли предложеніе, и перемиріе было заключено въначалѣ декабря въ Эрзинджанѣ.

Съ этого времени начался хаотическій отходъ русскихъ корпусовъ и одновременно лихорадочное формированіе національныхъ войскъ для охраны территоріи 1914 года. Шло оно туго въ тылу и весьма неуспѣшно на фронтѣ, наталкиваясь на сильное препятствіе со стороны войсковыхъ революціонныхъ учрежденій и среди самихъ грузинскихъ и армянскихъ воиновъ, у которыхъ стремленіе разойтись по домамъ было не менѣе сильно, чѣмъ у русскихъ.

Общую директиву отходящія банды кавказскаго фронта получили отъ «Второго краевого съъзда Кавказской арміи», состоявшагося въ Тифлисъ съ 10 по 25 декабря. Въ воззваніи къ солда-

тамъ, подписанномъ Е. Вильямовскимъ говорилось:

«Съѣздъ призналъ за вами право на оружіе при оставленіи арміи для защиты родины отъ контръ-революціонной буржуазіи съ ея приспѣшниками Калединымъ — Донскимъ атаманомъ, Дутовымъ — Оренбургскимъ и Филимоновымъ — Кубанскимъ. Для руководства продвиженія товарищей солдатъ и для борьбы съ контръ-революціей на Сѣверномъ Кавказѣ, на Кубани и въ Закавказьи, избранъ съѣздомъ Краевой совѣтъ и военно-революціонный комитетъ... Вы, товарищи, должны всѣ принять участіе... въ установленіи совѣтской власти. Провести домой оружіе вы можете, двигаясь лишь сильными отрядами всѣхъ родовъ оружія, съ избраннымъ команднымъ составомъ... Кто не можетъ (провезти), сдавайте его совѣтамъ, комитетамъ въ Новороссійскѣ, Туапсе, Сочи, Крымской и т. д., гдѣ есть представители совѣтской власти»...

Солдаты двинулись двумя потоками, бросая на произволъ судьбы милліардное имущество: одинъ — въ общемъ направленіи на Тифлисъ, который нѣсколько мѣсяцевъ жилъ буквально въ положеніи осажденнаго города; власти и комитеты употребляли героическія усилія и вели форменные бои, чтобы отвести эти буйныя и голодныя массы отъ города далѣе на Баку и Сѣверный Кавказъ. Другой по-

токъ шель на Транезундь, откуда захватываемые съ бою транспорты развозили войска по портамъ Чернаго моря. Въ серединъ января въ Транезундь образовался «комитеть по организаціи добровольческихъ отрядовъ для борьбы съ контръ-революціей» и, благо даря предоставленію ему вибочередной перевозки, приступиль съ большимъ успъхомъ къ формированіямъ, которыя спъшно направлялись въ Новороссійскъ противъ Кубани и Дона.

Въ февралъ представители сейма и главнаго кавказскаго командования ъхали въ Эрзерумъ для веленія переговоровь о миръ; но судьбы



мира были предрышены одностороннею волею побыдителей. Въ Трапезундъ делегація застала уже 37-ую турецкую дивизію Казимъ-бея, занявшую городъ съ согласія «интернаціональнаго комитета», такъ какъ мѣстныя совѣтскія власти отчаялись окончательно силами двухъ грузившихся послѣдовательно корпусовъ отразить хотя бы шайки турецкихъ разбойниковъ, грабившихъ прилежащій сильно укрѣпленный раіонъ и даже окраины Трапезунда.

Турки вступали въ городъ, встръченные совътомъ рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ, почетнымъ карауломъ и музыкой.

Я привелъ этотъ сжатый очеркъ, чтобы охарактеризовать положеніе, въ которомъ оказалась зарождающаяся новая сила — Добровольческая армія.

Отъ Харькова и Воронежа шли совътскія войска, и Бронштейномъ (Троцкимъ) принимались всъ мъры, чтобы «въ кратчайшій срокъ стереть съ лица земли контръ-революціонный мятежъ казачьихъ генераловъ и кадетской буржуазіи»... На Волгъ — Царицынъ, давній оплотъ большевизма и Астрахань, послъ кровавой расправы съ офицерствомъ и буржуазіей 24 января перешедшая въ руки большевиковъ; далъе на востокъ, — павшій 17 января Оренбургъ. На Кавказъ — мятущіеся инородцы и надвигающійся потокъ бывшей Кавказской арміи. На Черномъ моръ — порты, запруженные враждебными намъ солдатскими бандами и флотъ, поднявшій красные флаги. Наконецъ, сама колыбель добровольчества — Тихій Донъ, если не враждебный, то, во всякомъ случаъ, только только терпимо относящійся къ непрошеннымъ гостямъ.

Тогда мы совершенно не знали всей совокупности обстановки, будучи вскор отр заны отъ вн шняго мира и питаясь лишь газетными слухами и св д ніями отъ р д кихъ осв домителей, вносившихъ слишкомъ много индивидуальнаго въ свои доклады. Приходилось опираться не столько на конкретныя данныя, сколько на внутренній голосъ, который почти вс хъ насъ — не казачьихъ генераловъ — побуждалъ в торый въ скорое исц в не казачества, казака Каледина привелъ къ самоубійству, а казака Корнилова безотчетно звалъ... въ Сибиръ.

## LIJABA XVI.

"Московскій центръ". Связь Москвы въ Дономъ. Прівздъ на Донъ генерала Корнилова. Попытки организаціи государственной власти на Югв: "тріумвиратъ" Алексвевъ — Корниловъ — Калединъ; "соввтъ"; внутреннія тренія въ тріумвирать и соввтв.

Когда мы събхались въ Новочеркасскъ, тамъ многое измънилось.

Калединъ призналъ окончательно необходимость совмѣстной оборьбы и не возбуждаль болье вопроса объ уходь съ Лона Лобровольческой арміи, считая ее теперь уже единственной опорой противъ большевизма.

6-го декабря прівхаль Корниловь, съ нетерпвніємь ожидавшійся всьми; посль перваго свиданія его съ Алексьевымь стало ясно, что совмъстная работа ихъ, вслъдствіе взаимнаго предубъжденія другь противъ друга, будеть очень нелегкой. О чемъ они говорили, я не знаю; но приближенные вынесли впечатльніе, что «разстались они темнъе тучи»...

Въ Новочеркасскъ уже образовалась «политическая кухня», въ чаду которой набажіе дъятели сводили старые счеты, намъчали новыя въхи и создавали атмосферу взаимной отчужденности и непониманія совершающихся на Дону событій. Собрались и лица, игравшія злосчастную роль въ корниловскомъ выступленіи. Б. Савинковъ съ безграничной настойчивостью, но вначаль безуспышно добивался пріема у генераловъ Алексъева и Корнилова. Добрынскій сводилъ дружбу съ приближенными Корнилова, свидътельствуя о своей преданности генералу и необходимости своего участія въ новомъ строительствъ. Его присутствіе около организаціи, благодаря неясному прошлому, странному поведенію во время корниловскаго выступленія и налету хлестаковщины, производило досадное впечатльніе. Завойко я уже не засталъ. Онъ вызвалъ всеобщее недоумвніе монополіей сбора пожертвованій и плелъ какую то нельпьйшую интригу, съ цьлью сверженія Каледина и избранія на должность донского атамана ...генерала Корнилова. Ознакомившись съ его дъятельностью, Корниловъ приказалъ ему въ 24 часа покинуть Новочеркасскъ.

Прівхали и представители Московскаго центра. Организація эта осенью 17 года образовалась въ Москвв изъ представителей к. д.-ской партіи, соввта общественныхъ организацій, торгово-промышленниковъ и другихъ буржуазно-либеральныхъ и консервативныхъ круговъ. Пер-

воначально были присланы делегатами М. М. Федоровъ и А. С. Бълецкій (Бълоруссовъ) и еще двое. Позднъе изъ числа этихъ лицъ остался при Добровольческой арміи только М. М. Федоровъ, а остальныхъ замънили кн. Г. Н. Трубецкой, П. Б. Струве и А. С. Хрипуновъ.

Пригласивъ къ себѣ на конспиративную квартиру генерала Алексѣева, делегація обратилась къ нему съ глубоко прочувствованнымъ словомъ, растрогавшимъ генерала. Задачу делегаціи Федоровъ въ общихъ чертахъ опредѣлялъ такъ: «служить связью Добровольческой организаціи съ Москвой и остальной общественной Россіей, всемѣрно помогать генералу Алексѣеву въ его благородномъ и національномъ подвигѣ своимъ знаніемъ, опытомъ, связями; предоставить себя и тѣхъ лицъ, которыя могли быть для этого вызваны, въ распоряженіе генерала Алексѣева для созданія рабочаго аппарата гражданскаго управленія при арміи въ тѣхъ предѣлахъ, какія вызывались потребностями арміи и всей обстановкой ея дѣятельности, и отвезти тѣ первыя средства, которыя были тогда собраны».

У Алексѣева явились, такимъ образомъ, надежды расширить значительно масштабъ Добровольческой организаціи— надежды весьма скоро обманувшія его.

18 декабря состоялось первое большое совъщаніе московскихъ делегатовъ и генералитета. Предстояло ръшить основной вопросъ существованія, управленія и единства «Алексъевской организаціи». По существу весь вопросъ сводился къ опредъленію роли и взаимостношеній двухъ генераловъ — Алексъева и Корнилова. И общественные дъятели и мы были заинтересованы въ сохраненіи ихъ обоихъ въ интересахъ арміи. Ея хрупкій еще организмъ не выдержалъ бы удаленія кого-нибудь изъ нихъ: въ первомъ случаъ (уходъ Алексъева) армія раскололась бы, во второмъ — она бы развалилась. Между тъмъ, обоимъ въ узкихъ рамкахъ только что начинавшагося дъла было, очевидно, слишкомъ тъсно.

Произошла тяжелая сцена; Корниловъ требовалъ полной власти надъ арміей, не считая возможнымъ иначе управлять ею и заявивъ что въ противномъ случав онъ оставитъ Донъ и перевдетъ въ Сибирь; Алексъеву, повидимому, трудно было отказаться отъ прямого участія въ дъль, созданномъ его руками. Краткія, нервныя реплики ихъ перемъшивались съ ръчами общественныхъ дъятелей (въ особенности страстно реагировалъ Федоровъ), которые говорили о самопожертвованіи и о государственной необходимости соглашенія.... Послъ второго засъданія оно какъ будто состоялось: вся власть переходила къ Корнилову. Недоразумънія начались вновь при пріем в «Алекс вевской организаціи», когда выяснилась полная матеріальная необезпеченность арміи не только въ будущемъ, но даже и въ текущихъ потребностяхъ. Корниловъ опять отказался отъ командованія арміей; но послѣ новыхъ уговоровъ было достигнуто соглашеніе. На Рождествъ былъ объявленъ «секретный» приказъ о

вступленіи генерала Корнилова въ командованіе Арміен, которая съ этого дня стала именоваться офиціально Добровольческой.

. .

Предстояло разрышить еще одинъ важный вопросъ — о существъ и формахъ органа, возглавляющаго все движеніе. Принимая во вниманіе взаимоотношенія генераловъ Алексьева и Корнилова и привходящіе интересы Дона, форма «верховной власти» естественно опредълялась въ видъ тріумвирата Алексьевъ — Корниловъ Калединъ. Такъ какъ территорія подвъдомственная тріумвирату не была установлена, а мыслилась въ предълахъ стратегическаго вліянія Добровольческой арміи, то тріумвирать представляль изъ себя въ скрытомъ видъ первое обще-русское противо-большевистское правительство. Въ такомъ эмбріональномъ состояніи оно просуществовало въ теченіи мъсяца, до смерти Каледина.

Конституція новой власти все еще обсуждалась и грозила внести новыя тренія въ налаживавшіяся съ такимъ трудомъ отношенія. Поэтому я набросалъ проэктъ «конституціи» приблизительно по слѣдующей схемѣ:

- 1. Генералу Алексъеву гражданское управленіе, внъшнія сношенія и финансы.
  - 2. Генералу Корнилову власть военная.
  - 3. Генералу Каледину управленіе Донской областью.
- 4. Верховная власть тріумвиратъ. Онъ разрѣшаетъ всѣ вопросы государственнаго значенія, причемъ въ засъданіяхъ предсъдательствуетъ тотъ изъ тріумвировъ, чьего вѣдѣнія вопросъ обсуждается.

Моя записка, прочтенная въ конспиративной квартиръ профессора К.-ва совъщанію генераловъ") была одобрена и, проредактированная затъмъ начальникомъ штаба армін, генераломъ Лукомскимъ, подписана тріумвирами и послана Московскому центру съ однимъ изъвозвращавшихся делегатовъ.

Если этотъ документъ попадаетъ когда-нибудь въ руки государствовъда, то для свъдънія его сообщаю: это не было упражненіемъ въ области государственно-правовыхъ формъ власти, а исключительно психологическимъ средствомъ, вполи в достигнимъ цъли. Въ то время и при той необыкновенно сложной обстановкъ, въ которой жили Донъ и Армія, формы несуществующей фактически государственной власть временно были совершенно безразличны. Единственно, что было тогда важно и нужно — создать мощную вооруженную силу, чтобы этимъ путемъ остановить потопъ, заливающій насъ съ съвера. Съ возстановленіемъ этой силы пришла бы и власть.

<sup>\*)</sup> Гевералы Алексьевь, Коринловь, Калединь, Лукомскії, Романивскії, Марковь и я.

Въ такихъ-же мукахъ рождался «Совѣтъ». По опредѣленію главнаго иниціатора этого учрежденія Федорова, задачи Совѣта заключались въ «организаціи хозяйственной части арміи, сношеніяхъ съ иностранцами и возникшими на казачьихъ земляхъ мѣстными правительствами и съ русской общественностью»; наконецъ, въ «подготовкѣ аппарата управленія по мѣрѣ продвиженія впередъ Добровольческой арміи».

Въ составъ Совъта отъ русской общественности вошли московскіе делегаты Федоровъ, Бълецкій, позднъе Струве и кн. Г. Трубецкой; персонально П. Милюковъ.

Первое затрудненіе при образованіи Совѣта встрѣчено было со стороны «Донского экономическаго совѣщанія», возникшаго еще въ половинѣ ноября, возглавляемаго к. д.-томъ Н. Парамоновымъ и состоявшаго изъ донскихъ и пришлыхъ общественныхъ дѣятелей. «Экономическое совѣщаніе» при донскомъ атаманѣ и правительствѣ играло до нѣкоторой степени тождественную роль той, которая намѣчалась Совѣту. Явилось поэтому не прикрытое соревнованіе въ вопросѣ о пріоритетѣ въ освободительномъ движеніи донского казачества и добровольчества и, сообразно съ этимъ, Экономическаго совѣщанія и Совѣта... Вопросъ, впрочемъ, былъ скоро улаженъ вмѣшательствомъ Каледина и М. Богаевскаго: Совѣтъ былъ признанъ, и въ составъ его вошли Парамоновъ и М. Богаевскій.

За кулисами продолжалась работа Савинкова. Первоначально онъ стремился во что бы то ни стало связать свое имя съ именемъ Алексъева, возглавить вмъстъ съ нимъ организацію и обратиться съ совмъстнымъ воззваніемъ къ странъ. Эта комбинація не удалась. Корниловъ въ первые дни послъ своего прівзда не хотъль и слышать имени Савинкова. Но вскоръ Савинковъ добился свиданія съ Корниловымъ. Начались длительные переговоры между генералами Алекс вымъ, Корниловымъ съ одной стороны и Савинковымъ съ другой, въ которыхъ приняли участіе, какъ посредники, Милюковъ и Федоровъ. Савинковъ доказывалъ, что «отмеживаніе отъ демократіи составляетъ политическую ошибку», что въ составъСовъта необходимомо включить представителей демократіи въ лицъ его—Савинкова и группы его политическихъ друзей, что такой составъ Совъта сниметъ съ него обвиненіе въ скрытой реакціонности и привлечеть на его сторону солдатъ и казачество; онъ утверждалъ кстати, что въ его распоряженіи им вется въРостов вачительный контингент в революціонной демократіи, которая хлынетъ въ ряды Добровольческой арміи...

Всѣ три генерала относились отрицательно къ Савинкову. Но Калединъ считалъ, что «безъ этой уступки демократіи ему не удастся обезпечить пребываніе на Дону Добровольческой армін», Алексѣевъ уступалъ передъ этими доводами, а Корнилова смущала возможность упрека въ томъ, что онъ препятствуетъ участію Савинкова въ организаціи по мотивамъ личнымъ, восходящимъ ко времени августовскаго выступленія.

На одномъ изъ военныхъ совъщаній генералъ Алексъевъ предъявилъ ультимативный запрост Савинкова относительно принятія его условій. Конечнымъ срокомъ для отвъта Савинковъ назвачаль 4 ч. дня (было 2), послѣ чего оставлялъ за собой «свободу дъйствій». Члены грумвирата долго обсуждаля это странное обращение: Лукомскій, Романовскій и я не принимали участія въ ихъ разговоръ. Наконецъ, я выразилъ изумленіе, что уходитъ время на обсужденіе болѣе чъмъ смѣлаго требованія лица, представляющаго только себя лично и уже одинъ разъ сыгравшаго отрицательную роль въ корниловскомъ выступленіи.

Условія, однако, были приняты на томъ основаніи, что не стоитъ наживать врага... Въ составъ Совъта вошли четыре соціалиста — Б. Савинковъ и указанныя имъ лица: бывшій комиссаръ 8-й арміи Вендзягольскій, донской демагогь Агьевь и предсъдатель крестьянскаго съъзда, бывшій ссыльный и эмигрантъ Мазуренко.

Отъ предложенія Корнилова, сдъланнаго мнъ, вступить въ составъ Совъта я отказался.

Участіе Савинкова и его группы не дало арміи ни одного солдата, ни одного рубля и не вернуло на стезю государственности ни одного донского казака; вызвало лишь недоумѣніе въ офицерской средѣ.

Въ силу общихъ неблагопріятныхъ условій и отсутствія подлежащей управленію территоріи, дъятельность Совъта имъла самодовлѣющій характеръ и въ жизни арміи не отражалась вовсе. 'Кътому же въ нѣдрахъ самого учрежденія создались совершенно ненормальныя отношенія, о которыхъ одинъ изъ членовъ Совѣта пишетъ: «Оба теченія, правое и лѣвое, держались обособленно. Савинковъ внушалъ къ себѣ недовѣріе со стороны правыхъ и чувствовалъ это. Когда онь что-нио́удь предлагалъ, всѣ настораживались и старались отклонить его предложеніе. Но эта обструкція была поневолѣ слабой, потому что рѣдко кто изъ насъ вносилъ въ свою очередь другое предложеніе».

Впрочемъ Совътъ просуществовалъ всего лишь недъли 2—3 и въ серединъ января, съ переъздомъ штаба армін въ Ростовъ фактически прекратилъ свою дъятельность.

Часть членовъ его разъвхалась. Савинковъ взялъ на себя порученіе «войти въ сношеніе съ нькоторыми извъстными демократиче скими дъятелями» и отбылъ въ Москву. Удостовъреніе за подписью Алексъева открывало ему новыя возможности. Его именемъ онъ началъ собирать офицерство, распыляя наши силы, и организовъвать возстанія, которыя были скоро и кроваво подавлены большевиками.

Вендзягольскій у в халъ въ Кіевъ — для связи съ Юго-западнымъ фронтомъ, отчасти съ поляками и чехо-словаками и вскор в обратился къ арміи съ воззваніемъ, начинавшимся такими неожиданными словами: «отъ имени послъдняго русскаго правительства національнаго и неизм в ническаго, сверженнаго въ октябр в большевиками, я, военный комиссаръ 8 арміи объявляю»... Врядъ ли можно было найти болѣе одіозныя къ тому времени въ военной средѣ понятія, какъ «Временное правительство» и «комиссаръ», чтобы ихъ авторитетомъ побудить офицеровъ и солдатъ ѣхать на Донъ...

\* \*

Главный вопросъ, отъ котораго зависѣло само существованіе ар-

міи — денежный, оставался попрежнему неразрѣшеннымъ.

Денежная Москва ограничилась «горячимъ сочувствіемъ» и объщаніями отдать «все» на спасеніе Родины. «Все» выразилось въ суммъ около 800 тысячъ рублей, присланныхъ въ два пріема; и дальше этого Москва не пошла; впослъдствіи, по мъръ утвержденія совътской власти и захвата ею средствъ буржуазіи, неограниченныя ранъе финансовыя возможности послъдней значительно сократились.

Повторилось опять то явленіе, которое имѣло мѣсто въ дни корниловскаго выступленія. И генералы Алексѣевъ и Корниловъ съ полнымъ основаніемъ обращались съ суровымъ осужденіемъ къ Москов-

скому центру, въ лицъ его делегатовъ.

Московскій Центръ въ лицъ трехъ его членовъ, командированныхъ въ Петроградъ, обратился за финансовой помощью и къ союзнымъ дипломатамъ. Попытка эта также не привела ни къ чему. Въ первое время послъ большевисткаго переворота иностранныя посольства находились въ состояни страха и полной растерянности. Англійское, впрочемъ, устами второстепеннаго представителя маюра Кизъ объщало крупную матеріальную поддержку.

По мысли Федорова и московской делегаціи, отъ имени оставшихся на свободѣ членовъ Временнаго правительства мѣстной казенной палатѣ предложено было обращать 25 процент, всѣхъ областныхъ государственныхъ сборовъ на содержаніе борющейся противъ большевиковъ арміи. Послѣ длительныхъ переговоровъ съ атаманомъ и донскимъ правительствомъ эта мѣра и была осуществлена, причемъ общая сумма отнесена въ равныхъ доляхъ на нужды Добровольческой

и Донской армій.

Этотъ источникъ былъ главнымъ средствомъ существованія арміи и, въ силу зависимости отъ донской власти, постоянныхъ треній съ нею и крайне слабаго поступленія казенныхъ доходовъ, являлся весьма скуднымъ и ненадежнымъ. Чтобы расширить на тѣхъ-же началахъ финансовую базу, въ Екатеринодаръ и Владикавказъ былъ командированъ Федоровъ и г. Н. Кубанское правительство отказало наотрѣзъ, а съ послѣдовавшимъ паденіемъ Дона и исходомъ арміи дальнѣйшія попытки въ этомъ направленіи прекратились.

Тѣмъ временемъ сборъ средствъ шелъ и на мѣстахъ: ростовская плутократія по подпискѣ дала около 6½ милліоновъ, новочеркасская около 2-хъ. Половина этихъ суммъ должна была поступить въфондъ Добровольческой арміи, но фактически до самого нашего выхода казначейству удалось собрать съ трудомъ не болѣе 2-хъ милліо-

новъ.



Генералъ Корниловъ (: ) среди чиновъ Корниловскаго полка въ Новочеркасскъ. (Нъженцевъ ).



Временами состояніе добровольческой казны было таково, что приходилось для ем нуждь по росто стихь банкахь учить аль чыме векселя кредитоспособныхъ бъженцевъ. Впослъдствіи въ учрежденіяхъ Юга Россіи возникла даже тяжба для ръшенія вопроса — кто быль Мининымъ; банкъ или бъженецъ.

Вмъстъ съ тъмъ, отдъленія государственнаго банка и казначейства Дона, не подкръпляемыя наличностью, испытывали большія затрудненія, грозившія еще больше запутать экономическое положеніе области. Въ виду этого по иниціативъ донского экономическаго совъщанія донская власть приступила къ печатанію собственныхъ денежныхъ знаковъ — операція, осуществленная въ значительныхъ размърахъ только весною 1918 г. послъ освобожденія Дона.

Внутреннія тренія въ тріумвиратѣ не прекращались. Однажды едва не кончились полнымъ разрывомъ. 9 января, незадолго до переѣзда въ Ростовъ, меня и Лукомскаго вызвали спѣшно въ помѣщеніе канцеляріи генерала Алексѣева. Пришли мы поздно, когда все уже кончилось, и съ удивленіемъ услышали о происшедшемъ столкновеніи.

Нѣкто капитанъ Капелька, состоявшій при штабѣ Алексѣева, со словъ Добрынскаго доложилъ Алексѣеву о предстоящемъ «переворотѣ»: съ переѣздомъ въ Ростовъ генералъ Корниловъ долженъ былъ свергнуть тріумвиратъ и объявить себя диктаторомъ; сдѣланы якобы уже назначенія до «московскаго генералъ-губернатора» включительно.

Не взирая на мутный источникъ этихъ свъдъній, генералъ Алексъевъ, предубъжденный въ отношеніи Корнилова, не переговоривъ съ къмъ-либо изъ насъ, собралъ членовъ Совъта и старшихъ генераловъ и пригласилъ генерала Корнилова для объясненій.

Корниловъ, взбъшенный подобнымъ обвиненіемъ и инсценировкої «судилища», отвътилъ ръзкимъ словомъ и удалился. На другой день московская делегація получила письма съ отказомъ отъ участія въ организаціи обоихъ генераловъ — Алексъева и Корнилова. Опять пришлось уговаривать: Алексъева — мнъ лично, Корнилова — вмъстъ съ Калединымъ.

Корниловъ удовлетворился извиненіями Алексѣева, но при этомъ потребовалъ отъ московской делегаціи 1. «письменнаго извѣшенія, что Совѣтъ признаетъ себя органомъ только совѣщательнымъ при коллегіи изъ трехъ генераловъ, и ни одинъ вопросъ, внесенный на разсмотрѣніе Совѣта, не получаетъ окончательнаго рѣшенія безъ утвержденія означенныхъ трехъ лицъ; 2. включенія въ составъ Совѣта-начальника штаба армін и предсѣдателя вербовочнаго комитета; 3. признанія за командуванимъ Добровольческой арміні права навначенія лицъ, обязательно изъ военныхъ, возглавляющихъ военно-поли-

тическіе центры...\*) съ указаніемъ, что эти лица получаютъ инструкціи по военнымъ дѣламъ только отъ штаба арміи» и проч.

Въ отвътъ на это требование 12 января поступило письмо, под-

писанное Федоровымъ, Струве и кн. Трубецкимъ:

«Обсудивъ вмъстъ съ генералами Лукомскимъ, Деникинымъ, Романовскимъ и Марковымъ общее положеніе организаціи и наиболъе цълесообразные способы наладить въ дальнъйшемъ работу ея, мы пришли къ заключенію»... и далъе удовлетворялись всъ требованія

Корнилова.

Чтобы понять обращеніе Корнилова именно къ московской делегаціи, нужно имѣть въ виду, что въ глазахъ тріумвирата она пользовалась извѣстнымъ значеніемъ, такъ какъ съ ней связывалось представленіе о широкомъ фронтѣ русской общественности. Это было добросовѣстное заблужденіе членовъ делегаціи, вводившихъ также добросовѣстно въ заблужденіе и всѣхъ насъ. Сами они стремились принести пользу нашей арміи, но за ними не было никого: Московскій центръ повидимому забылъ и своихъ представителей на Дону, и свои обязательства въ отношеніи Добровольческой арміи...

\* +

И такъ еще одинъ подводный камень былъ обойденъ.

Много разъ потомъ мнѣ приходилось выслушивать сомнѣніе, правильно ли поступали мы всѣ, употребляя такія усилія, чтобы соединить несоединимое, статику и данамику добровольческаго движенія. И не лучше ли было предоставить каждому изъ вождей итти своимъ путемъ... Полагаю, что въ обстановкѣ того времени иначе поступать мы не могли, а въ масштабѣ историческомъ то или иное рѣшеніе вопроса врядъ ли могло бы видоизмѣнить ходъ событій, управляемыхъ великими и невѣдомыми законами бытія.

<sup>\*)</sup> Эпизоды съ командировкой Савинкова въ Москву и Вендзягольскаго въ Кіевъ.

## ГЛАВА XVII.

Формированіе Добровольческой арміи. Ея задачи. Духовный обликъ первыхъ добровольцевъ.

Подъ вліяніемъ всякого рода недоразумѣній Корниловъ все еще кольбытся ть окончетильного ръшения. На исто Агистопис дъйствовали отсутствіе «полной мощи», постоянныя тренія и препятствія, встрвчаемыя на пути организаціи арміи, скудость средствъ и ограниченность перспективъ. Извиъ на Корнилова давленіе въ двухъ направленіяхъ: одни считали, что для человъка столь крупнаго «всероссійскаго» масштаба слишкомъ мелко то дъло, которое зарождалось въ Новочеркасскъ, и что ему необходимо временно устраниться съ военно-политическаго горизонта, чтобы впослъдствін возглавить широкое національное движеніе. Ранъе взглядъ поддерживалъ по побужденіямъ личнымъ Завойко. звали генерала въ Сибирь, на его родину, гдъ «нътъ самостійныхъ стремленій» и гдъ почва въ соціальномъ и бытовомъ отношеніи казалась наиболье чуждой большевизму. Наконецъ, были и просто авантюристы, въ родъ И. Добрынскаго, который, въ неудержимомъ стремленіи играть политическую роль, примъняль всъ виды шантажа. Такъ въ половинъ января по какимъ-то атавистическимъ признакамъ онъ неожиданно оказался астраханскимъ казакомъ, нашилъ желтые лампасы и явился къ генералу Корнилову въ сопровожденіи находившихся въ Ростовъ г.г. Н. Киселева и Б. Самсонова, въ качествъ делегаціи «отъ поволжскаго купечества и Астраханскаго соединеннаго съ Калмыцкимъ войска». Обращеніе, подписанное этими тремя лицами 16 января, послѣ дифирамба диктатурѣ и вождю, звало Корнилова въ Астрахань для водворенія въ губерніи законности и порядка, объщало широкую матеріальную поддержку и заканчивалось такой поли-Пвиски безграмотной гирилой, пригращавшей илею добровольчести: въ своего рода средневъковый институтъ ландскнехтовъ: «купечество произведетъ милитаризацію своихъ предпріятій, сохранивъ за военными навсегда ихъ служебное положеніе, давъ обязательство въ томъ, что всв назначенія въ этомъ смысль будуть происходить съ согласія генерала Корнилова».

Въ эти дни Астрахань, какъ я уже говорилъ, агонизировала и

24-го послъ жестокой ръзни перешла въ руки большевиковъ.

Однако, мало по малу, связь Корнилова съ арміей укрѣплялась все болѣе и чѣмъ серьезнѣе, безвыходнѣе становилось положеніе, тѣмъ больше росла его привязанность къ добровольцамъ и ихъ пре-

клоненіе передъ своимъ вождемъ. Его имя сразу заняло центральное мъсто и стало тъмъ нравственнымъ стержнемъ, вокругъ котораго группировались вст боевые элементы арміи. Тт тренія, которыя происходили между Алексъевымъ и Корниловымъ, находили прямое отраженіе (иногда наоборотъ — служили отраженіемъ) только среди политиканствующаго привилегированнаго офицерства, стоявшаго ближе къ обоимъ генераламъ и создавшаго раздѣленіе на «корниловцевъ» и «алексъевцевъ». Только въ этой средъ, и то весьма сдержанно, шли разговоры о «демократизмѣ» Корнилова и «монархизмѣ» Алексъева, и дълались вытекающіе изъ этого выводы. Для арміи это было тогда безразлично. Армія воспринимала положеніе болѣе просто и непосредственно: она относилась съ искреннимъ уваженіемъ, довъріемъ и любовью къ Алексвеву, помня его прежнія заслуги, зная его доброту, доступность и трогательное вниманіе къ ея нуждамъ. Но, вмъстъ съ тъмъ, армія чувствовала, что повести ее въ кровавый бой долженъ конечно Корниловъ, имя котораго было обвъяно боевой славой, окружено уже легендой. Въ глазахъ добровольчества жизнь сплела эти имена. И Алексъевъ, и Корниловъ были необходимы арміи.

Поэтому я, вмѣстѣ съ Лукомскимъ и Романовскимъ, считалъ своимъ долгомъ примирять обѣ стороны и сглаживать насколько возможно возникавшія недоразумѣнія. А накоплявшаяся на поверхности военно-общественнаго движенія людская накипь вела, между тѣмъ, систематически разрушительную работу. Она проявлялась ежедневно во всѣхъ мелочахъ жизни, но дважды вызвала особенно тягостное впечатлѣніе: въ эпизодѣ съ «объявленіемъ диктатуры», приведенномъ мною въ предыдущей главѣ, и въ событіи, имѣвшемъ мѣсто передъ самымъ выступленіемъ арміи изъ Ростова. Нѣкоторыя лица явились къ начальнику штаба\*) и представили списокъ офицеровъ, которые, якобы, рѣшили организовать убійство Корнилова. Въ спискѣ фигурировали имена людей «Алексѣевскаго окруженія» и нѣкоторыхъ чиновъ штаба. Когда Романовскій, смотрѣвшій на этотъ инцидентъ, какъ на злостную выдумку, все же собрался доложить о немъ генералу Корнилову, тотъ перебилъ его:

— Мит это извъстно.

И перешелъ къ текущимъ вопросамъ.

Оскорбленные навътомъ офицеры требовали реабилитаціи или отчисленія ихъ изъ арміи. Черезъ 2—3 дня Корниловъ собралъ ихъ и сказалъ:

— Дѣло не въ Корниловѣ. Я просто не допускаю мысли, что бы въ арміи нашлись офицеры, которые могли бы поднять руку на своего командующаго. Я вамъ вѣрю и прошу продолжать службу.

Донская политика привела къ тому, что командующій Добровольческой арміей, генералъ Корниловъ жилъ конспиративно, ходилъ въ

<sup>\*)</sup> Тогда былъ уже Романовскій.

штатскомъ платъћ, и изя его не упоминалось официально въ донских учрежденіяхъ.

Донская политика лишила зарождающуюся армію еще одного весьма существеннаго организаціоннаго фактора... Кто знаетъ офицерскую исихологио, тому понятно значеніе приказа. Генераль Алек съевъ и Корниловъ при другихъ условіяхъ могли бы отдать приказъ о сборь на Лону всьхь офицеровы русской армии. Такой приказы были бы юридически оспоримъ, но морально обязателенъ для огромнаго большинства офицерства, послуживъ побуждающимъ началомъ для многихъ слабыхъ духомъ. Вмѣсто этого распространялись анонимные возванія й «проспекты» Добровольческой арміи. Правда, во втойохэть в протидет на принцикомых измен из вображен динаокон под Россіи, появились довольно точныя свъдънія объ арміи и ея вождяхъ. Но не было властнаго приказа, и ослабъящее правственно офицерство шло уже на сдълки съ собственной совъстью. Пробирались въ армію сотни, а десятки тысячь, въ силу многообразныхъ обстоятельствъ, въ томъ числѣ главнымъ образомъ тяжелаго семейнаго положенія и слабости характера, выжидали, переходили къ мирнымъ занятіямъ, преображались въ штатскихъ людей или шли покорно на перепись къ большевистскимъ комиссарамъ, на пытку въ чрезвычайки, позднъе на службу въ Красную армію. Часть офицерства оставалась еще на фронт в, гдь офицерское званіе было упразднено и гдь Крыленко доканчивалъ «демократизацію», проходившую, по словамъ его доклада Совъту народныхъ комиссаровъ «безболъзненно, если не считать того, что въ цѣломъ рядѣ частей стрѣлялись офицеры, которыхъ назначали на должность кашеваровъ»... Другая часть распылялась. Важнъйшіе центры — Петроградъ, Москва, Кіевъ, Одесса, Минеральныя воды, Владикавказъ, Тифлисъ — были забиты офицерами. Пути на Донъ были конечно очень затруднены\*), но твердую волю настоящаго русскаго офицера не остановили бы никакіе кордоны. Невозможность производства мобилизаціи даже на Дону привела къ такимъ поразительнымъ результатамъ: напоръ большевиковъ сдерживали нъсколько сотъ офицеровъ и дътей — юнкеровъ, гимназистовъ, кадетъ, а панели и кафэ Ростова и Новочеркасска были полны молодыми здоровыми офицерами, не поступавними въ армио. Посль взятія Ростова большевиками, совътскій комендантъ Калюжный жаловался въ совътъ рабочихъ депутатовъ на страшное обременение работой: тысячи офицеровъ являлись къ нему въ управленіе съ заявленіями, «что они не были въ Добровольческой арміи»... Также было и въ Новочеркасскъ. Донское офицерство, насчитывающее изсколько тысячъ, до самаго паденія Новочеркасска уклонилось вовсе отъ борьбы: въ донскіе партизанскіе отряды поступали десятки, вы Добровольческую армію единицы, а всѣ остальные, связанные кровно, имущественно,

<sup>\*)</sup> Съ Кавказа не особенно затруднены. Большая группа офицерства, преимущественно гвардейскаго, въ Минеральныхъ водахъ не откликнулась вовсе на призывъ командированнаго туда ген. Эрдэли.

земельно съ войскомъ, не рѣшались пойти противъ ясно выраженнаго настроенія и желаній казачества.

Надежды на Москву также не оправдались. Въ ноябръ пріъхалъ къ генералу Алексъеву посланецъ отъ Брусилова. Брусиловъ писалъ, что тяжелое испытаніе, ниспосланное Россіи, должно побудить всѣхъ честныхъ людей работать совмъстно. Узнавъ, что Алексъевъ формируетъ армію, онъ отдаетъ себя въ полное его распоряженіе и проситъ полномочій для работы въ Москвъ. Алексъевъ отвътилъ сердечнымъ письмомъ, въ которомъ изложилъ свои планы и надежды, далъ полномочія и поставиль задачу — направлять рѣшительно всѣхъ офицеровъ и всѣ средства на Донъ. Скоро, однако, алексѣевскій штабъ убѣдился, что Брусиловъ перемънилъ направленіе и, пользуясь остаткомъ своего авторитета, запрещаетъ вывздъ офицеровъ на Донъ... В вроятно нътъ болѣе тяжелаго грѣха у стараго полководца, потерявшаго въ тискахъ большевистскаго застѣнка свою честь и достоинство, чѣмъ тотъ, который онъ взялъ на свою душу, давая словомъ и примъромъ оправданіе сбившемуся офицерству, поступавшему на службу къ врагамъ русскаго народа.

Свою в роятно не посл днюю въ жизни эволюцію онъ объясниль поздн сл днюю сл днюю в сл дню в сл днюю в сл дню в сл днюю в сл дню в сл днюю в сл дню в сл днюю в сл дню в сл дн

— Я подчиняюсь волѣ народа — онъ въ правѣ имѣть правительство, какое желаетъ. Я могу быть не согласенъ съ отдѣльными положеніями, тактикой совѣтской власти; но, признавая здоровую жизненную основу, охотно отдаю свои силы на благо горячо любимой мною родины\*).

Цѣли, преслѣдуемыя Добровольческой арміей, впервые были обнародованы въ воззваніи, исходившемъ изъ штаба, 27 декабря.

- 1. Созданіе «организованной военной силы, которая могла бы быть противопоставлена надвигающейся анархіи и нѣмецко- большевистскому нашествію. Добровольческое движеніе должно быть всеобщимъ. Снова, какъ встарину, 300 лѣтъ тому назадъ, вся Россія должна подняться всенароднымъ ополченіемъ на защиту своихъ оскверненныхъ святынь и своихъ попранныхъ правъ».
- 2. «Первая непосредственная цѣль Добровольческой арміи противостоять вооруженному нападенію на Югъ и Юго-востокъ Россіи. Рука объ руку съ доблестнымъ казачествомъ, по первому призыву его Круга, его правительства и Войскового атамана, въ союзѣ съ областями и народами Россіи, возставшими противъ нѣмецкобольшевистскаго ига, всѣ русскіе люди, собравшіеся на Югѣ со всѣхъ концовъ нашей Родины, будутъ защищать до послѣдней капли крови самостоятельность областей, давшихъ имъ пріютъ и являющихся послѣднимъ оплотомъ русской независимости, послѣдней надеждой на возстановленіе Свободной Великой Россіи.

<sup>\*)</sup> Изъ бестды съ корреспондентомъ "Новаго Пути". Лто 1921 года.

3. Но рядомъ съ этой пълью—другая ставится Добровольческой арміи. Армія эта должна быть той дълственной силои, которая дость возможность русскимъ гражданамъ осуществить дъло государственнаго строительства Свободной Россіи... Новая армія должна стать на стражѣ гражданской свободы, въ условіяхъ которой хозяинъ земли русской — ея народъ — выявитъ черезъ посредство избраннаго Учредительнаго Собранія державную волю свою. Передъ волей этой должны преклониться всѣ классы, партіи и отдѣльныя группы населенія. Ей одной будеть служить создаваемая армія, и всѣ участвующіє въ ея образованіи будуть безпрекословно подчиняться законной власти, поставленной этимъ Учредительнымъ Собраніемъ.»

Въ заключеніе воззваніе призывало «встать въ ряды Россійской рати... всѣхъ, кому дорога многострадальная Родина, чья душа истомилась къ ней сыновней болью.»

Отозвались, какъ я уже говорилъ, офицеры, юнкера, учащаяся молодежь и очень, очень мало прочихъ «городскихъ и земскихъ» русскихъ людей. «Всенароднаго ополченія» не вышло. Въ силу создавшихся условій комплектованія, армія въ самомъ зародышѣ своемъ таила глубокій органическій недостатокъ, пріобрѣтая характеръ классовый. Нѣтъ нужды, что руководители ея вышли изъ народа, что офицерство въ массъ своей было демократично, что все диженіе было чуждо соціальныхъ элементовъ борьбы, что офиціальный символъ въры арміи носилъ всѣ признаки государственности, демократичности и доброжелательства къ мѣстнымъ областнымъ образованіямъ... Печать классоваго отбора легла на армію прочно и давала поводъ недоброжелателямъ возбуждать противъ нея въ народной массѣ недовріе и опасенія и противополагать ея цѣли народнымъ интересамъ.

Было ясно, что при такихъ условіяхъ Добровольческая армія выполнить своей задачи въ обще-россійскомъ масштабѣ не можетъ. Но оставалась надежда, что она въ состояніи будетъ сдержать напоръ неорганизованнаго пока еще большевизма и тѣмъ дастъ время окрынуть здоровой общественности и народному самосозчанію, что ея крѣпкое ядро со временемъ соединитъ вокругъ себя пока еще инертныя или даже враждебныя народныя силы.

Лично для меня было и осталось непререкаемымъ одно весьма кажное положеніе, вытекавшее изъ психологіи октябрьскаго переворота:

Если бы въ этотъ трагическій моментъ нашей исторіи не нашлось среди русскаго народа людей, готовыхъ возстать противъ безумія и преступленія большевистской власти и принести свою кровь и жизнь за разрушаемую родину, — это былъ бы не народъ, а навозъ для удобренія безпредъльныхъ полей стараго континента, обреченныхъ на колонизацію пришельцевъ съ Запада и Востока.

Къ счастью мы принадлежимъ къ замученному, но великому русскому народу.

Формированіе арміи вначалѣ носило поневолѣ случайный характеръ, опредѣляясь зачастую индивидуальными особенностями тѣхълицъ, которыя брались за это дѣло. Къ началу февраля въ составъарміи входили:

- 1. Корниловскій ударный полкъ (Подполковникъ Нѣженцевъ).
- 2. Георгіевскій полкъ изъ небольшого офицерскаго кадра, прибывшаго изъ Кіева. (Полковникъ Киріенко).
- 3. 1-й, 2-й, 3-й офицерскіе батальоны изъ офицеровъ, собравшихся въ Новочеркасскъ и Ростовъ. (Полковникъ Кутеповъ, Подполковники Борисовъ и Лаврентьевъ, позднъе полковникъ Симановскій).
- 4. Юнкерскій батальонъ главнымъ образомъ изъ юнкеровъ столичныхъ училищъ и кадетъ. (Штабсъ-капитанъ Парфеновъ).
- 5. Ростовскій добровольческій полкъ изъ учащейся молодежи Ростова. (Генералъ-маіоръ Боровскій).
- 6. Два кавалерійскихъ дивизіона. (Полковниковъ Гершельмана и Глазенапа).
- 7. Двъ артиллер. батареи преимущественно изъ юнкеровъ артиллерійскихъ училищъ и офицеровъ. (Подполковники Міончинскій и Ерогинъ).
- 8. Цѣлый рядъ мелкихъ частей, какъ то «морская рота» (капитанъ 2-го ранга Потемкинъ), инженерная рота, чехо-словацкій инженерный батальонъ, дивизіонъ смерти Кавказской дивизіи (Полковникъ Ширяевъ) и нѣсколько партизанскихъ отрядовъ, называвшихся по именамъ своихъ начальниковъ.

Всѣ эти полки, батальоны, дивизіоны были по существу только кадрами, и общая боевая численность всей арміи врядъ ли превосходила 3—4 тысячи человѣкъ, временами, въ періодъ тяжелыхъ ростовскихъ боевъ, падая до совершенно ничтожныхъ размѣровъ. Армія обезпеченной базы не получила. Приходилось одновременно и формироваться, и драться, неся большія потери и иногда разрушая только что сколоченную съ большими усиліями часть.

Около штаба кружились авантюристы, предлагавшіе формировать партизанскіе отряды. Генералъ Корниловъ слишкомъ довѣрчиво относился къ подобнымъ людямъ и зачастую, получивъ деньги и оружіе, они или исчезали, или отвлекали изъ рядовъ арміи въ тылъ элементы послабѣе нравственно, или составляли шайки мародеровъ.\*) Особенную извѣстность получилъ отрядъ сотника Грекова — «Бѣлаго дьявола» — какъ онъ самъ себя именовалъ, который въ теченіе двухъ, трехъ недѣль разбойничалъ въ окрестностяхъ Ростова, пока, наконецъ, отрядъ не расформировали. Самъ Грековъ гдѣ-то скрывался и только осенью 1918 года былъ обнаруженъ въ Херсонѣ или Николаевѣ, гдѣ вновь по порученію городского самоуправленія со-

<sup>\*)</sup> Донцамъ удалось сформировать нѣсколько хорошихъ партизанскихъ отрядовъ, о которыхъ говорится дальше.

бралъ отрядь, прикрываясь добровольческимъ именемъ. Позвиће быль поймань въ Крыму и посланъ на Донь въ руки правосудия. Какой то туземець вербовалъ персовъ, набирая ихъ, какъ оказалось, среди подопковъ ростоъскихъ ночлежныхъ домовъ... Всъ эти импровизаціи вносили разстройство въ организацію арміи и придавали несвойственный ей скверный налетъ. Къ счастью, вскоръ этому былъ положенъ предъль. Напрывала мистификація и въ болье широлось масштабъ: изъ Екатеринодара пріъхаль въкто — Девлетъ ханъ-Гирей, съ предложеніемъ «поднять черкесскій народъ», для чего потребовался авансъ въ 750 тысячъ рублей и до 9 тысячъ ружей. Только пустая армейская казна остановила этотъ странный опытъ, такъ неудачно повторенный впослъдствіи.

Армія пополнялась на добровольческихъ началахъ, при чемъ каждый доброволецъ давалъ подписку прослужить четыре мѣсяца и обѣщалъ безпрекословное повиновеніе командованію. Состояніе казны давало возможность оплачивать добровольцевъ до крайности нищенскими окладами:

|      |    |           | Офиц.         | Солдаты       |
|------|----|-----------|---------------|---------------|
| 1917 | Γ. | ноябрь    | только паекъ. | только паекъ. |
| 9.9  |    | декабрь   | 100 руб.      | 30 руб.       |
| 1918 | Γ. | январь    | 150 руб.      | 50 руб.       |
| * *  |    | февраль*) | 270 руб.      | 150 руб.      |

Въ офицерскихъ батальонахъ, отчасти и батареяхъ, офицеры несли службу рядовыхъ, въ условіяхъ крайней матеріальной необелеченности. Въ донскихъ войсковыхъ складахъ хранились огромные запасы, но мы не могли получить оттуда ничего иначе, какъ путемъ кражи или подкупа. И войска испытывали острую нужду рыштельни во всемъ: не хватало вооруженія и боевыхъ припасовъ, не было обоза, кухонь, теплыхъ вещей, сапогъ... И не было достаточно денегъ, чтобы удовлетворить казачы комитеты, распродававшіе на сторону все, до совъсти включительно...

Высоко поучительна исторія созданія добровольческой артиллеріи. Одну батарею (два орудія) украли въ 39 дивизіи, ушедшей самовольно съ Кавказскаго фронта и обратившей Ставропольскую губернію въ свой ленъ. Сборный офицерско-юнкерскій отрядъ произвелъночной набътъ на одно изъ селеній, расположенныхъ въ раіонъ Торговой (Ставропольской губ., верстъ за полтораста отъ Новочеркасска), гдъ квартировала батарея; отбилъ у солдатъ два орудія и привезъ ихъ въ Новочеркасскъ. Два орудія мы взяли въ донскомъскладь съ разрышенія комитета для отденія почестей на похоронах в добровольческаго офицера и «затеряли». Одну батарею купили у вернувшихся съ фронта казаковъ-артиллеристовъ, пославъ къ нимъ

<sup>\*)</sup> Кромъ того, небольшая прибавка семейнымъ.

полковника Тимановскаго, который споилъ команду и уплатилъ ей около 5 тысячъ рублей. Можно себъ представить наше огорченіе, когда донцы неожиданно отказались отъ сдълки, въ виду того, что войсковой штабъ назначилъ въ батарею пополненіе и неизвъстно было, какъ оно отнесется къ самоупраздненію. Послали телеграмму въ донской штабъ, который поспъшилъ отмънить свое распоряженіе.

Наконецъ, въ началъ января команда въ составъ около 40 офицеровъ и юнкеровъ была командирована въ Екатеринодаръ за уступленными намъ кубанскимъ атаманомъ пушками. На узловой станціи Тимашевской вагонъ съ добровольцами окружили казаки мъстнаго кубанскаго полка и, когда послъ долгихъ споровъ добровольцы, не желая пролитія крови, согласились сдать оружіе съ тѣмъ, что ихъ пропустять въ Екатеринодаръ,\*) казаки перецъпили вагонъ и подъ сильнымъ конвоемъ отправили его... въ Новороссійскъ, сдавъ добровольцевъ военно-революціонному комитету. Нісколько человінь на полномъ ходу выбросились изъ вагона и вернулись въ Ростовъ, остальные томились почти восемь мъсяцевъ въ Новороссійской тюрьмъ, въ ожиданіи той участи, которая постигла тамъ вскоръ несчастныхъ офицеровъ Варнавинскаго полка... (Команда контръ-миноносца «Керчь», совмъстно съ совътскими властями города, сняла съ транспорта, отходившаго отъ пристани съ 491-мъ Варнавинскимъ полкомъ, выданныхъ солдатами, послъ нъкотораго колебанія, всъхъ офицеровъ полка. Въ тотъ же день, 18 февраля, офицеры, помъщенные на баржу, были раздѣты, связаны, изувѣчены, изрублены, разстрѣляны, а затъмъ сброшены въ море. Черезъ нъсколько мъсяцевъ трупы несчастныхъ стали всплывать на поверхность воды... По счастливой случайности артиллеристы остались цёлы и были выручены вступившими въ Новороссійскъ въ августъ 1918 года частями Добровольческой арміи.

Сколько мужества, терпънія и въры въ свое дъло должны были имъть тъ «безумцы», которые шли въ армію, не взирая на всъ тяж-

кія условія ея зарожденія и существованія!

Отличительнымъ знакомъ новой арміи былъ нашиваемый на рукавъ уголъ изъ лентъ національныхъ цвътовъ.

Я былъ назначенъ начальникомъ «Добровольческой дивизіи», въ составъ которой входили всѣ наши формированія, такъ что въ сущности возникало двоевластіє устраненное впослѣдствіи, въ началѣ февраля. Хозяйственныхъ функцій у меня не было никакихъ. Начальникомъ штаба «дивизіи» сталъ генералъ Марковъ; штабъ 4—5 офицеровъ.

При командующемъ арміей образовался большой штабъ арміи, возглавляемый генераломъ Лукомскимъ и въдавшій всъми организаціонными, административными, хозяйственными вопросами, а также высшимъ оперативнымъ руководствомъ арміи. Имълъ свой штабъ и

<sup>\*)</sup> Въ этомъ ихъ завърилъ и штабъ офицеръ кубанскаго полка.

генераль Алексьевь. Несоотътствіе численности наших в пітабовъ боевому составу армін рълко бросалось пътлала и пыльшело осужденіе въ рядахъ войскъ. Вызывалось оно разными причинами: широкимъ расмахомъ, доторый хотъли пришть всему начинацію, нистомът вличальниковъ, занимавшихъ ранѣе высокіе посты и привыкшихъ къ большому масштабу работы, наличіемъ многихъ опытныхъ штабныхъ работниковъ, не годившихся къ строевой службѣ и, конечно, тѣмъ стихійнымъ стремленіемъ всѣхъ штабовъ всѣхъ временъ къ саморазмноженію, съ которымъ безнадежно боролись и Корниловъ, и впослѣдствіи я. Отчасти на этой почвѣ въ концѣ января произошло нелоразумьніе между генераломъ Корниловымъ и тенераломъ Луком скимъ, послѣ чего въ должность начальника штаба арміи вступилъ генераль Романовскій, а Лукомскій быль на начень предстингелема арміи при Донскомъ атаманъ.

Штабъ арміи состояль изъ двухъ отдѣловъ — строевого и снабженій. Первымъ в далъ генералъ Романовскій, вторымъ — генералъ Эльснерь. Въ первый періодъ діятельность Игана Папловича ласпонялась многими наслоившимися инстанціями и не привлекала къ себь особеннаго вниманія. Только его манера рѣзко и откровенно обрывать людей недобросовъстныхъ, независимо отъ положенія, людей, которые все больше и больше облѣпляли организацію, — создавала этому скромнъйшему по характеру человъку репутацію «надменнаго»... За то на почвъ тяжелаго матеріальнаго положенія арміи всеобщее озлобленіе обрушилось на голову начальника снабженій, тенерала Эльснера. Его бранили и въ строю, и въ штабахъ, и среди общественныхъ дъятелей, прикосновенныхъ къ организаціи. Впослъдствіи А. Суворинъ зло и несправедливо обрушился на него въ печати... Дъйствительно суровое время требовало и других в дюдеи. Эльснеры быль выдающимся начальником в снабженія Юго-западнаго фронта. а здісь пужень быть просто хорошій, крыжій интенданть, умьючій найти и купить. Эльснеръ былъ добросовъстенъ, медлителенъ и трудолюбивъ, ньсколько придагленъ бердичевскимъ и биховскимъ сидьніемъ, состарившимъ его, и слишкомъ добрь, тогла какъ требовались исключительная энергія, порывъ и безжалостность. Наконецъ Эльснеръ былъ честенъ, тогда какъ подлое время требовало, очевидно, и подлыхъ пріемовъ. Генералъ Алексвевъ, по выходв книги А. Суворина, вступившись за Эльснера, между прочимъ писалъ: «Начинали мы работу съ грошами, а главное совершенно не имъли времени и возможности готовиться къ походу... Наиболье тяжкимъ и кошмарнымъ представлялся (тогда)... вопрось санитарный... Вы знаете причины этого: не недостатокъ средствъ, а полное отсутствіе людей, готовыхъ беззавътно и умъло работать въ этой области Такъ и по другимъ частямъ: нътъ энергичнаго интенданта - толковаго и дъльнаго, н $\S$ тъ другихъ сотрудниковъ, могущихъ честно и продуктивно работать въ области хозяйства»... $\S$ 

Былъ, впрочемъ, въ организаціи одинъ инженеръ, обладавшій какъ разъ всѣми свойствами противоположными тѣмъ, которыми судьба надѣлила Эльснера. Но и онъ въ тогдашней удручающей обстановкѣ не далъ арміи ничего, себѣ же создалъ весьма сомнительную репутацію.

Назначеніе начальниковъ строевыхъ частей вначаль имъло поневоль чисто случайный характерь: выбора не было, людей не знали. Одинъ оказался пьяницей и садистомъ и, будучи исключенъ изъ арміи, впосл'єдствіи подобралъ шайку, нанялся къ ставропольскимъ овцеводамъ и терроризировалъ населеніе, пока не былъ преданъ суду. Другой, выдававшій себя за родственника Корнилова, — безтолковый и недалекій, игравшій на аракчеевскомъ «безъ лести преданъ» и льстившій до приторности командующему, графоманъ и кляузникъ, въ теченіе трехъ недъль безнадежно путалъ въ дъль командованія отрядомъ, пока случай не избавилъ насъ отъ него: послѣ одного тяжелаго боя онъ увхалъ въ Ростовъ и оттуда послалъ своему замвстителю на позицію распоряженіе присылать ежедневно по 15-20 человъкъ подъ видомъ обмороженныхъ; такимъ образомъ соберется весь отрядъ и отдохнетъ... А въ эти дни поръдъвшій фронтъ еле держался. Письмо попало въ руки генерала Корнилова и ръшило участь писавшаго: онъ былъ уволенъ въ резервъ.

Корниловъ привязывался къ людямъ, върилъ имъ и страдалъ, когда обнаруживалась ошибка. Помню, какъ въ тотъ день онъ характернымъ жестомъ провелъ рукою по опечаленному лицу и сказалъ:

— Какъ тяжело разочаровываться въ людяхъ.

Такіе типы были, однако, исключеніемъ; въ большинствѣ подобрались высоко доблестные командиры, а тяжкіе бои и походъ создавали тѣсное взаимное общеніе и близкое знакомство и отсѣивали
постепенно все болѣе слабое. Добровольческая армія чтитъ память
многихъ первыхъ своихъ командировъ: Нѣженцевъ — влюбленный
въ Корнилова и въ его идею до самопожертвованія, пронесшій ее нерушимо сквозь тысячи преградъ, безстрашный, жившій полкомъ и
для полка и сраженный пулей въ минуту вдохновеннаго порыва, увлекая поколебавшіеся ряды Корниловцевъ въ атаку... Міончинскій —
этотъ виртуозъ артиллерійскаго боя, жившій, горѣвшій и священнодѣйствовавшій въ музыкѣ смертоноснаго огня... Тимановскій — весь
израненный — въ Кубанскихъ походахъ ходившій въ атаку также
спокойно, съ величайшимъ презрѣніемъ къ смерти, какъ и въ дни
Луцкаго прорыва въ рядахъ «желѣзной дивизіи»... «Нашъ» Марковъ...
И много другихъ, уже павшихъ или уцѣлѣвшихъ, которые съ первыхъ

<sup>\*)</sup> Письмо генерала Алексъева къ А. Суворину 13 августа 1918 года.

дней армін добросовъстно и безкорыстно отдели ен спои сили и жизнь.

Много уже написано еще больше напишуть о духовномы облись. Добровольческой армін. Т.Б., кто видьль въ ней осіянний страданіемъ и мученичествомъ подвигъ — правы. И тѣ, кто видѣлъ грязь, пятнавшую чистое знамя, во многихъ случаяхъ искренни. Весь вопросъ въ правильномъ синтезѣ ряда сложныхъ явленій въ жизни арміи — явленій, рожденныхъ войной и революціей. Такъ, каждый въ отдыльности офицеръ, выведенный въ купринскомъ. Посинкъв, живой человѣкъ, но такого собранія офицеровъ такого полка въ русской арміи не было.

Въ нашу своеобразную Запорожскую съчь шли всъ, кто дъйствительно сочувствовалъ идет борьбы и былъ въ состояніи вынести ея тяготы. Шли и хорошіе, и плохіе. Но четыре года войны и кошмаръ революціи не прошли безслѣдно. Они обнажили людей отъ внѣшнихъ культурныхъ покрововъ и довели до высокаго напряженія всѣ ихъ сильныя и вст ихъ низменныя стороны. Было бы лицемтріемъ со стороны общества, испытавшаго небывалое моральное паденіе, требовать отъ добровольцевъ аскетизма и высшихъ добродътелей. Былъ подвигъ, была и грязь. Героизмъ и жестокость. Состраданіе и ненависть. Соціальная терпимость и инстинктъ классовой розни. Первыя явленія возносили, со вторыми боролись. Но вторыя не были отнюдь преобладающими: исторія отмѣтитъ тотъ важный для познанія русской народной души фактъ, какъ на почвѣ кровавыхъ извращеній революціи, обывательской тины и интеллигентскаго маразма могло вырасти такое положительное явленіе, какъ добровольчество, при всѣхъ его тѣневыхъ сторонахъ сохранившее героическій образъ и національную идею.

Добровольцы были чужды политики, върны идеъ спасенія страны, храбры въ бояхъ и преданы Корнилову. Впереди ихъ ждало увъчье, скитаніе, многихъ — смерть; поб'єда представлялась тогда въ далекомъ будущемъ. Они дрались на подступахъ къ Ростову, зная, что сотни тысячъ казаковъ и ростовской буржуазіи за ихъ спиною живутъ легко и привольно. Они были оборваны, мерзли и голодали, видя какъ бъснуется и веселится богатъйшій Ростовъ, финансовая знать котораго съ большимъ трудомъ «пожертвовала» на армію два милліона рублей растворившихся быстро въ бездонной ея нуждь. Они встръчали въ обществъ равнодушіе, въ народъ вражду, въ резолюціяхъ революціонныхъ учрежденій и соціалистической печати злобу, клевету и поношеніе. Одиночные добровольцы, случайно попадавшіе въ Темерникъ — рабочіе кварталы Ростова — часто не возвращались... Однажды въ Ростовъ, когда юнкерскій караулъ, спровоцированный выстрыломы на большомы жельднодорожномы митингъ, пустилъ въ ходъ оружіе, въ результатъ чего оказались одинъ или два рабочихъ убиты, это событіе вызвало огромную демонстрацію; съ разрѣшенія донского правительства «жертвамъ» были устроены грандіозныя похороны съ толпами народа, депутаціями, вѣнками и рѣчами, направленными противъ «враговъ народа». А «враги народа» въ это время каждый день тихо, безъ вѣнковъ и рѣчей, въ наскоро сколоченныхъ гробахъ, иногда и безъ гробовъ, опускались въ холодную могилу возлѣ чужихъ и незнакомыхъ имъ станцій и полустанковъ Донской земли. И рѣдко когда ихъ провожала слеза друга или брата, ибо звѣриное время зачерствляло сердца и понижало цѣну жизни.

Гражданская война довершила тотъ психологическій процессъ,

который только намѣтила война на фронтъ.

Вскоръ стало извъстнымъ, что большевики убиваютъ всъхъ добровольцевъ, захваченныхъ ими, предавая передъ этимъ безчеловъчнымъ мученіямъ. Сомнъній въ этомъ не было. Не разъ на мъстахъ, переходившихъ изъ рукъ въ руки, добровольцы находили изуродованные трупы своихъ соратниковъ, слышали леденящую душу повъсть свидътелей этихъ убійствъ, спасшихся чудомъ изъ рукъ большевиковъ. Помню, какою жутью повѣяло на меня, когда первый разъ привезли восемь замученныхъ добровольцевъ изъ Батайска — изрубленныхъ, исколотыхъ, съ обезображенными лицами, въ которыхъ подавленные горемъ близкіе едва могли различить родныя черты... Поздно вечеромъ, гдъ-то далеко на заднемъ дворъ товарной станціи, среди массы составовъ я нашелъ вагонъ съ трупами, загнанный туда по распоряженію ростовскихъ властей, «чтобы не вызвать экспессовъ». И когда при тускломъ мерцаніи восковыхъ свѣчекъ священникъ, робко озираясь, возглашалъ «въчную память убіеннымъ», сердце сжималось отъ боли, и не было прощенія мучителямъ...

Помню свою поъздку на «Таганрогскій фронтъ» въ серединъ января. На одной изъ станцій возлѣ Матвѣева кургана, на платформѣ лежало тѣло, прикрытое рогожей. Это былъ трупъ начальника станціи, убитаго большевиками, узнавшими, что его сыновья служатъ въ Добровольческой арміи. Отцу порубили руки и ноги, вскрыли брюшную полость и закопали еще живымъ въ землю. По искривленнымъ членамъ и окровавленнымъ израненнымъ пальцамъ видно было, какія усилія употреблялъ несчастный, чтобы выбраться изъ могилы. Здѣсь же были два его сына — офицеры, пріѣхавшіе изъ резерва, чтобы взять тѣло отца и отвезти его въ Ростовъ. Вагонъ съ покойникомъ прицѣпили къ поѣзду, въ которомъ я ѣхалъ. На какой то попутной станціи одинъ изъ сыновей, увидѣвъ вагонъ съ захваченными въ плѣнъ большевиками, пришелъ въ изступленіе, ворвался въ вагонъ и, пока караулъ опомнился, застрѣлилъ нѣсколько человѣкъ...

Среди кроваваго тумана калѣчились души молодыхъ жизнерадостныхъ и чистыхъ сердцемъ юношей. Однажды въ Ростовѣ, въ Парамоновскомъ домѣ, до слуха моего долетѣлъ веселый разговоръ. Разсказывалъ о чемъ то молодой подпоручикъ, почти мальчикъ,

17 льть. Я поинтересовался, нь чемь дьло. Оказывается, шель онь по улиць, какъ обычно, съ винтовкой черезъ плечо. Наткнулся на облаву, устроенную милиціоперами на бандитовъ, приняль участіе и одного бандита убиль выстрыюмт:

— Вскинулъ ружье, бацъ — прямо въ глазъ, такъ и свалился,

не пикнувъ!

И онь сопровоженть разсказь весельмы смыхоми. Я обрушныея на него:

 Стыдитесь вы! Неужели вы не понимаете всего цинизма вашего смъха? Если судьба привела убить человъка, такъ развъ можно

этому радоваться?

По мъръ того, какъ я говорилъ, лицо у подпоручика сводило сильной судорогой, глаза наполнились слезами, и онъ опустился безпомощно на стулъ. Мнъ разсказали потомъ его исторію. Большевики убили его отца, дряхлаго отставного генерала, мать, сестру и мужа сестры — полнаго инвалида послъдней войны. Самъ подпоручикъ, будучи юнкеромъ, принималъ участіе въ октябрьскіе дни въ бояхъ на улицахъ Петрограда, былъ схваченъ, жестоко избитъ, получилъ сильныя поврежденія черепа и съ трудомъ спасся.

И много было такихъ людей, исковерканныхъ, изломанныхъ жизнью, потерявшихъ близкихъ или оставившихъ семью безъкуска хлѣба тамъ, гдѣ то далеко—на произволъ бушующаго краснаго безумія. Не они создавали основной обликъ арміи, но ихъ психологія должна быть учтена тѣми, въ особенности, кто на крестномъ пути добровольцевъ склоненъ видѣть только мрачныя тѣни.

Большевики съ самого начала опредълили характеръ гражданской войны:

Истребленіе.

Совътская опричнина убивала и мучила всъхъ не столько въ силу вършнаго ожесточеноя, непосредственно помиляншагося по премя боя, сколько подъ вліяніемъ направляющей сверху руки, возводившей терроръ въ систему и видъвшей въ немъ единственное средство сохранить свое существованіе и власть надъ страной. Терроръ у нихъ не прятался стыдливо за «стихію», «народный гнъвъ» и прочіе безотвътственные элементы психологіи массъ — онъ шествовалъ нагло и беззастънчиво. Представитель красныхъ войскъ Сиверса, наступанщихъ на Ростовъ, Волынскій, явившись на третій день послъ взятія города въ совътъ рабочихъ депутатовъ, не оправдывался, когда изъ меньшевистскаго лагеря послышалось слово — «убійцы». Онъ сказаль: •

— Какихъ бы жертвъ это ни стоило намъ, мы совершимъ свое дѣло, и каждый, съ оружіемъ въ рукахъ возставшій противъ совѣтской власти, не будетъ оставленъ въ живыхъ. Насъ обвиняютъ въ жестокости, и эти обвиненія справедливы. Но обвиняющіе забываютъ, что гражданская война — война особая. Въ битвахъ народовъ сражаются люди — братья, одураченные господствующими клас-

сами; въ гражданской же войнъ идетъ бой между подлинными врагами. Вотъ почему эта война не знаетъ пощады, и мы безпощадны»\*).

Выбора въ средствахъ противодъйствія при такой системъ веденія войны не было. Въ той обстановкъ, въ которой дъйствовала Добровольческая армія, находившаяся почти всегда въ тактическомъ окруженіи — безъ своей территоріи, безъ тыла, безъ базъ, представлялись только два выхода: отпускать на волю захваченныхъ большевиковъ или «не брать плънныхъ». Я читалъ гдъ то, что приказъ въ послъднемъ духъ отдалъ Корниловъ. Это не върно: безъ ВСЯКИХЪ ПРИКАЗОВЪ ЖИЗНЬ ПРИВОДИЛА ВО МНОГИХЪ СЛУЧАЯХЪ КЪ ТОМУ ужасному способу войны «на истребленіе», который до изв'єстной степени напомнилъ мрачныя страницы русской пугачевщины и французской Вандеи... Когда во время боевъ у Ростова отъ поъзда оторвалось нѣсколько вагоновъ съ ранеными добровольцами и сестрами милосердія и покатилось подъ откосъ въ сторону большевистской позиціи, многіе изъ нихъ, въ припадкѣ безумнаго отчаянія, кончали самоубійствомъ. Они знали, что ждетъ ихъ. Корниловъ же приказывалъ ставить караулы къ захваченнымъ большевистскимъ лазаретамъ. Милосердіе къ раненымъ — вотъ все, что могъ внушать онъ въ ту грозную пору. Только много времени спустя, когда совътское правительство, кромѣ своей прежней опричнины, привлекло къ борьбѣ путемъ насильственной мобилизаціи подлинный народъ, организовавъ армію, когда Добровольческая армія стала пріобрътать формы государственнаго учрежденія съ извѣстной территоріей и гражданской властью, удалось мало по малу установить болье гуманные и человъчные обычаи, поскольку это, вообще, возможно въ развращенной атмосферъ гражданской войны.

Она калъчила жестоко не только тъло, но и душу.

<sup>\*) &</sup>quot;Рабочее дъло" 14 февраля 1918 г.

r.p.r.n.a. Kon nobility Geeroka Mixwe her graden som M. here Tradeglar , Della sobre my hetoward a Copini hersulting alla Der 10 Major is Mangher Discours 11 history of egopoin stack 12 de las portentes la como la Masor de receamina on a con-





Типы большевиковь, участниковь пытокь и разстреловь. (Крымь).





Типы большевиковь,

участниковь пытокь и разстрыловь.



## ГЛАВА XVIII.

Конецъ старой арміи. Организація красной гвардіи. Начало вооруженной борьбы совътской власти противъ Украины и Дона. Политика союзниковъ; роль чехо-словацкаго и польскаго корпусовъ. Бои Добровольческой арміи и донскихъ партизанъ на подступахъ къ Ростову и Новочеркасску. Оставленіе Добровольческой арміей Ростова.

Въ Брестъ-Литовскъ происходилъ торгъ между центральными державами и ихъ совътскими агентами, воспоминание о которомъ вызываетъ жгучій стыдъ и боль. Никогда еще европейскіе государственные двятели не сбрасывали съ себя съ такимъ безстыдствомъ всякіе покровы чести и справедливости. Совътъ народныхъ комиссаровъ, связанный денежными отношеніями съ нъмецкимъ штабомъ, соблюдалъ, однако, внѣшній декорумъ. Совѣтъ пожелалъ узнать мнѣніе крыленковской Ставки — подписывать ли немедленный миръ на нѣмецкихъ условіяхъ или нѣтъ, «въ зависимости отъ способности фронтовъ къ боевому сопротивленію». Крыленко собралъ 22 января «военный совътъ»\*), членовъ котораго онъ познакомилъ съ мнбніями по этому поводу Ленина и Бронштейна. Первый считалъ необходимымъ заключеніе мира во что бы то ни стало; второй предлагалъ «всю матеріальную часть дъйствующей арміи эвакуировать вглубь страны... старую армію распустить, а потомъ, не подписывая и не заключая мира, предоставить нѣмцамъ поступать съ нами, какъ они хотятъ, заранъе зная, что они все равно фактически намъ сдълать ничего не могуть, такъ какъ Германія заливается пожаромъ пролетарской революціи». Даже крыленковскій «совѣтъ» возмутился подобной постановкой вопроса и большинствомъ 7 голосовъ противъ 4 (въ послъднемъ числъ голосъ самого главковерха) призналъ невозможнымъ заключение мира на предложенныхъ нѣмцами условіяхъ и необходимымъ продолжать борьбу всёми средствами. На этомъ секретномъ засъданіи Крыленко высказалъ нъкоторые взгляды, отражавшіе образъ мыслей народныхъ комиссаровъ, обнаженные отъ всякихъ условныхъ формъ совътскаго лукавства и несравнимые по своему цинизму.

<sup>\*)</sup> Изъ 9 предсъдателей различныхъ военныхъ большевистскихъ учрежденій и двухъ генераловъ — Болив-Бруения и Лукирскаго.

«Какое намъ дѣло — говорилъ онъ — до того, заботится или не заботится Германія о нарощеніи или ненарощеніи территоріи? Какое намъ дѣло, будетъ или не будетъ урѣзана Россія? И какое, наконецъ, намъ дѣло, — будетъ или не будетъ существовать сама Россія въ томъ видѣ, какъ это доступно пониманію буржуевъ? Наплевать намъ на территорію! Это — плоскость мышленія буржуазіи, которая разъ навсегда и безвозвратно должна погибнуть»...

«Войну нужно окончить теперь же... Старую армію расформировать до посл'єдняго челов'єка, чтобы отъ этой крестьянской рухляди не осталось и сл'єдовъ, чтобы сама идея старой арміи была растоптана и раздавлена»....

Такимъ языкомъ говорили они теперь о той силъ, которой раньше расточали низкую лесть и которая привела большевизмъ къ власти надъ страной.

«Новая соціалистическая армія не должна вести войну на внѣшнемъ фронтѣ противъ непріятельской арміи... она будетъ стоять на стражѣ совѣтской власти, какъ основа ея существованія, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, главнѣйшая задача арміи будетъ заключаться еще въ томъ, чтобы раздавить нашу буржуазію»\*).

Исходя изъ этой точки зрѣнія, еще въ половинъ января совътская власть обнародовала декретъ объ организаціи «рабоче-крестьянской арміи» изъ «наиболъе сознательныхъ и организованныхъ элементовъ трудящагося класса». Но формированіе новой классовой арміи шло неуспъшно, и совъту пришлось обратиться къ старымъ организаціямъ: выдълялись части съ фронта и изъ запасныхъ батальоновъ, соотвътственно отсъянныя и обработанныя, латышскіе, матросскіе отряды и красная гвардія, формировавшаяся фабрично-заводскими комитетами. Всъ они шли противъ Украины и Дона. Какая сила двигала этихъ людей, смертельно уставшихъ отъ войны, на новыя жестокія жертвы и лишенія? Меньше всего — преданность совътской власти и ея идеаламъ. Голодъ, безработица, перспективы праздной, сытой жизни и обогащенія грабежомъ, невозможность пробраться инымъ порядкомъ въ родныя мъста, привычка многихъ людей за четыре года войны къ солдатскому дѣлу, какъ къ ремеслу («деклассированные»), наконецъ, въ большей или меньшей степени чувство классовой злобы и ненависти, воспитанное въками и разжигаемое сильнъйшей пропагандой. Ростовскій органъ с. д. «Рабочее слово» (№ 8, 1918 г.) приводилъ интересный фактъ: возвращеніе изъ ограбленнаго Кіева Макъевскаго отряда рудничныхъ рабочихъ, ихъ «внъшній обликъ и размахъ жизни» вызвали въ угольномъ раіонъ такое стремленіе въ красную гвардію, что сознательные рабочіе круги были серьезно обезпокоены, «какъ бы весь наличный составъ квалифицированныхъ рабочихъ не перешелъ въ красную гвардію»...

<sup>\*)</sup> Секретный протоколь засъданія "военнаго совъта".

Иливестное участіє въ наступленій противъ Юга приняль и ивмецкій генеральный штабъ, одна изъ организацій котораго — маіора фонь Бельке — защималась формированісмъ для советской аруш от рядовъ изъ военно-плѣнныхъ нѣмцевъ, широкой пропагандой и развѣдкой на Дону. Какъ видно изъ документовъ, опубликованныхъ Сиссономъ, маіоръ фонъ Бельке, совмѣстно съ большевиками, организовалъ также покушеніе на убійство генераловъ Алексѣева и Каледина и помощника атамана М. Богаевскаго, неудавшееся въ силу того, что командированные для этой цѣли агенты, по опредѣленію нѣмцевъ, «оказались трусливыми и непредпріимчивыми людьми».

Однако, военное положение въ течение всего декабря и начала января въ представленіи совътскаго командованія рисовались въ през вычайно пессимистическихъ краскахъ. Совътскія сводки до смъшного преувеличивали и силы Добровольческой арміи, и активность ея намъреній. Такъ 18 декабря, когда добровольческія части не выходили еще на фронтъ, а донскія митинговали, съ южнаго фронта доносили: «положеніе крайне тревожное. Калединъ и Корниловъ идутъ на Харьковъ и Воронежъ... Главнокомандующій проситъ присылать на помощь отряды красногвардейцев (>> 1). Комиссарт, Склянскій сообщалъ совъту народныхъ комиссаровъ, что Донъ мобилизованъ поголовно, вокругъ Ростова собрано 50 тысячъ войска. Ленинъ разсылалъ во всѣ стороны отчаянныя телеграммы, подымая красную гвардію противъ «Каледина, напавшаго на русскую революцію». Только въ конць января большевистское командованіе получило болье попробило оріентировку о военно-политическомъ стров Добровольческой арміи, между прочимъ какъ писали «Извѣстія», и отъ генерала Л. Потоцкаго, арестованнаго военно-революціоннымъ комитетомъ деревни Поздићевки и отправленнаго из Петропавловскую кръпость. \* 1

Не взирая на кажущуюся безсистемность дъйствій большевистскихъ отрядовъ, въ общемъ направленіи ихъ чувствовалась рука старой Ставки и опредъленный стратегически-политическій планъ. Он заключался въ томъ, чтобы разъединить Украину и Донъ путемъ захвата желъзнодорожныхъ узловъ и линій и тъмъ пресъчь связь между ними и снабженіе Дона; затъмъ — одновременнымъ наступленіемъ захватить административные центры новообразованій —Кієвт. Ростовъ (Новочеркасскъ). Въ частности противъ Дона, который, кромъ своего военно-политическаго значенія, имълъ и огромное эко номическое, преграждая пути къ хлъбу, углю и нефти, наступленіе должно было вестись концентрически со стороны Харькова, Воронежа, Царицына и Тихоръцкой (Ставрополя). Первое направленіе, посль паденія Україны, пріобрътало напоолье серьезное значеніе, въ особенности въ виду сосредоточенія на немъ болье стойкихъ и послуш-

<sup>\*)</sup> Московскія "Изв'єстія".

<sup>\*\*)</sup> Ростовскія "Извѣстія". 1918 года № 19. Ген. Потоцкій былъ до Богаевскаго командующимъ войсками въ Ростовѣ.

ныхъ центру войскъ. На послѣднихъ трехъ, въ силу продолжавшейся въ Воронежѣ, Царицынѣ и на Кавказѣ анархіи и неповинованія центральной власти со стороны мѣстныхъ совѣтовъ, пока еще не замѣтно было активныхъ дѣйствій. Тѣмъ не менѣе, большевистское кольцо вокругъ казачьихъ столицъ все болѣе сжималось, и къ серединѣ января всѣ желѣзнодорожные пути къ нимъ были отрѣзаны.

Общимъ фронтомъ наступленія командовалъ комиссаръ Антоновъ-Овсѣенко, а «арміей», наступавшей на Ростовъ, Сиверсъ бывшій редакторъ «Окопной правды», издававшейся на Сѣверномъ

фронтъ.



Къ концу января обстановка на съпутреннемъ фронтъ складъвалась слъдующимъ образомъ: украинскія части Петлюры нахолились въ белюрядочномъ отступленни отъ Кіева къ житомиру; Люфоноль ческая армія сосредоточилась въ Ростовѣ, имѣя передовыя части у станціи Матвъевъ Курганъ; партилянскіе отряды донцовъ защиніали съ сѣвера Новочеркасскъ, располагаясь у Сулина; добровольческіе отряды на Кубани прикрывали Еклтеринолгръ со стороны Тихорънкой и Новороссійска; въ Закавказьи національныя войска — грузинскія, татарскія только еще готовились къ сопротивленію большевикамъ и турецкому нашествію; отряды атамана Дутова, выбитые изъ Оренбурга, ушли въ степи; на Уралѣ войсковая власть вела скрытую подготовку вооруженной силы, стараясь не привлекать къ себѣ вниманія совѣтскаго правительства и руководствуясь, по словамъ уральскаго бытописателя, исторической поговоркой:

«Живи казакъ, пока Москва не узнала. Москва узнаетъ — плохо будетъ».

Въ Финляндіи, послѣ ея отдѣленія, образовалась своя національная красная гвардія; въ Бессарабскую губернію, подъ предлогомъ возстановленія порядка, вступила румынская армія Авереско. Наконець, на западѣ и юго-западѣ Россіи расположены были два сильныхъ и достаточно организованныхъ корпуса: польскій — генерала Довборъ-Мусницкаго — въ раіонѣ Витебскъ — Минскъ — Жлобинъ, и чешско-словацкій, подъ начальствомъ русскаго генерала Шокорева — въ раіонѣ Полоннаго (Волынск. губ.) и Ромоданъ (Полтавской губ.).

Два эти корпуса привлекали издавна наше вниманіе, и генералы Алексьевь и Корниловъ вели длительные переговоры съ ихъ руководителями, съ цѣлью привлеченія этихъ войскъ къ борьбѣ противъ большевиковъ. Планы наши не встрѣтили сочувствія ни со стороны политическихъ руководителей польскихъ и чехо-словацкихъ войскъ, ни въ средѣ французской дипломатіи, голосъ которой имѣлъ рѣшающее значеніе въ силу того, что оба корпуса поступили въ вѣдѣніе французскаго правительства и содержались на его средства.

Полное непониманіе совершающихся въ Россіи событій приводило союзническую политику къ ряду непоправимыхъ ошибокъ, послѣдствія которыхъ одинаково тяжело отзывались на ихъ и нашихъ интересахъ.

Командированный Корниловымъ въ Кіевъ офицеръ — чехъ — въ началъ декабря доносилъ:

«У нашихъ вождей (профес. Массарикъ и Максъ) крѣпко засѣла мысль, что (они) не имѣютъ права вмѣшиваться въ русскія дѣла; тони недостаточно оцьникаютъ силы корпуса, а генералъ Шокоревъничьмъ себя не проявляетъ, подчиняется вполнъ молодому профессору Максу»...

Состоявшій комиссаромъ при корпусѣ проф. Максъ на предложеніе Корнилова о соединеніи чеховъ съ польскимъ корпусомъ отвътиль отказомъ на томъ основаніи, что безъ разрышенія Централь-

ной рады погрузка чешскихъ эшелоновъ невозможна. Лояльность Макса въ отношеніи совътской власти была настолько велика, что само присутствіе въ раіонъ чешскаго штаба офицера, такъ или иначе причастнаго къ корниловскому выступленію, сочтено было неудобнымъ и ему предложили покинуть Кіевъ...

Впослѣдствіи, въ концѣ января 1918 года, генералъ Алексѣевъ въ письмѣ, обращенномъ къ начальнику французской миссіи въ Кіевѣ, указавъ на серьезное значеніе добровольческой организаціи и очер-

тивъ тяжелую обстановку на Дону, говорилъ:

«... Но силы неравны, и безъ помощи мы вынуждены будемъ покинуть важную въ политическомъ и стратегическомъ отношеніи территорію Дона къ общему для Россіи и союзниковъ несчастью. Предвидя этотъ исходъ, я давно и безнадежно добивался согласія направить на Донъ, если не весь чешско-словацкій корпусъ, то хотя-бы одну дивизію. Этого было бы достаточно, чтобы вести борьбу и производить дальнъйшія формированія Добровольческой арміи. Но, къ сожалѣнію, корпусъ безполезно и безъ всякаго дѣла находится въ раіонъ Кіева и Полтавы, а мы теряемъ территорію Дона. Сосредоточеніе одной сильной дивизіи съ артиллеріей въ раіонъ Екатеринославъ — Александровскъ — Синельниково уже оказало бы косвенную намъ помощь... Весь корпусъ — сразу поставилъ бы на очередь ръшение широкой задачи. Зная ваше вліяніе на г. Макса и, вообще, на чеховъ, я обращаюсь къ Вамъ съ просьбой принять изложенное мною ръшеніе. Быть можеть, еще не поздно. Черезъ нъсколько дней вопросъ можетъ ръшиться безповоротно не въ пользу Дона и русскихъ вообще»...

Наши призывы не были услышаны. Французскій посолъ Нулансъ отнесся весьма несерьезно къ зарождавшемуся на Югѣ движенію. И онъ, и кіевская французская миссія продолжали строить близорукіе планы удержанія развалившагося русскаго фронта сначала въ единеніи съ большевиками, демобилизовавшими армію, потомъ съ Украиной, уже приступившей къ тайнымъ переговорамъ о миръ съ Германіей, и опирались въ то же время на помощь польскихъ и чехо-словацкихъ войскъ. 8 февраля Нулансъ обратился къ комиссару Бронштейну (Троцкому), предлагая отъ имени союзниковъ, подъ личной своей отвѣтственностью, совѣтскому правительству финансовую и техническую помощь для продолженія войны съ нѣмцами. Только послъ подписанія совътами 19 февраля Брестъ-Литовскаго мира, Нулансъ нашелъ, что нельзя больше «расчитывать на совътскую армію для возстановленія восточнаго фронта»... «Во имя нашихъ интересовъ и нашей чести, всякое сотрудничество французскихъ офицеровъ въ качествъ инструкторовъ красныхъ войскъ должно быть отнынъ воспрещено. Я не замедлилъ сдѣлать это»\*). «Честь» находилась въ такой зависимости отъ «интересовъ», что послъ 19 февраля она пріобрътала иное внутреннее содержаніе, чъмъ до 19-го...

<sup>\*)</sup> Изъ письма Нуланса къ Кашэну 7 февр. 1921 г.

Эти нелѣпые планы, надъ которыми жизнь издѣвалась ежедневно, тъмъ не менъе, гипноти ировали французовъ и препятствовали имтоцынить надлежаще все огромное значене новаго обжнаго) общесовъзническаго фронта — бо ъе глубокато, но въ полной мъръ уловае творячанато идеъ борьбы противъ акстро германцевъ и большоваковъ

Что касается г.г. Массарика и Макса, они, всецъло преданные идеъ національнаго возрожденія своего народа и борьбы его съ германизмомъ, въ запутанныхъ условіяхъ русской дъйствительности не сумъли найти правильной дороги и, находясь подъ вліяніемъ русской революціонной демократін, раздъляли ея колебанія, заблужденія и подозрительность.

Жизнь жестоко мстила за эти ошибки. Она заставила скоро объ національныя силы, столь упорно уклонявшіяся отъ вмѣшательства «во внутреннія русскія дѣла», принять участіе въ нашей междуусобной распрѣ, поставивъ ихь въ безвыходное положеніе между германской арміей и большевизмомъ.

Уже въ февралъ, во время нъмецкаго наступленія на Украину, чехо-словаки, среди общаго позорнаго бъгства русскихъ войскъ, будутъ вести ожесточенные бои противъ германцевъ и бывшихъ своихъ союзниковъ — украинцевъ на сторонъ большевиковъ. Потомъ они двинутся къ безконечному Сибирскому пути, выполняя фантастическій планъ французскаго командованія — переброски 50-ти тысячнаго корпуса на западно-европейскій театръ, отдъленный отъ восточнаго девятью тысячами верстъ жельзнодорожнаго пути и океанами. Весною выступятъ съ оружіемъ въ рукахъ противъ своихъ недавнихъ союзниковъ — большевиковъ, предающихъ ихъ нъмцамъ. Лътомъ союзная политика повернетъ ихъ обратно для образованія фронта на Волгъ. И долго еще будутъ они участвовать дъятельно въ русской трагедіи, вызывая къ себъ среди русскихъ людей перемежающееся чувство злобы и благодарности...

Польскій корпусъ окончитъ печальнѣе, сдѣлавшись игрушкой въ рукахъ нѣмцевъ. Въ началѣ января, по требованію германскаго генеральнаго штаба и въ связи съ обнаруженными сношеніями между генералами. Алексьенымъ и Довборть-Мусницкимъ, большегистская агитація обрушится на польскія войска, внося разложеніе въ ихъ среду; въ концѣ января начнутся жестокіе бои поляковъ съ большевиками, неудачные для первыхъ, а въ февралѣ — въ то самое время, когда чехи будутъ вести бои совмѣстно съ большевиками противъ германцевъ, польскія дивизіи, признавъ варшавскій «регентскій совѣтъ», совмѣстно съ нѣмцами перейдутъ вновь въ наступленіе противъ большевиковъ. Вѣроятно затѣмъ только, чтобы черезъ нѣсколько недѣль ихъ вѣроломно разгромили, разоружили и расформировали...

Всѣ эти событія, при всей ихъ очевидной непослѣдовательности и отсутствій внутренней логики, имьютъ, однако, одно общее обоснованіе — въ томъ забвеніи моральнаго начала въ политикѣ и чрез-

мърнаго развитія государственнаго матеріализма, которыя были свойственны не только нашимъ врагамъ, но и друзьямъ. Всѣ они руководствовались исключительно собственной выгодой; до несчастія русскаго народа имъ не было никакого дѣла. Они могли идти съ украинцами и противъ украинцевъ, съ большевиками и противъ большевиковъ, могли возсоединять и расчленять Россію, лишь бы эти дѣйствія соотвѣтствовали ихъ національнымъ интересамъ. Но крайности этой доктрины, при отсутствіи политическаго предвидѣнія, привели какъ разъ къ противоположнымъ результатамъ.

А между тъмъ обоюдная государственная польза требовала отъ союзниковъ не самопожертвованія — этотъ банальный съ точки зрънія Европы альтруизмъ былъ похороненъ давно на поляхъ восточной Пруссіи и Галиціи въ русскихъ братскихъ могилахъ; она требовала нъкоторой жертвы.

Коньюнктура безнадежная.

До такой моральной высоты психологія европейскихъ государственныхъ дѣятелей и практика союзной дипломатіи подняться не могли.

И такъ мы остались одни.

Въ серединъ января штабъ и всъ добровольческія части перешли изъ Новочеркасска въ Ростовъ.\*) Корниловъ руководствовался при этомъ ръшеніи слъдующими мотивами: важное харьково-ростовское направленіе было брошено донцами и принято всецьло добровольцами; перевздъ создавалъ нъкоторую оторванность отъ донского правительства и Совъта, возбуждавшихъ въ командующемъ арміей чувство раздраженія; наконецъ. Ростовскій и Таганрогскій округа были не казачьими, что облегчало до нъкоторой степени взаимоотношенія добровольческаго командованія и областной власти.

Въ Таганрогъ былъ расположенъ офицерскій батальонъ полковника Кутепова и юнкерская школа; у Батайска — дивизіонъ полковника Ширяева, позднъе усиленный Морской ротой, съ выдвинутой впередъ къ станціи Степной заставой.

Города Таганрогъ и Ростовъ, съ ихъ многочисленнымъ рабочимъ населеніемъ, враждебнымъ Добровольческой арміи, поглощали много силъ на внутреннюю охрану. Буржуазія и въ этомъ вопросѣ проявила полнѣйшее равнодушіе, ограничившись взносомъ нѣкоторой суммы денегъ на организацію охраны и длительными спорами, въ результатѣ которыхъ городская дума и совѣтъ рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ потребовали формированія охраны изъ... безработныхъ-большевиковъ. Въ концѣ концовъ въ армію пошли только

<sup>\*)</sup> Штабъ расположился въ Парамоновскомъ домѣ. Послѣ нашего ухода изъ Ростова въ немъ поселилась чрезвычайка; подвалы его были залиты кровью; домъ вскорѣ сгорѣлъ.

дъти. Въ батальонъ генерала Боровскаго можно было наблюдать комическія и, вмьсть сь тючь, таубоко трогательныя сцены, какъ юный коинть съ громкимъ илачемъ доказываль, что ему уже 16 льтъ <u>(минимальный возрасть для пріема) или какъ другой притился подъ</u> кровать отъ являвшихся на розыски родителей, отъ имени которыхъ было имъ представлено подложное разръшение на поступление въ батальонъ. На этотъ батальонъ предполагалось возложить несеніе болье легкой службы по охрань города, но судьба распорядилась иначе: черезъ нъсколько недъль юные добровольцы ушли въ далекій, тяжкій походъ изъ котораго многіє не вернулись. Походъ былъ не худшій выходъ, ибо оставшихся въ Ростовъ въ теченіе многихъ дней большевики ловили, мучили и убивали. «Безсильные иными путями предотвратить продолжающіяся убійства... мы заявляемь о нашей под ной готовности быть разстрълянными въ любой моментъ и въ очереди, какую будетъ угодно установить военно-революціонному комитету взамьнь дьтей, предназначенныхъ къ разстрьлу»... Съ такимъ полнымъ отчаянія и безсилія крикомъ обратились тогда вожди ростовской революціонной демократіи \*) къ тѣмъ злымъ духамъ, которыхъ они-же вызвали.

Въ десятыхъ числахъ января обозначилось наступленіе совътскихъ войскъ на Ростовъ и Новочеркасскъ, и съ этого времени работа по организаціи фактически прекратилась. Всь кадры были двинуты на фронтъ. 2-й офицерскій батальонъ по просьбъ Каледина былъ посланъ на Новочеркасское направленіе, гль, въ виду отказа казаковъ отъ борьбы, создавалось трагическое положеніе.

Началась агонія донского фронта.

Полковникъ Кутеповъ выступилъ изъ Таганрога и, усиленный частями Георгіевскаго полка и донского партизанскаго отряда Семильтова, дважды разбилъ отрядъ Сиверса у Матвъева Кургана. Это быль первый серьезный бой, пь которомъ яростному напору неорганизованныхъ и дурно управляемыхъ большениковть, преимущественно матросовъ, противопоставлено было искусство и воодушенленіе офицерскихъ отрядовъ. Послъдніе побъдили легко. Среди офицероль я видълъ высокій подъемъ и стоическое отношеніе ко всъмъ жизненнымъ невзгодамъ, вызывавшимся вопіющимъ неустройствомъ хозяйственной части. Но ихъ была горсть противъ тысячъ. Разбитые совътскіе отряды разбъгались или послъ бурных митинговъ брали събою вагоны и требовали обратнаго сьоего отправленія. Но на смъну имъ приходили другіе, и бои шли изо дня въ день — нудно, томительно, вызывая среди безсмѣнно стоявшихъ на позиціи добровольцевъ смертельную нравственную усталость.

Между тѣмъ, послѣ ухода войскъ изъ Таганрога среди рабочаго населенія города, составляющаго болье 40 тысячь, начались волиснія. Непониманіе совершающихся событій было настолько гелико, что

<sup>\*)</sup> Васильевъ, Петренко, Мельситовъ, Смирновъ.

городская дума послала на фронтъ делегацію для переговоровъ о «примиреніи сторонъ»; ее черезъ добровольческія линіи не пропустили. 14 января въ городѣ вспыхнуло возстаніе. Красногвардейцы въ теченіе двухъ дней громили городъ и выбивали слабые, разбросанные юнкерскіе караулы. Собравъ, что было возможно, начальникъ училища, полковникъ Мостенко, выступилъ на соединеніе съ Кутеповымъ. Юнкера, пробиваясь по улицамъ подъ сильнымъ обстрѣломъ, понесли вновь тяжелыя потери; раненый Мостенко, котораго пытались вынести, приказалъ бросить себя и застрѣлился; только небольшая часть юнкеровъ пробилась къ станціи Марцево на соединеніе съ добровольческими войсками.

Сильный напоръ съ съвера и потеря Таганрога, красная гвардія котораго угрожала тылу и сообщеніямъ отряда Кутепова, заставили меня въ двадцатыхъ числахъ отвести его въ раіонъ станціи Синявской, всего въ одномъ переходъ отъ Ростова. Здъсь подъ начальстомъ генерала Черепова отрядъ, усиленный всъмъ, что можно было выдълить изъ Ростова, въ томъ числъ и Корниловскимъ полкомъ, продолжалъ сдерживать большевиковъ. Особенно давало себя чувствовать отсутствіе конницы,\*) въ то время какъ на открытомъ флангъ съ съвера у селенія Салы появилась большевистская бригада 4-й кавалерійской дивизіи съ конной артиллеріей. Поступили свъдънія, что командуетъ ею вахмистръ, а помощникъ у него... офицеръ генеральнаго штаба. Удалось было намъ поднять нъсколько сотъ казаковъ Гниловской станицы, появился донской партизанскій отрядъ Назарова, но послъ неудачной атаки селенія Салы, во время которой начальники сборнаго отряда проявили чрезм рную самостоятельность, все это донское ополченіе разсыпалось и исчезло.

Держался сильнѣйшій морозъ и стужа. Добровольческія части, плохо одѣтыя, стояли безсмѣнно на позиціи и съ каждымъ днемъ таяли.

На новочеркасскомъ направленіи было еще хуже. Калединъ приступилъ къ переформированію казачьихъ полковъ, оставляя на службъ лишь четыре младшихъ возраста, къ мобилизаціи офицеровъ и къ организаціи партизанскихъ и добровольческихъ казачьихъ частей.

Но Донъ не откликнулся.

Прикрытіе Новочеркасска лежало всецѣло на состоявшемъ по преимуществу изъ учащейся молодежи партизанскомъ отрядѣ эсаула Чернецова. Въ личности этого храбраго офицера сосредоточился какъ будто весь угасающій духъ донского казачества. Его имя повторяется съ гордостью и надеждой. Чернецовъ работаетъ на всѣхъ

 $<sup>^{*})</sup>$  Въ конномъ дивизіонъ полк. Гершельмана было не болъе 50-60 шашекъ.

направленіяхь: то разговяєть сольть вы Алексавдровст. Группевскомъ, то усмиряєть Макъевскій рудивичный разонт, то вахвативаеть станцію Дебальцево, разбинь иъсколько эшелоновы краспонаршейцевъ и захвативъ всёхъ комиссаровъ. Успёхъ сопутствуетъ ему везды, о немы говорять и спои, и сольтек(я сполоді, покруга его имени родятся легенды, и большевики дорого оцъниваютъ его голову.

Между тъмъ, 11 января, большевики берутъ станицу Каменскую, создають восняю революціонный комитеть и области. Сто правительствомъ Донской области. Черезт и всколько дней предеблитель комитета, донской урядникъ Подтелковъ — будущій «президентъ Донской республики» — ъдетъ въ Новочеркасскъ предъявлять ультимативное требованіе донскому правительству—передать ему власть... Правительство колеблется, но Калединъ посылаетъ въ отвътъ Чернецова. Три донскихъ полка, вернувшихся съ фронта, подъ начальствемъ демагога, войскового старшины Голубова, идутъ съ большевиками «за трудовой народъ» противъ «калединцевъ»...

Чернецовъ легко взялъ Звърево — Лихую — Каменскую, но 20-го въ бою съ Голубовымъ попалъ въ плънъ. На другой день Подтелковъ послъ дикихъ надругательствъ звърски зарубилъ Чернецова.

Со смертью Чернецова какъ будто ушла душа отъ всего дѣла обороны Дона. Все окончательно разваливалось. Донское правительство вновь вступило въ переговоры съ Подтелковымъ, а генералъ Калединъ обратился къ Дону съ послѣднимъ своимъ призывомъ — посылать казаковъ добровольцевъ въ партизанскіе отряды. Въ этомъ обращеніи, 28 января, Калединъ повъдалъ Дону скорбную повъсть его паденія:

«... Наши казачьи полки, расположенные въ Донецкомъ округъ, подняли мятежъ и въ союзъ со вторгнувшимися въ Донецкій округъ бандами красной гвардіи и солдатами напали на отрядь полкошника Чернецова, направленный противъ красногвардейцевъ, и частью его уничтожили, послъ чего большинство полковъ — участниковъ этого подлаго и гнуснаго дъла — разсъялись по хуторамъ, бросивъ свою артиллерію и разграбивъ полковыя денежныя суммы, лошадей и имущество».

«Въ Усть-Медвъдицкомъ округъ вернувшіеся съ фронта полки, въ союзъ съ бандой красноармейцевъ изъ Царицана, произвели полный разгромъ на линіи желъзной дороги Царицынъ — Себряково, прекративъ всякую возможность снабженія хлъбомъ и продовольствіемъ Хоперскаго и Усть-Медвъдицкаго округовъ».

«Въ слободъ Михайловкъ, при станціи Себряково, произвели избіеніе офицеровъ и администраціи, при чемъ погибло, по слухамъ, до 80 однихъ офицеровъ. Развалъ строевыхъ частей достигъ послъдняго предъла и, напримъръ, въ нъкоторыхъ полкахъ Донецкаго

округа удостовърены факты продажи казаками своихъ офицеровъ большевикамъ за денежное вознагражденіе»...

Въ концѣ января генералъ Корниловъ, прійдя къ окончательному убѣжденію о невозможности дальнѣйшаго пребыванія Добровольческой арміи на Дону, гдѣ ей при полномъ отсутствіи помощи со стороны казачества грозила гибель, рѣшилъ уходить на Кубань. Въштабѣ разработанъ былъ планъ для захвата станціи Тихорѣцкой, подготовлялись поѣзда и 28-го послана объ этомъ рѣшеніи телеграмма ген. Каледину.

29-го Калединъ собралъ правительство, прочиталъ телеграммы, полученныя отъ генераловъ Алексъева и Корнилова, сообщилъ, что для защиты Донской области нашлось на фронтъ всего лишь 147 штыковъ и предложилъ правительству уйти.

— Положеніе наше безнадежно. Населеніе не только насть не поддерживаетъ, но настроено намъ враждебно. Силъ у насъ нѣтъ, и сопротивленіе безполезно. Я не хочу лишнихъ жертвъ, лишняго кровопролитія; предлагаю сложить свои полномочія и передать власть въ другія руки. Свои полномочія войскового атамана я съ себя слагаю.

И во время обсужденія вопроса добавиль:

— Господа, короче говорите. Время не ждетъ. Въдь отъ болтовни Россія погибла!\*)

Въ тотъ же день генералъ Калединъ выстръломъ въ сердце покончилъ жизнь.

Калединскій выстрѣлъ произвелъ потрясающее впечатлѣніе на всѣхъ. Явилась надежда, что Донъ опомнится послѣ такой тяжелой искупительной жертвы...

Изъ Новочеркасска поступали къ намъ свъдънія, что на Дону объявленъ «сполохъ», подъемъ растетъ, собравшійся кругъ избралъ атаманомъ генерала Назарова и призвалъ къ оружію всѣхъ казаковъ отъ 17 до 55 лѣтъ.

Въ Парамоновскомъ домѣ настроеніе вновь поднялось. Приходившіе къ намъ постоянно ростовскіе и пришлые общественные дѣятели, въ томъ числѣ Милюковъ, Струве, кн. Гр. Трубецкой, забывъ вопросы широкой политики, сосредоточили свое вниманіе исключительно на донскомъ фронтѣ, жили его судьбою, сильно тяготѣли къ Ростову и въ каждомъ малѣйшемъ просвѣтѣ военнаго положенія жадно искали симптомовъ перелома. Также относился къ вопросу ростовскій градоначальникъ к. д. Зеелеръ, который служилъ добросовѣстнымъ и дѣятельнымъ посредникомъ между Добровольческой арміей съ одной стороны, скаредной ростовской плутократіей и ьраждебной намъ революціонной демократіей — съ другой. Точка зрѣнія этихъ лицъ, телеграммы Назарова и надежда на «сполохъ» измѣнили планы Корнилова.

<sup>\*)</sup> Изъ разсказа М. Богаевскаго.

Мы остались.

На совъщаніи съ политическими дъятелями возникъ вопрось о своевременности передачи ростовскаго округа въ подчиненіе Добровольческой арміи и назначеніи командованіемъ ся генераль губерна тора. До сихъ поръ военная власть въ городѣ номинально находилась въ рукахъ долин ующато гойска шь донского генераль А. Бота евскаго. Богаевскій шель во всемъ навстрьчу арміи, но, не имыя въ подчиненіи никакой вооружленной силы, находяєт всемь ю дависи мости отъ донского правительства, ничего существеннаго сдѣлать не могъ. Этимъ актомъ положенъ былъ бы конецъ безначалію и тому нельпому и унизительному положенію арміи, при которомъ она, защищая Ростовъ, не могла извлечь изъ него никакихъ средствъ для борьбы и своего существованія. Этого хотѣли и ростовскіе финансисты, боявшіеся репрессій со стороны большевиковъ и предпочитавшіе, чтобы добровольческое командованіе обложило ихъ «насильно»...

Чтобы придать предстоящей реформ в легальный характеръ, генералъ Корниловъ предложилъ атаману Назарову объявить о ней атаманскимъ приказомъ. Назаровъ не пожелалъ взять на себя отвътственности и предоставилъ иниціативу добровольческому командованію. Вопросъ осложнился еще натянутыми отношеніями между генералами Алекс Бевымъ и Корипловимъ, невыяснениямъ послъ распаденія «тріумвирата» раздьленіемъ ролей между ними, вызваль размолвку и заглохъ. Этотъ эпизодъ интересенъ для характеристики того удивительнаго стремленія всёхъ главныхъ діятелей противобольшевистскаго движенія къ «легальнымъ» выходамъ — стремленія, которое среди развалинъ государственнаго строя и общихъ анархическихъ тенденцій пріобрьтало характерь согершенно не жизненный. Былъ еще одинъ случай подобнаго рода: ръшивъ въ первый разъ уходить изъ Ростова, ген. Корниловъ распорядился взять съ арміей цѣнности ростовскаго отдѣленія государственнаго банка. Генералы Алексъевъ, Романовскій и я ръзко высказались противъ этой мъры, считая, что она наброситъ тънь на доброе имя Добровольческой арміи. Въ результат в цънности мы отправили въ Новочеркасскъ, въ распоряженіе донского правительства, и тамъ въ день спѣшной эвакуаціи города онъ были оставлены большевикамъ...

Скоро всѣ надежды разсѣялись.

Донской кругъ, принимая смѣлыя рѣшенія, вмѣстѣ съ тѣмъ не оставлялъ надеждъ на соглашательство и послалъ депутацію къ совѣтскимъ властямъ въ Каменскую. Большевистскій «командующій» Саблинъ отвѣтилъ делегаціи съ исчерпывающей ясностью: «казачество, какъ таковое, должно быть уничтожено, съ его сословностью и привиллегіями». Это заявленіе не усилило на кругѣ рѣшимости бороться; напротивъ, внесло уныніе и подавленность. Поднявшіеся въ довольно большомъ количествъ казаки, преимущественно старшихъ возрастовъ, стекались къ Новочеркасску, вмѣсто нормальнаго сосредоточенія въ разгромленныхъ уже полковыхъ штабахъ; тамъ,

не находя ни подготовленныхъ пріемниковъ, ни организованнаго продовольствія, они принимались митинговать, буйствовать и расходились по станицамъ.

Подъема хватило лишь на нѣсколько дней.

Между тѣмъ, положеніе ростовскаго фронта значительно ухудшилось. Большевистскому «главковерху» удалось заставить выступить противъ насъ Ставропольскій гарнизонъ (112 запасн. полкъ), къ которому примкнули по дорогѣ части 39 дивизіи, составивъ отрядъ около 2½ тысячъ пѣхоты съ артиллеріей. Отрядъ этотъ, передвигаясь но желѣзной дорогѣ, 1-го февраля неожиданно напалъ на наши части у Батайска; онѣ, окруженныя на вокзалѣ вплотную со всѣхъ сторонъ, весь день отстрѣливались и, понеся значительныя потери, ночью прорвались сквозь большевистское кольцо, отойдя кружнымъ путемъ по еле державшемуся льду на Ростовъ. Ростовскія переправы я наскоро закрылъ юнкерскимъ батальономъ. Большевики остановились въ Батайскѣ и дня черезъ два начали обстрѣливать городъ огнемъ тяжелой артиллеріи, внося напряженное настроеніе и панику среди его населенія.

На Таганрогскомъ направленіи бои продолжались. Добровольческія части таяли съ каждымъ днемъ отъ боевыхъ потерь, болѣзней, обмороживанія и утечки болѣе слабыхъ, потерявшихъ душевное равновѣсіе въ обстановкѣ, казавшейся безвыходной.

Войска Сиверса овладъли постепенно Морской Синявской, Хопрами и къ 9-му февраля отрядъ Черепова, сильно потрепанный въ особенности большія потери понесъ Корниловскій полкъ — подъ напоромъ противника подходилъ уже къ Ростову, обстрѣливаемый и съ тыла... казаками Гниловской станицы, вторично бросившими обойденный правый флангъ Нѣженцева. На Темерникѣ — предмѣстьи Ростова рабочіе подняли возстаніе и начали обстрѣливать вокзалъ.

Въ этотъ день Корниловъ отдалъ приказъ отходить за Донъ, въ станицу Ольгинскую. Вопросъ о дальнъйшемъ направленіи не былъ еще ръшенъ окончательно: на Кубань или въ донскіе зимовники.

Хмурые, подавленные, собрались въ вестибюлѣ Парамоновскаго дома чины армейскаго штаба, вооруженные винтовками и карабинами, построились въ колонну и въ предшествіи Корнилова двинулись пѣшкомъ по пустымъ, словно вымершимъ улицамъ на соединеніе съ главными силами.

Мерцали огни брошеннаго негостепріимнаго города. Слышались одиночные выстрѣлы. Мы шли молча, каждый замкнувшись въсвои тяжелыя думы. Куда мы идемъ, что ждетъ насъ впереди?

Корниловъ какъ будто предвидълъ ожидавшую его участь. Въ письмѣ, посланномъ друзьямъ наканунѣ похода, онъ говорилъ съ тревожнымъ безпокойствомъ о своей семьѣ, оставленной безъ средствъ, на произволъ судьбы среди чужихъ людей и о томъ, что больше вѣроятно встрѣтиться не придется...

Сохранились строки, написанныя къ близкимъ рукой другого вождя, генерала Алексъева, которыя какъ будто служили отвътомъ на мучившій многихъ тревожный вопрось:

«... Мы уходимъ въ степи. Можемъ вернуться только, если будетъ милостъ Божья. Но нужно зажечь свъточъ, чтобы была хоть одна свътлая точка среди охватившей Россію тьмы»...

## ГЛАВА XIX.

## ПЕРВЫЙ КУБАНСКІЙ ПОХОДЪ.

Отъ Ростова до Кубани; военный совътъ въ Ольгинской; паденіе Дона; народныя настроенія; бой у Лежанки; новая трагедія русскаго офицерства.

Мы уходили.

За нами слѣдомъ шло безуміе. Оно вторгалось въ оставленные города безшабашнымъ разгуломъ, ненавистью, грабежами и убійствами. Тамъ остались наши раненые, которыхъ вытаскивали изълазаретовъ на улицу и убивали. Тамъ брошены наши семьи, обреченныя на существованіе. полное вѣчнаго страха передъ большевистской расправой, если какой нибудь непредвидѣнный случай раскроетъ ихъ имя...

Мы начинали походъ въ условіяхъ необычайныхъ: кучка людей, затерянныхъ въ широкой донской степи, посреди бушующаго моря, затопившаго родную землю; среди нихъ два верховныхъ главнокомандующихъ русской арміей, главнокомандующій фронтомъ, начальники высокихъ штабовъ, корпусные командиры, старые полковники... Съ винтовкой, съ вещевымъ мѣшкомъ черезъ плечо, заключавшимъ скудные пожитки, шли они въ длинной колоннѣ, утопая въ глубокомъ снѣгу... Уходили отъ темной ночи и духовнаго рабства въ беззвѣстныя скитанія...

— За синей птицей.

Пока есть жизнь, пока есть силы, не все потеряно. Увидятъ «свѣточъ», слабо мерцающій, услышатъ голосъ, зовущій къ борьбѣ — тѣ, кто пока еще не проснулись...

Въ этомъ былъ весь глубокій смыслъ Перваго Кубанскаго похода. Не стоитъ подходить съ холодной аргументаціей политики и стратегіи къ тому явленію, въ которомъ все — въ области духа и творимаго подвига. По привольнымъ степямъ Дона и Кубани ходила Добровольческая армія — малая числомъ, оборванная, затравленная, окруженная — какъ символъ гонимой Россіи и русской государственности.

На всемъ необъятномъ просторъ страны оставалось только одно мъсто, гдъ открыто развъвался трехцвътный національный флагъ — это ставка Корнилова.

Покруживъ по вымершему городу, мы остановились на сборномъ пунктъ — въ казармахъ Ростовскаго полка (ген. Боровскаго), въ



Знакъ, установленный въ память перваго Кубанскаго похода.





15

ожиданіи подхода войскъ. Еще съ утра Боровскій предложилъ ростовской молодежи — кто желаетъ — вернуться домой: впереди тяжелый походъ и полная неизвъстность. Нъкоторые ушли, но часть къвечеру вернулась: «всъ сосъди знаютъ, что мы были въ арміи, товарищи или прислуга выдадутъ»...

Долго ждемъ сбора частей. Разговоръ не клеится. Каждый занятъ своими мыслями, не хочется думать и говорить о завтрашнемъ днѣ. И какъ то странно даже слышать доносящіеся иногда обрывки фразъ— такихъ обыденныхъ, такихъ далекихъ отъ переживаемыхъ минутъ...

Двинулись, наконецъ, окраиной города. По глубокому снъту. Проъхало мимо нъсколько всадниковъ. Одинъ остановился. Доложилъ о движеніи коннаго дивизіона. Проситъ Корнилова състь на его лошадь.

— Спасибо не надо.

Изъ боковыхъ улицъ показываются рѣдкіе прохожіе и, увидѣвъ силуэты людей съ ружьями, тотчасъ-же исчезаютъ въ ближайшихъ воротахъ. Вышли въ поле, пересѣкаемъ дорогу на Новочеркасскъ. На дорогѣ безнадежно застрявшій автомобиль генерала Богаевскаго. Съ небольшимъ чемоданчикомъ въ рукахъ онъ присоединяется къ колоннѣ. Появилось нѣсколько извозчичьихъ пролетокъ. Съ нихъ нерѣшительно сходятъ офицеры, повидимому задержавшіеся въ городѣ. Подошли съ опаской къ колоннѣ и, убѣдившись, что свои, облегченно вздохнули.

— Ну,слава Те, Господи! Не знаете, гдъ 2-й батальонъ?

Идемъ молча. Ночь звѣздная. Корниловъ — какъ всегда хмурый, съ внѣшне холоднымъ, строгимъ выраженіемъ лица, скрывающимъ внутреннее бурное горѣніе, съ печатью того присущаго ему во всемъ — въ фигурѣ, взглядѣ, рѣчи, — достоинства, которое не покидало его въ самые тяжкіе дни его жизни. Такимъ онъ былъ полковникомъ и Верховнымъ главнокомандующимъ; въ бою 48 дивизіи и въ австрійскомъ плѣну; на высочайшемъ пріемѣ и въ кругу своихъ друзей; въ могилевскомъ дворцѣ и въ быховской тюрьмѣ. Казалось не было таго положенія, которое могло сломить или принизить его. Это впечатлѣніе невольно возбуждало къ нему глубокое уваженіе среди окружающихъ и импонировало врагамъ.

Вышли на дорогу въ Аксайскую станицу. Невдалекъ отъ станицы встръчаетъ квартирьеръ:

— Казаки «держатъ нейтралитетъ» и отказываются дать ночлегъ войскамъ.

Корниловъ нервничаетъ.

 Иванъ Павловичъ! поъзжайте, поговорите съ этими дураками.

Не стоитъ начинать походъ «усмиреніемъ» казачьей станицы. Романовскій повернулъ встръчныя сани, пригласилъ меня, поъхали впередъ. Долгіе утомительные разговоры сначала со станичнымъ атаманомъ (офицеръ), растеряннымъ и робкимъ человъкомъ, потомъ со

станичнымъ сборомъ: тупые и наглые люди, безтолковыя ръчи. Послъ нолуторачасовыхъ убъжденій Романовскаго, согласились впустить войска съ тъмъ, что на слъдующее утро мы уйдемъ, не веля боя у станицы. Думаю, что ръшающую роль въ переговорахъ сы ралъ офицеръ-ординарецъ, который отвелъ въ сторону наиболѣе строптиваго казака и потихоньку сказалъ ему:

— Вы рѣшайте поскорѣе, а то сейчасъ подойдетъ Корниловъ — онъ шутить не любитъ: васъ повѣситъ, а станицу спалитъ.

Утомленные переживаніями дня и ночным в походом в добровольцы быстро разбрелись по станиців. Все спить. У Аксая — переправа черезъ Донъ по льду. Ледъ подтаяль и трескается. Явился тревожный вопросъ — выдержить ли артиллерію и повозки?

Оставили въ Аксайской арьергаръ для своего прикрытія и до окончанія разгрузки вагоновъ съ запасами, которые удалось вывезти изъ Ростова, и благополучно переправились. По безконечному, глад кому снѣжному полю вилась темная лента. Пестрая, словно цыганскій таборъ: ѣхали повозки, груженыя наспѣхъ и цѣнными запасами, и всякимъ хламомъ; плелись какіе то штатскіе люди; женщины — въ городскихъ костюмахъ и въ легкой обуви вязли въ снѣгу. А вперемежку или небольшія, словно случайно затерянныя среди «табора», войсковыя колонны — все, что осталось отъ великой нѣкогда русской арміи... Шли мѣрно, стройно. Какъ они одѣты! Офицерскія шинели, штатскія пальто, гимназическія фуражки; въ сапогахъ, валенкахъ, опоркахъ... Ничего — подъ нищенскимъ покровомъ живая душа. Въ этомъ — все.

Вотъ проъхалъ на телъжкъ генералъ Алексъевъ; при немъ небольшой чемоданъ; въ чемоданъ и подъ мундирами нъсколькихъ офицеровъ его конвоя — «деньгоношъ» — вся наша тощая казна, около шести милліоновъ рублей кредитными билетами и казначейскими обязательствами. Бывшій Верховный самъ лично собираетъ и распредъляетъ крохи армейскаго содержанія. Не разъ онъ со скорбной улыбкой говорилъ мнъ:

— Плохо, Антонъ Ивановичъ, не знаю, дотянемъ ли до конца похода...

Солнце свътитъ ярко. Стало теплъе. Настроеніе у всъхъ поднялось: вырвались изъ Ростова, перешли Донъ — это главное, а тамъ... Корниловъ выведетъ.

Онъ здоровается съ проходящими частями. Отвъчаютъ радостно. И затъмъ, пройдя нъсколько шаговъ, продолжаютъ нескладную, но задушевную пъсню:

Дружно, Корниловцы, въ ногу Съ нами Корниловъ идетъ; Спасетъ онъ, повърьте, отчизну, Не выдастъ онъ русскій народъ. Молодость, порывъ, въра въ будущее и вотъ эта кръпкая, здоровая связь съ вождемъ проведутъ черезъ всъ испытанія.

\* \*

Остановились въ станицѣ Ольгинской, гдѣ уже ночевалъ отрядъ генерала Маркова, пробившійся мимо Батайска лѣвымъ берегомъ Дона. Корниловъ приступилъ къ реорганизаціи Добровольческой арміи, насчитывавшей всего около 4 тысячъ бойцовъ, путемъ сведенія многихъ мелкихъ частей.

Составъ арміи подучился слѣдующій:

1-й Офицерскій полкъ, подъ командой генерала Маркова — изъ трехъ офицерскихъ батальоновъ, кавказскаго дивизіона и морской роты.

Юнкерскій батальонъ, подъ командой генерала Боровскаго — изъ прежняго юнкерскаго батальона и Ростовскаго полка.

Корниловскій ударный полкъ, подъ командой полковника Нѣженцева. Въ полкъ влиты части б. Георгіевскаго полка и партизанскаго отряда полковника Симановскаго.

Партизанскій полкъ, подъ командой генерала А. Богаевскаго — изъ пъшихъ донскихъ партизанскихъ отрядовъ.

Артиллерійскій дивизіонъ, подъ командой полковника Икишева — изъ четырехъ батарей по два орудія. Командиры: Міончинскій, Шмидтъ, Ерогинъ, Третьяковъ.

Чехо-словацкій инженерный батальонъ, подъ «управленіемъ» штатскаго инженера *Краля* и подъ командой капитана *Нъметчика*. Конные отряды:\*)

- а) Полковника Глазенапа изъ донскихъ партизанскихъ отрядовъ.
- б) Полковника Гершельмана регулярный.
- в) Подполковника *Корнилова* изъ бывшихъ частей Чернецова.

Сведеніе частей вызвало много обиженных самолюбій смѣщенных начальников и на этой почвѣ нѣкоторое неудовольствіе въчастяхъ. Приглашаетъ меня къ себѣ Алексѣевъ и взволнованно говоритъ:

- Я не ручаюсь, что сегодня не произойдетъ бой между юнкерами и студентами.\*\*) Юнкера считаютъ ихъ «соціалистами»... Какъ можно было сливать такія несхожія по характеру части.
- Ничего, Михаилъ Васильевичъ. Все обойдется. Волнуется больше П.,\*\*\*) чѣмъ батальонъ.

<sup>\*)</sup> Донскіе партизанскіе отряды Краснянскаго, Бокова, Лазарева и др. присоединились къ намъ въ Ольгинской.

<sup>\*\*)</sup> Ростовскій полкъ назывался еще въ началѣ формированія "Студенческимъ", хотя студентовъ въ немъ было очень мало.

<sup>\*\*\*)</sup> П. бывшій командиръ юнкерскаго батальона.

У Маркова также были и которыя тренія, но онь сь первыхъ же дней взяль въ руки свой полкъ.

— Не много же васъ здъсь — обратился онъ къ собращимся въ первый разъ офицерскимъ батальовамъ. По правдъ говоря, изъ грехсоттысячнаго офицерскаго корпуса я ожидалъ увидъть больше Но не огорчайтесь. Я глубоко убъжденъ, что даже съ такими малыми силами мы совершимъ великія дѣла. Не спрашивайте меня, куда и зачѣмъ мы идемъ, а то все равно скажу, что идемъ къ чорту за синей птицей. Теперь скажу только, что приказомъ Командующаго арміей, имя котораго хорошо извѣстно всей Россіи, я назначенъ командиромъ 1-го Офицерскаго полка, который сводится изъ вашихъ трехъ батальоновъ и изъ роты моряковъ, хорошо извѣстной намъ по боямъ подъ Батайскомъ. Командиры батальоновъ переходятъ на положеніе ротныхъ командировъ; но и тутъ, господа, не огорчайтесь. Вѣдь и я съ должности начальника штаба фронта фактически перешелъ на батальонъ.

Спѣшно комплектовали конницу и обозъ, покупая лошадей съ большимъ трудомъ и за баснословную цьну у казаковъ. Патроновъ было очень мало, снарядовъ не болѣе 600—700. Для этого рода снабженія у насъ оставался только одинъ способъ — брать съ боя у большевиковъ цѣною крови.

Меня Корниловъ назначилъ «помощникомъ командующаго арміей». Функціи довольно неопредѣленныя, идея жуткая — преемственность. На бъду у меня вышло недоразумьніе еще въ Ростовь съ вещами: чемоданъ съ военнымъ платьемъ былъ отправленъ впередъ въ Батайскъ еще тогда, когда предполагалось везти армію по желѣзной дорогѣ, и тамъ во время захвата станціи попалъ въ руки большевиковъ. Въ походъ пришлось идти въ штатскомъ город скомъ костюмѣ и въ сапогахъ съ рваными подошвами. Въ результатѣ послѣ двухъ пѣшихъ переходовъ — тяжелая форма бронхита, благодаря которому потомъ долгое время на походѣ я ъхаль съ войсками, а на остановкахъ принужденъ былъ лежать въ постели.

Въ Ольгинской разрѣшился, наконецъ, вопросъ о дальнѣйшемъ планѣ нашего движенія.

Корниловъ склоненъ былъ двигаться въ районъ зимовниковъ, въ Сальскій округъ Донской области. Нъкоторыя предварительныя распоряженія были уже сдъланы. Обезпокоенный этимъ генералъ Алексъевъ 12 февраля писалъ Корнилову:

«Въ настоящее время съ потерей главной базы арміи — г. Ростова, въ связи съ послѣдними рѣшеніями Донского войскового круга и неопредѣленнымъ положеніемъ на Кубани — всталъ вопросъ о возможности выполненія тѣхъ общегосударственныхъ задачъ, которыя себѣ ставила наша организація».

<sup>\*)</sup> Зимовникъ — усадъба — становище донскихъ табуновъ.

«Событія въ Новочеркасскъ развиваются съ чрезвычайной быстротой. Сегодня къ 12 часамъ положеніе рисуется въ такомъ видъ: атаманъ слагаетъ свои полномочія; вся власть переходитъ къ военнореволюціонному комитету; кругъ вызвалъ въ Новочеркасскъ революціонныя казачьи части, которымъ и ввъряетъ охрану порядка въ городъ; кругъ началъ переговоры о перемиріи; станица Константиновская и весь съверъ области въ рукахъ военно-революціоннаго комитета; всъ войсковыя части (главн. образ. партизаны), не пожелавшія подчиниться ръшенію круга, во главъ съ походнымъ атаманомъ и штабомъ, сегодня выступаютъ въ Старочеркасскую для присоединенія къ Добровольческой арміи».

«Создавшаяся обстановка требуетъ немедленныхъ рѣшеній не только чисто военныхъ, но въ тѣсной связи съ рѣшеніемъ вопросовъ общаго характера».

«Изъ разговоровъ съ генераломъ Эльснеромъ и Романовскимъ я понялъ, что принятъ планъ ухода отряда въ зимовники, къ съвезап. отъ станицы Великокняжеской. Считаю, что при такомъ ръшеніи невозможно не только продолженіе нашей работы, но даже при надобности и относительно безбользненная ликвидація нашего дъла и спасеніе довърившихъ намъ свою судьбу людей. Въ зимовникахъ отрядъ будетъ очень скоро сжатъ съ одной стороны распустившейся ръкой Дономъ, а съ другой — жельзной дорогой Царицынъ — Торговая — Тихоръцкая — Батайскъ, при чемъ всъ жельзнодорожные узлы и выходы грунтовыхъ дорогъ будутъ заняты большевиками, что лишитъ насъ совершенно возможности получать пополненія людьми и предметами снабженія, не говоря уже о томъ, что пребываніе въ степи поставитъ насъ въ сторонъ отъ общаго хода событій въ Россіи».

«Такъ какъ подобное рѣшеніе выходить изъ плоскости чисто военной, а также потому, что предварительно начала какой-либо военной операціи, необходимо теперь же разрѣшить вопросъ о дальнѣйшемъ существованіи нашей организаціи и направленіи ея дѣятельности — прошу Васъ сегодня же созвать совѣщаніе изъ лицъ, стоящихъ во главѣ организаціи, съ ихъ ближайшими помощниками».

На военномъ совътъ, собранномъ въ тотъ же вечеръ, мнънія раздълились. Одни настаивали на движеніи къ Екатеринодару, другіе, въ томъ числъ Корниловъ, склонялись къ походу въ зимовники.

Помимо условій стратегическихъ и политическихъ, это второе рѣшеніе казалось весьма рискованнымъ и по другимъ основаніямъ. Степной раіонъ, пригодный для мелкихъ партизанскихъ отрядовъ, представлялъ большія затрудненія для жизни Добровольческой арміи, съ ея пятью тысячами ртовъ. Зимовники, значительно удаленные другъ отъ друга, не обладали ни достаточнымъ числомъ жилыхъ помѣщеній, ни топливомъ. Располагаться въ нихъ можно было лишь мелкими частями, разбросанно, что при отсутствіи техническихъ средствъ связи до крайности затрудняло бы управленіе. Степной раіонъ кромѣ

зерна (немолотаго), съна и скота не даваль ничего для удовлетворенія потребностей армін. Наконець, грудно было расчитывать, чтобы большевики оставили нась въ покоъ и не постарались уничтожить по частямъ распыленные отряды.

На Кубани, наоборотъ: мы ожидали встрътить не только богато обезпеченный край, но, въ противоположность Дону, сочувственное настроеніе, борющуюся власть и добровольческія силы, которыя значительно преувеличивались молвой. Наконецъ, уцьлъвшій отъ захвата большевиками центръ власти — Екатеринодаръ даваль, казалось, возможность начать новую большую организаціонную работу.

Принято было ръшеніе идти на Кубань.

Однако, на другой день вечеромъ обстановка измѣнилась: къ командующему пріѣхаль походный атаманъ, генераль Поповъ и его начальникъ штаба, нолковникъ Сидоринъ. Въ доискомъ отрядь у нихъ было 1500 бойцовъ, 5 орудій, 40 пулеметовъ. Они убѣдили Корнилова идти въ зимовники. Нашъ конный авангарлъ, стоящій у Кагальницкой, получилъ распоряженіе свернуть на востокъ... Поднявшись съ постели, я пошелъ въ штабъ отвести душу. Безрезультатно. Нѣкоторое колебаніе однако посѣяно: ръшили собрать дополнительныя свѣдѣнія о раіонѣ.

Въ Ольгинской — приливъ и отливъ.

Присоединилось и всколько казачьих в партизанских в отрядовъ, прибываютъ офицеры, вырвавшіеся изъ Ростова, раненые добровольцы, бъжавшіе изъ новочеркасскихъ лазаретовъ. Притворяются здоровыми, боясь, что ихъ не возьмутъ въ походъ.

Прівхаль изъ Новочеркасска генераль Лукомскій. Наканунѣ нашего выступленія изъ Ольгинской, онъ вмѣстѣ съ генераломъ Ронжинымъ, переодѣтые въ штатское платье, поѣхали въ бричкѣ прямымъ путемъ на Екатеринодаръ для установленія связи съ Кубанскимъ атаманомъ и добровольческими отрядами. Но въ селѣ Гуляй-Борисовкѣ они были пойманы большевиками, томились подъ арестомъ и едва спаслись отъ разстрѣла.

Уѣхалъ полковникъ Лебедевъ съ небольшимъ отрядомъ «особаго назначенія», состоявшимъ при генераль Алексьевъ. Ему было поручено связаться съ Заволжьемъ и Сибирью. Лебедевъ впослѣдствіи пробрался въ Сибирь и сталь начальникомъ штаба у адмирала Колчака; часть его спутниковъ, по совътскимъ сообщеніямъ, попала въ тюрьмы Поволжья. Уѣхали вовсе, по личнымъ побужденіямъ, нѣсколько офицеровъ, въ томъ числъ генеральн. штаба генералъ Складовскій и капитанъ Роженко (быховецъ). Оба они въ Велико-княжеской были убиты большевиками, исключительно за «буржуйный» видъ, и тѣла ихъ бросили въ колодецъ...

Опредѣлилось яснѣе настроеніе донскихъ казаковъ. Не понимаютъ совершенно ни большевизма, ни «корниловицины». Съ на-

<sup>\*)</sup> Впослѣдствіи главный военный прокуроръ вооруж. силъ Юга Россіи.

шими разъясненіями соглашаются, но какъ будто плохо върятъ. Сыты, богаты и, повидимому, хотъли бы извлечь пользу и изъ «бълаго», и изъ «краснаго» движенія. Объ идеологіи теперь еще чужды казакамъ, и больше всего они боятся ввязываться въ междуусобную распрю..., пока большевизмъ не схватилъ ихъ за горло. А, между тъмъ, становилось совершенно ясно, что тактика «нейтралитета» наименъе жизненная. Налетъвшій шквалъ суровъ и безпощаденъ: горячіе и холодные — въ его стихіи гибнутъ или властвуютъ, а теплыхъ онъ обращаетъ въ человъческую пыль...

Впрочемъ, неопредъленная судьба арміи ставила въ трагическое положеніе и тъхъ, кто ей сочувствовалъ.

— Генералъ Корниловъ насъ здорово срамилъ у станичнаго правленія — говорилъ мнѣ тоскливо крѣпкій, зажиточный казакъ среднихъ лѣтъ, недавно вернувшійся съ фронта и недовольный разрухой. — Что-жъ, я пошелъ бы съ кадетами \*), да сегодня вы уйдете, а завтра придутъ въ станицу большевики. Хозяйство, жена...

Казачество, если не теперь, то въ будущемъ считалось нашей опорой. И потому Корниловъ требовалъ особенно осторожнаго отношенія къ станицамъ и не примѣнялъ реквизицій. Мѣра, психологически полезная для будущаго, ставила въ тупикъ органы снабженія. Мы просили крова, просили жизненныхъ припасовъ — за дорогую плату, не могли достать ни за какую цѣну сапогъ и одежды, тогда еще въ изобиліи имѣвшихся въ станицахъ, для босыхъ и полуодѣтыхъ добровольцевъ; не могли получить достаточнаго количества подводъ, чтобы вывезти изъ Аксая остатки армейскаго имущества.

Условія неравныя: завтра придутъ большевики и возьмутъ все имъ отдадутъ даже послѣднее безпрекословно, съ проклятіями въ душѣ и съ униженными поклонами.

Скоро на этой почвъ началось прискороное явленіе армейскаго быта — «самоснабженіе». Для устраненія или по крайней мъръ смягченія его послъдствій, командованіе вынуждено было вскоръ перейти къ приказамъ и платнымъ реквизиціямъ.

\* \*

Мы шли медленно, останавливаясь на дневкахъ въ каждой станицъ. Отъ Ольгинской до Егорлыцкой 88 верстъ — шли 6 дней. Сколачивали части, заводили обозъ. При условіи направленія въ зимовники, такая медленность была вполать понятна.

У Хомутовской Корниловъ пропускалъ въ первый разъ колонну. Какъ всегда — у молодыхъ горъли глаза, старики подтягивались при видъ сумрачной фигуры командующаго. Съ колонной много небоевого элемента, въ томъ числъ два брата Сувориныхъ (А. и Б.), Н. Н. Львовъ,

<sup>\*)</sup> Такъ называли въ народъ противобольшевистские элементы, не влагая въ это понятие партийно-политическаго содержания.



Полковникъ Тимановскій.



Л. В. Половиевъ, Л. Н. Новосильцевъ, ген. Кисляковъ, Н. П. Щетинина, два профессора Донского политехническаго института и др. Члены нашего «Совъта» не пошли: и Корниловъ, и я въ самой ръшительной формъ отсовътовали имъ идти съ нами въ походъ, который представлялся чреватъмъ всякими неожиданностями и въ которомъ кажданий лишній человъкъ, каждая лишняя покозка — въ тягость.

Два перехода шли по невылазной грязи, въ которой нѣкоторые добровольцы буквально оставили обувь и продолжали путь босыми...

Утромъ передъ выступленіемъ изъ Хомутовской большевистскій отрядъ — нѣсколько эскадроновъ 4-ой кавал. дивизіи съ однимъ орудіемъ — подошелъ вплотную къ станицѣ и открылъ по ней ружейный и артиллерійскій огонь. Охранялись добровольцы плохо: пока еще не было надлежащей выносливости въ трудной солдатской работѣ. На окраинѣ станицы, ближайшей къ противнику, стоялъ обозъ, и нестроевые съ повозками сломя голову помчались по всѣмъ направленіямъ, запрудивъ улицы и внеся безпорядокъ. Вышелъ Корниловъ со штабомъ, успокоилъ людей. Разсыпалась цѣпь, развернулась батарея; послѣ нѣсколькихъ выстрѣловъ и обозначившагося движенія во флангъ нашей сотни, большевики ушли.

Идемъ дальше. Въ колоннъ опять веселое настроеніе; смъхъ и шутки, даже среди раненыхъ, которыхъ уже безъ боевъ набралось болье шестидесяти. Удивительны эти переливы въ настроеніи — быстро мъняющіеся и тотъ огромный импульсъ жизни у нашихъ добровольцевъ, благодаря которому мальійшій проблескъ среди тяже лой, иногда удручающей обстановки, даетъ душевное спокойствіе и вызываетъ подъемъ.

«Дополнительныя свѣдѣнія» о раіонѣ зимовниковъ оказались вполнѣ отрицательными, и поэтому принято рѣшеніе двигаться на Кубань. Въ Мечетинской Корниловъ вызвалъ всѣхъ командировъ отдѣльныхъ частей, чтобы объявить имъ о принятомъ рѣшеніи. Собралось много офицеровъ — каждый партизанъ, имѣвшій подъ командой 30—40 человѣкъ (въ составѣ Партизанскаго полка) ищетъ самостоятельности. Корниловъ сухо, рѣзко, какъ всегда изложилъ мотивы и императивно указалъ новое направленіе. Но взоръ его испытующе и съ нѣкоторымъ безпокойствомъ слѣдилъ за лицами донскихъ партизанъ.

Пойдутъ ли съ Дона?

Партизаны нѣсколько смущены, нѣкоторые опечалены. Но въ душѣ выборъ ихъ уже сдѣланъ: идутъ съ Корниловымъ.

Послано было предложеніе походному атаману Попову присоединиться къ Добровольческой арміи. Черезъ два — три дня онъ отвътиль отказомъ. Поповъ объяснялъ, что, считаясь съ настроеніемъ своихъ войскъ и начальниковъ, онъ не могъ покинуть родного Дона, и ръщилъ въ его степяхъ выждать пробужденія казачества. Про него же говорили, что честолюбіе удержало его отъ полчиненія Корнилоку. Для насъ Донъ былъ только частью русской территоріи, для нихъ по-

нятіе «родины» раздваивалось на составные элементы — одинъ болье близкій и ощутимый, другой отдаленный, умозрительный.

Какъ бы то ни было, лишеніе арміи такой силы, въ особенности въ виду крайняго недостатка у насъ въ конницѣ, отяжеляло наше положеніе и суживало перспективы.

÷ ;-

Наиболѣе привѣтливо встрѣтила насъ станица Егорлыцкая. Во всемъ — въ сердечности пріема, въ заботахъ о раненыхъ, въ готовности продовольствовать войска. Многіе проявляли свои симпатіи въ формахъ весьма экспансивныхъ. Хозяинъ того дома, въ которомъ я помѣстился — священникъ — положительно умилялъ своимъ желаніемъ помочь добровольцамъ. Я смотрѣлъ на него съ благодарностью, но и... съ глубокимъ сожалѣніемъ. Положеніе кочующей арміи создавало поистинѣ трагическія противорѣчія: со своими врагами расправлялись добровольцы, съ ихъ друзьями расправлялись потомъ тѣ, кто шелъ по нашимъ слѣдамъ. Егорлыцкая уцѣлѣла. Но за время похода много было пролито крови тѣхъ, кто такъ или иначе помогалъ «кадетамъ». Въ станицѣ Успенской, напримѣръ, въ апрѣлѣ большевики повѣсили послѣ нашего ухода хозяина одного дома только за то, что я — тогда уже командующій Добровольческой арміей — останавливался у него.

Въ Егорлыцкой при полномъ станичномъ сборѣ говорили генералы Алексѣевъ и Корниловъ. Первый объяснялъ казакамъ положеніе Россіи и цѣли Добровольческой арміи; второй не любилъ и не умѣлъ говорить; сказалъ лишь нѣсколько словъ; потомъ длинную рѣчь держалъ Баткинъ...

«Матросъ 2-й статьи Феодоръ Баткинъ».

Довольно интересный типъ людей, рожденныхъ революціей и только на ея фонѣ находящихъ почву для своей индивидуальности.

По происхожденію — еврей; по партійной принадлежности — соц.-рев.; по ремеслу — агитаторъ. Въ первые дни революціи поступиль добровольцемъ въ Черноморскій флотъ, черезъ два, три дня быль выбранъ въ комитетъ, а еще черезъ нѣсколько дней ѣхалъ въ Петроградъ въ составѣ такъ называемой Черноморской делегаціи. Съ тѣхъ поръ въ столицахъ — на всевозможныхъ съѣздахъ и собраніяхъ, на фронтѣ — на солдатскихъ митингахъ раздавались рѣчи Баткина. Направляемый и субсидируемый Ставкой, онъ сохранялъ извѣстную свободу въ трактованіи политическихъ темъ и служилъ добросовѣстно, проводя идею «оборончества». Въ январѣ Баткинъ появился въ Ростовѣ и приступилъ снова къ агитаціонной дѣятельности за счетъ штаба Добровольческой арміи. Соціалистическій этикетъ обязывалъ его, очевидно, къ извѣстной манерѣ рѣчи, къ изображенію арміи въ несвойственномъ ей обликѣ и къ огульному опороченію всего «стараго строя», задѣвая и военныя традиціи. На

этой почвь вы извыстной части добровольческаго офицерства, преувеличивавшаго значеніе Баткина, возникла глухая вражда къ нему в недовольство Корниловымъ. Незадолго до выхода въ походъ, комплотъ офицеровъ хотѣлъ убить Баткина, и я, совершенно случайно узнавъ объ этомъ, помѣшалъ ихъ замыслу. Корниловъ сдалъ Баткина подъ охрану своего конвоя.

На походѣ фигура Баткина, трясущагося верхомъ на лошади, неизмѣнно появлялась среди квартирьеровъ и потомъ на станичныхъ и сельскихъ сходахъ. Его «предшествіе» и рѣчи производили странное впечатльніе: умъстныя, быть можетъ, въ солдатско рабочей средь, онѣ были одинаково чужды и добровольческой исихологіи и міровозърьнію казачества, для уясненія котораго требовалось глубокое знаніе казачьей жизни и быта.

Въ Егорлыцкой кончается Донская область. Дальше — Ставропольская губернія, бурлящая большевизмомъ и занятая частями ушедшей съ фронта 39 пъх. дивизіи. Здъсь пъть еще совътской власти, но есть мъстные совъты, анархія и... ненависть къ «кадетамъ». Мы попадаемъ въ сплошное осиное гнъздо...

Послѣ состоявшагося рѣшенія идти на Кубань, необходимо форсированное движеніе, по возможности избѣгая боевь, для скоръйшаго достиженія политическаго центра области— Екатеринодара. Мы начинаемъ двигаться съ возможной скоростью.

\* .

Въ селеніи Лежанкѣ намъ преградилъ путь большевистскій отрядъ съ артиллеріей.

Былъ ясный слегка морозный день.

Офицерскій полкъ шелъ въ авангардъ. Старые и молодые; полковники на взводахъ. Никогда еще не было такой арміи. Впереди — помощникъ командира полка, полковникъ Тимановскій шелъ широкимъ шагомъ, опираясь на палку, съ неизмѣнной трубкой въ зубахъ израненный много разъ, съ сильно поврежденными позвонками спинного хребета... Одну изъ ротъ ведетъ полковникъ Кутеповъ, бывшій командиръ Преображенскаго полка. Сухой, кръпкій, съ откинутой на затылокъ фуражкой, подтянутый, краткими отрывистыми фразами отдаетъ приказанія. Въ рядахъ много безусой молодежи — безпечной и жизнерадостной. Вдоль колонны проскакалъ Марковъ, повернуль голову къ намъ, что-то сказалъ, чего мы не разслышали, на ходу «разнесъ» кого-то изъ своихъ офицеровъ и полѣтѣлъ къ головному отряду.

Глухой выстрѣлъ, высокій, высокій разрывъ шрапнели. Началось. Офицерскій полкъ развернулся и пошелъ въ наступленіе: спо-койно, не останавливаясь, прямо на деревню. Скрылся за гребнемъ. Подъѣзжаетъ Алексѣевъ. Пошли съ нимъ впередъ. Съ гребня открывается общирная панорама. Раскинувшееся широко село опоясано ли-

ніями окоповъ. У самой церкви стоитъ большевистская батарея и безпорядочно разбрасываетъ снаряды вдоль дороги. Ружейный и пулеметный огонь все чаще. Наши цѣпи остановились и залегли: вдоль фронта болотистая, незамерзшая рѣчка. Придется обходить.

Вправо, въ обходъ двинулся Корниловскій полкъ. Вслъдъ за нимъ поскакала группа всадниковъ съ развернутымъ трехцвътнымъ

флагомъ...

— Корниловъ!

Въ рядахъ — волненіе. Всѣ взоры обращены туда, гдѣ виднѣется фигура командующаго...



А вдоль большой дороги совершенно открыто юнкера подполковника Міончинскаго подводятъ орудія прямо въ цѣпи подъ огнемъ непріятельскихъ пулеметовъ; скоро огонь батареи вызвалъ замѣтное движеніе въ рядахъ противника. Наступленіе, однако, задерживается...

Офицерскій полкъ не выдержалъ долгаго томленія: одна изъ ротъ бросилась въ холодную, липкую грязь ръчки и переходитъ вбродъ на другой берегъ. Тамъ — смятеніе, и скоро все поле уже усъяно бъгущими въ паникъ людьми, мечутся повозки, скачетъ батарея. Офи-

церскій полкть и Корниловскій, вышедшій къ селу съ запада черезъплотину, преслѣдуютъ.

Мы входимъ въ село, словно вымершее. По улицамъ валяются трупы. Жуткая типина. И до по еще ея безмолвіе нарушаеть сухой трескъ ружейныхъ выстрѣловъ: «ликвидируютъ» большевиковъ... Много ихъ...

Кто они? Зачьмы имы, «смертельно устаннимы отт. 4-хы льтней войны», идти вновы въ бой и на смерть? Бросившіе турецкій фронты полкъ и батарея, буйная дёревенская вольница, человѣческая накипы Лежанки и окрестныхъ сель, пришлый рабочій элементы, давно уже вмѣстѣ съ солдатчиной овладѣвшій всѣми сходами, комитетами, совѣтами и терроризировавшій всю губернію; быть можеть и мирные мужики, насильно взятые совѣтами. Никто изъ нихъ не понимаетъ смысла борьбы. И представленіе о насъ, какъ о «врагахъ» — какоето расплывчатое, неясное, созданное бѣшено растущей пропагандой и безпричиннымъ страхомъ.

— «Кадеты»... Офицеры... хотятъ повернуть къ старому...

Членъ ростовской управы, с. д. меньшевикъ Поповъ, странствовавшій какъ разъ въ эти дни по Владикавказской жел. дорогъ, парагледьно движенію арміи, такими словами рисоваль настроеніе населенія:

\*...Чтобы не содьйствовать такъ или иначе войскамъ Корнилова въ борьбѣ съ революціонными арміями, все взрослое мужское населеніе уходило изъ своихъ деревень въ болѣе отдаленныя села и къ станціямъ жел. дорогъ... — «Дайте намъ оружіе, дабы мы могли защищаться отъ кадетъ» — таковъ былъ общій крикъ всѣхъ пріѣхавшихъ сюда крестьянъ... Толпа съ жадностью ловила извѣстія съ «фронта», комментировала ихъ на тысячу ладовъ, слово «кадетъ» переходило изъ устъ въ уста. Все, что не носило сѣрой шинели, казалось не своимъ; кто былъ одѣтъ «чисто», кто говорилъ «по образованному», попадалъ подъ подозрѣніе толпы. «Кадетъ» — это воплощеніе всего злого. что можетъ разрушить надежды массъ на лучшую жизнь; «кадетъ» можетъ помѣшать взять въ крестьянскія руки землю и разрѣлить ее; «кадетъ» это злой духъ, стоящій на пути всѣхъ чаяній и упованій народа, а потому съ нимъ нужно бороться, его нужно уничтожить»\*).

Это несомивнию преувеличенное опредвление враждебнаго отноценія къ «кадетамъ», въ особенности въ смыслѣ «всеобщности» и активности его проявленія, подчеркиваетъ, однако, основную черту настроенія крестьянства — его безпочвенность и сумбурность. Въ немъ не было ни «политики», ни «Учредительнаго Собранія», ни «республики», ни «царя»; даже земельный вопросъ самъ по себъ здъсь, въ Задонъѣ и въ особенности въ привольныхъ Ставропольскихъ степяхъ, не имѣлъ особенной остроты. Мы, помимо своей воли, попали просто

<sup>\*) &</sup>quot;Рабочее слово" 1918 г. № 10.

въ заколдованный кругъ общей соціальной борьбы: и здѣсь, и потомъ всюду, гдѣ ни проходила Добровольческая армія, часть населенія болѣе обезпеченная, зажиточная, заинтересованная въ возстановленіи порядка и нормальныхъ условій жизни, тайно или явно сочувствовала ей; другая, строившая свое благополучіе — заслуженное или незаслуженное — на безвременьи и безвластьи, была ей враждебна. И не было возможности вырваться изъ этого круга, внушить имъ истинныя цѣли арміи. Дѣломъ? Но что можетъ дать краю проходящая армія, вынужденная вести кровавые бои даже за право своего существованія. Словомъ? Когда слово упирается въ непроницаемую стѣну недовѣрія, страха или раболѣпства.

Впрочемъ, сходъ Лежанки (позднѣе и другіе) былъ благоразуменъ — постановилъ пропустить «корниловскую армію». Но пришли чужіе люди — красногвардейцы и солдатскіе эшелоны, и цвѣтущія

села и станицы обагрились кровью и заревомъ пожаровъ...

У дома, отведеннаго подъ штабъ, на площади, съ двумя часовыми-добровольцами на флангахъ, стояла шеренга плѣнныхъ офицеровъ — артиллеристовъ квартировавшаго въ Лежанкъ большевистскаго дивизіона.

Вотъ она новая трагедія русскаго офицерства!..

Мимо плѣнныхъ черезъ площадь проходили одна за другой добровольческія части. Въ глазахъ добровольцевъ презрѣніе и ненависть. Раздаются ругательства и угрозы. Лица плѣнныхъ мертвенно блѣдны. Только близость штаба спасаетъ ихъ отъ расправы.

Проходитъ генералъ Алексъевъ. Онъ взволнованно и возмущенно упрекаетъ плънныхъ офицеровъ. И съ его устъ срывается тяжелое

бранное слово. Корниловъ ръшаетъ участь плънныхъ:

— Предать полевому суду.

Оправданія обычны: «не зналъ о существованіи Добровольческой арміи»... «Не велъ стръльбы»... «Заставили служить насильно, не выпускали»... «Держали подъ надзоромъ семью»...

Полевой судъ счелъ обвиненіе недоказаннымъ. Въ сущности не оправдалъ, а *простилъ*. Этотъ первый приговоръ былъ принятъ въ арміи спокойно, но вызвалъ двоякое отношеніе къ себъ. Офицеры по-

ступили въ ряды нашей арміи.

Помню, какъ въ концѣ мая въ бою подъ Гуляй-Борисовкой — цѣпи полковника Кутепова, мой штабъ и конвой подверглись жестокому артиллерійскому огню, направленному очевидно весьма искусной рукой. Иванъ Павловичъ, попавши въ створу многихъ очередей шрапнели, по обыкновенію невозмутимо резонерствуетъ:

— Не дурно ведетъ огонь, каналья, пожалуй нашему Міончин-

скому не уступитъ...

Черезъ мѣсяцъ при взятіи Тихорѣцкой былъ захваченъ въ плѣнъ капитанъ — командиръ этой батареи.

 Взяли насильно... хотъть въ Добровольческую армію... не удалось. Когда кто-то неожиданно напомнилъ капитану его блестящую стръльбу подъ Гуляй Борисовкой, у него сорвался въроятно искренній отвътъ:

— Профессіональная привычка...

И такъ, инертность, слабоволіе, безпринципность, семья, «профессіональная привычка» создавали понемногу прочиве офицерскіе кадры Красной арміи, подымавшіе на добровольцевъ братоубійственную руку.

## ГЛАВА ХХ.

Походъ къ Екатеринодару: настроеніе Кубани; бои подъ Березанкой, Выселками и Кореновской; въсть о паденіи Екатеринодара.

23 февраля мы вступили въ предълы Кубанской области.

Совсъмъ другое настроеніе: армію встръчаютъ привътливо, хлъбомъ-солью. Послъ скитаній среди равнодушной или враждебной намъ стихіи — душевный уютъ и новыя надежды.

Кубань — земля обътованная!

Это настроеніе проходило, словно невидимый токъ, по всему добровольческому организму и одинаково захватывало мальчика изъюнкерскаго батальона, полковника, шагающаго въ рядахъ офицерскаго полка, бывшаго политическаго дѣятеля, трясущагося на возу въобозъ, и... самого командующаго арміей.

Кубань — наша база. Здъсь мы найдемъ надежную опору. Отсю-

да можно начать серьезную и организованную борьбу.

Насъ — пришельцевъ съ сѣвера удивляли огромное богатство ея безпредѣльныхъ полей, ломящіеся отъ хлѣба скирды и амбары, ея стада и табуны. Сыты всѣ — и казаки, и иногородніе, и «хозяинъ» и «работникъ».

Насъ располагалъ къ себъ веселый, открытый характеръ кубанскихъ казаковъ и казачекъ — такихъ далекихъ, такихъ, казалось, чуждыхъ большевистскаго угара.

Тихая заводь привольной кубанской жизни замутилась, однако, ьраждой и чувствомъ мести къ тъмъ, кто нарушилъ ея покой. Когда въ станицъ Незамаевской я замъшался въ пестрой праздничной, веселой толпъ, тамъ это чувство буйно рвалось наружу. Они уже «сосчитались» съ одними или угрожали сосчитаться съ другими изъ своихъ большевиковъ, главнымъ образомъ иногороднихъ. Придетъ утро, мы уйдемъ, а еще черезъ день появится отрядъ «товарища» Сорокина или Автономова и начнется возмездіе...

Казаки начали поступать въ армію добровольцами: Незамаевская выставила цѣлый отрядъ, человѣкъ въ полтораста. Станичные сборы враждебны большевикамъ и выражаютъ преданность Корнилову.

Кубань — земля обътованная!

Этотъ прогнозъ оказался впослъдствіи правильнымъ по существу — въ оцънкъ психологіи рядового кубанскаго казачества, но не расчитаннымъ во времени: восточныя станицы не испытали тогда еще настоящаго большевистскаго гнета; еще не изжито было навож-



Генералъ Марковъ (†).

Стр. 241.



деніе фронтовымъ калачествомъ не было еще широкаго народнаго движенія, готоваго превратиться въ открытую, активную борьбу, Кубанції выжидали. Колеблюшемуся настроенію давало перемьсь въ нашу пользу только присутствіе внушительной силы — арміи; оно открывало уста однимъ и заставляло умолкнуть другихъ. Съ уходомъ арміи — маятникъ покачнется въ другую сторону...

Въ направленіи на Екатеринодаръ намъ предстояло пересѣчь Владикавказскую желѣзную дорогу. Узлы ея — Тихорѣцкая и Сосыка заняты были большими силами красногвардейцевъ, по дорогѣ ходили бронированные поѣзда. Чтобы избѣгнуть боя съ ними, штабъ прибѣгнулъ къ ряду демонстрацій въ западномъ направленіи, а съ вечера 25-го изъ станицы Веселой, армія круто повернула на югъ. Двигались всю ночь и къ утру подошли къ станицѣ Новолеушковской, гдѣ подъ прикрытіемъ части Корниловскаго полка, занявшаго станцію, безконечная колонна стала быстро пересѣкать желѣзнодорожный путь. Остановленный взрывомъ полотна внѣ досягаемости выстрѣловъ, большевистскій бронепоѣздъ громилъ изъ орудій станцію и посылалъ навстрѣчу колоннѣ рядъ бѣлыхъ дымковъ, расплывавшихся по небесной синевѣ далеко въ сторонѣ.

За эти сутки войска прошли около 60 верстъ. Перенесли походъ легко — даже дъти батальона Боровскаго.

Миновали Старо-Леушковскую, Иркліевскую и І-го марта подошли къ Березанской. Здѣсь впервые противъ насъ выступили кубанскіе казаки. Маятникъ колеблющагося настроенія чуть качнулся влѣво, иногородніе и фронтовики одержали верхъ на станичномъ сборѣ, и вокругъ станицы за ночь выросли окопы, изъ которыхъ подъ утро по нашему авангарду ударили градомъ пуль.

Бой былъ кратокъ: огонь добровольческой артиллеріи, развернувшіяся цыпи Корниловцевъ и «Марковцевъ» быстро заставили большевиковъ очистить позицію. Цѣпи ихъ не успѣли еще скрыться въ станицъ, какъ всадникъ въ бѣлой папахъ въ сопровожденіи трехъ — четырехъ конныхъ ординарцевъ уже влетѣлъ въ самую станицу и исчезъ за поворотомъ улицы.

— Генералъ Марковъ!

Мѣстные большевики разошлись по домамъ и попрятали оружіе. Пришлые ушли на Выселки.

Вечеромъ «старики» въ станичномъ правленіи творили расправу надъ своей молодежью — пороли ихъ нагайками...

0 0

Добровольческая армія прошла уже около 250 версть по взбаламученному краю, обходя или легко опрокидывая большевистскіе отряды. Власть «главковерха» Антонова и Донского военно-революціоннаго комитета, проявляясь въ центрахъ, становилась чисто фиктивной по мѣрѣ удаленія отъ нихъ. «Главныя силы» Ставропольскаго «совѣта народныхъ комиссаровъ» послѣ взятія Батайска и разграбленія Ростова, не исполнивъ приказа «главковерха» о преслѣдованіи Добровольческой арміи, обративъ въ заложниковъ своего командующаго Сохацкаго и военнаго комиссара Анисимова, пробивались съ награбленнымъ добромъ обратно въ Ставрополь, безчинствуя и грабя по пути. На станціяхъ Владикавказской дороги — Степной, Кущевкѣ, Сосыкѣ, Тихорѣцкой, Торговой и др. образовались многочисленныя и буйныя вооруженныя скопища, не подчинявшіяся никакимъ центрамъ и «управляемыя» своими собственными революціонными комитетами и мѣстными самодержцами. Многія изъ нихъ въ два-три раза превышали численно всю нашу армію, но такое только превосходство въ силахъ не представлялось тогда опаснымъ для добровольцевъ.

Теперь мы попали въ нѣсколько иныя условія: Кубанскій военно-революціонный комитетъ и «главнокомандующій войсками Сѣв. Кавказа» Автономовъ сумѣли собрать вокругъ себя значительныя силы красной гвардіи (по преимуществу — эшелоны быв. Кавказской арміи), которыя вели успѣшную борьбу съ Екатеринодаромъ. Гдѣ-то недалеко на высотѣ Кореновской и Усть-Лабинской должна была проходить линія обороны кубанскихъ добровольческихъ отрядовъ, пока еще нами не обнаруженная. Теперь уклоненіе отъ боя было нецѣлесообразнымъ. Корниловъ рѣшилъ подойти къ ж. д. магистрали и ударить въ тылъ большевистскимъ войскамъ, тѣмъ болѣе, чго уже роковымъ образомъ ощущался недостатокъ боевыхъ припасовъ, склады которыхъ мы надѣялись найти на ж. д. станціяхъ.

2 марта главныя силы арміи двинулись на станицу Журавскую, а Нѣженцевъ съ Корниловскимъ полкомъ ударилъ по станціи Выселки. Послѣ краткаго боя, понеся небольшія потери, Корниловцы лихой атакой взяли Выселки и продвинулись на нѣсколько верстъ впередъ къ хутору Малеваному. Армія расположилась на ночлегъ въ Журавской, а въ Выселкахъ долженъ былъ стать заслономъ конный дивизіонъ полковника Гершельмана. Дивизіонъ почему-то ушелъ безъ боя изъ Выселокъ, которыя были заняты вновь крупными силами большевиковъ\*). Положеніе создалось крайне непріятное.

Корниловъ приказалъ генералу Богаевскому, съ Партизанскимъ полкомъ и батареей ночной атакой овладъть Выселками. Ночь была темная, на дворѣ сильнѣйшій холодъ. Въ маленькой станицѣ не хватало ни крышъ, ни продовольствія для всѣхъ частей, набившихся въ нее. Партизаны — голодные, усталые, до поздней ночи оставались подъ открытымъ небомъ. Вѣроятно поэтому Богаевскій отложилъ наступленіе до утра. Чуть забрезжилъ разсвѣтъ, потянулась колонна къ Выселкамъ, и подъ рѣдкимъ огнемъ артиллеріи стали развертываться противъ села отряды партизанъ капитана Курочкина, эсаула Лазарева, Власова, полковника Краснянскаго... Рѣдкія цѣпи шли без-

<sup>\*)</sup> Гершельманъ былъ отрѣшенъ за это отъ должности.

остановочно къ окраинъ деревни, словно вымершей. И вдругъ длин ный гребень холмовъ, примыкавшихъ къ селу ожилъ и брызнулъ на наступавшія цыпі отнемъ пулеметовъ и ружей...

Ура!.. Ура!.. — покатилось по рядамъ. Бросились Партизаны въ атаку. Но валятся одинъ за другимъ люди, рѣдѣютъ цѣпи. А тутъ справа — во флангъ и тыль имъ ударило свящомъ изъ вебхъ оконъ каменнаго зданія паровой мельищы, утопленной въ лощинъ. Цъпи подались назадъ и залегли.

Бой оказался серьезнѣе, чѣмъ расчитывали. Пришлось выдвинуть новыя силы. Изъ Малеванаго направленъ въ обходъ Выселокъ съ востока батальонъ Корниловцевъ, прямо на село двинутъ Офицерскій полкъ Маркова.

Когда утромъ Корниловъ со штабомъ подъвзжалъ къ партизанскимъ цвпямъ, по дорогъ длинной вереницей намъ навстрвчу несли носилки съ убитыми и ранеными. Дорого стоила атака: погибли партизанскіе начальники Краснянскій, Власовъ, раненъ Лазаревъ, большой уронъ понесла донская молодежь Чернецовскаго отряда...

Скоро обозначилось наступленіе Корниловскаго батальона. Идутъ быстро, не останавливаясь, какъ на ученьи, заходя большевикамъ въ тылъ. Подходятъ Марковцы; лѣвый флангъ Партизанъ продвинулся уже впередъ — въ охватъ. Словно электрическій токъ проносится по всѣмъ цѣпямъ, раскинувшимся далеко — не окинешь взглядомъ; Партизаны поднялись и бросились снова впередъ.

Противникъ бъжитъ.

А справа отъ мельницы слышится уже заглушенный сухой трескъ одиночныхъ выстръловъ: идетъ, повидимому, расправа.

Прости, Господи, виноватыхъ и не осуди за кровь невинныхъ!.. Корниловъ крупной рысью ъдетъ въ Выселки. Колышется распущенный трехцвътный флагъ. Прошли село, ъдемъ вдоль желъзнодорожной насыпи — попали подъ сильнъйшій ружейный огонь, укрылись за желъзнодорожную будку. Впереди — никого. Нагоняетъ жилкая цънь Партизанть. Начальникъ отряда, раненный въ ногу, весь мокрый, ковыляетъ бъгомъ по неровному полю. Не то оправдывается, не то сердится, обращаясь къ штабнымъ:

— Зачъмъ генералъ срамитъ насъ? Въдь онъ конный, а мы пъшіе — догнать трудно.

Цѣпь продвинулась къ впереди лежащей рощѣ и скрылась изъ глазъ; огонь прекратился скоро, и все поле боя смолкло.

Корниловъ объѣзжаетъ собирающіяся въ колонны войска и благодаритъ ихъ за одержанную побѣду.

Въ этотъ день мы узнали крайне непріятную новость: не такъ давно здъсь, воздь Выселокъ произошель бой между большевиками и отрядомъ кубанскихъ добровольцевъ Покровскаго. Добровольцы были разбиты и поспъшно отступили въ сторону Екатеринодара. Шли какіе-то зловъщіе слухи и о кубанской столицъ...

Пока — только слухи. И потому на завтра приказано наступать далѣе, на Кореновскую, въ которой сосредоточилось не менѣе 10 тысячъ красногвардейцевъ съ бронепоѣздами и съ большимъ количествомъ артиллеріи. Большевистскими силами командовалъ кубанскій казакъ, бывшій фельдшеръ Сорокинъ.

Противъ насъ былъ уже не *тылъ*, а *фронтъ* екатеринодарской группы большевиковъ.

4-го утромъ мы шли съ авангардомъ Боровскаго. Конная часть, бывшая впереди, по обыкновенію не предупредила, и голова колонны, выйдя на гребень, съ котораго открывались уже купола кореновской церкви, попала подъ сильный ружейный огонь.

— Положите Юнкеровъ!



Но Боровскій не слышитъ или не хочетъ слышать — онъ занятъ отдачей распоряженій. И на него и на молодежь дѣйствуетъ присутствіе командующаго. Чувствуютъ на себѣ его пристальный взглядъ... Разсыпаются по линіи, никто не ложится. И скоро жидкія цѣпи Юнкеровъ тихо, въ ростъ, не останавливаясь, двинулись на станицу, опоясанную длиннымъ рядомъ окоповъ, въ которыхъ даже простымъ глазомъ замѣтно было большое скопленіе большевиковъ.

Было трогательно и волнующе это наступленіе юношей, почти мальчиковъ — вибшие такое немощное и такое красивое сьоей вну тренней доблестью и простотой. Видно и на большевиковъ оно произвело впечатлѣніе: огонь здѣсь сталъ рѣже и безпорядочнѣе.

Главный ударъ наносится слъва на станцію Станичную Офицерскимъ и Корниловскимъ полками. Мы подвигаемся вльво. Бой тамъ въ полномъ разгаръ. Немолчно гудитъ непріятельская артиллерія, ружейный огонь сливается въ сплошной гулъ. Попали въ полосу сильнаго ружейнаго обстръда. Всъ легли. Пытаюсь убъдить Корнилова отойти въ сторону или, по крайней мъръ, лечь. Безрезультатно. Обращаюсь къ Романовскому:

- Иванъ Павловичъ, уведите вы ero... Подумайте, если случится несчастье...
- Говорилъ не разъ безполезно. Онъ подумаетъ въ концѣ концовъ, что я о себѣ забочусь...

Корниловъ поднялся на пригорокъ, глядитъ въ бинокль. Съ нимъ рядомъ Романовскій. Смотрю на нихъ съ тревогой, любуюсь обоими и думаю: кто изъ нихъ выше въ этой побъдъ духа надъ плотью; вспоминаю — кого еще на протяженіи шести лътъ трехъвойнъ я видълъ такимъ равнодушнымъ къ дыханію смерти...

Въ наступленіи произошель переломъ. Корниловскій полкъ на всемъ фронтѣ отходитъ. За нимъ валятъ густыми нестройными линіями большевики. Много, много ихъ черньетъ на свѣтло-сьромъ фонь поля. Артиллерійскій огонь перешелъ въ ураганъ шрапнели бѣлыми дымками густо стелются по небу и осыпаютъ отходящія цыпи пулями.

Изъ обоза доносятъ: патроны и снаряды на исходѣ; части требуютъ; отдавать ли послѣдніе?

— Надо выдать — на станціи мы найдемъ ихъ много — говоритъ Корниловъ.

Но Корниловцы остановились, потоптались нѣсколько минутъ въ нерѣшительности на мѣсть и опять двинулись впередъ; большевики залегли. Еще нѣтъ успѣха, но уже чувствуется, что кризисъ миновалъ.

Стало, однако, яснымъ, что надо искать рѣшительныхъ результатовь въ другомъ мѣстѣ. Корниловъ послаль весь свой резервъ — Партизанскій полкъ и чехо-словацкую роту подъ начальствомъ Богаевскаго въ охватъ позиціи съ запада.

Едва только части эти отдѣлились отъ обоза, оттуда пришло донесеніе:

Въ тылу возлѣ насъ появилась непріятельская конница. У обоза никакого прикрытія нѣтъ.

Положеніе осложняется...

Корниловъ посылаетъ офицера конвоя:

— Передайте Эльснеру, что у него есть два пулемета и много здоровыхъ людей. Этого вполнъ достаточно. Пусть защищаются сами. Я ничего дать имъ не могу.

Съ гребня видно, какъ въ обозъ зашевелились повозки, строя вагенбургъ, и разсыпалась жидкая цъпь.

Въ этотъ день, кромѣ превосходства силъ, мы встрѣтили у противника неожиданно — управленіе, стойкость и даже нѣкоторый подъемъ. Бой затягивался, потери росли.

Среди офицеровъ разговоръ:

- Ну и дерутся же сегодня большевики!..
- Ничего удивительнаго въдь русскіе...

Разговоръ оборвался. Брошенная случайно фраза задъла больныя струны...

Мы перевхали къ Богаевскому. Партизаны медленно разворачивались противъ станицы, батарея полковника Третьякова шла вмъстъ съ цъпями и, снявшись на послъдней позиціи, открыла огонь въ упоръ по юго-западной окраинъ ея. Батальонъ Боровскаго, дважды уже захватывавшій окраину и оба раза выбитый оттуда, поднялся вновь и пошелъ въ атаку. Ударили и Партизаны. Черезъ полчаса мы входили уже въ станицу. Батарея галопомъ мчалась по широкой улицъ къмосту черезъ Бейсужекъ, гдъ скоро въ сгрудившуюся человъческую массу отступавшихъ большевиковъ ударила картечью.

А съ востока подошли уже Офицерскій полкъ и Корниловцы, преодолѣвъ бронированные поѣзда, ураганный огонь артиллеріи и рѣку — по широкому броду, усѣявъ свой путь вражескими тѣлами. Повидимому, взятіе Офицерскимъ полкомъ моста рѣшило дѣло.

Арьергардъ противника задержался нѣсколько въ рощѣ, южнѣе Кореновской, но, выбитый оттуда Корниловцами, ушелъ къ станицѣ Платнировской.

Въ Кореновской армія пополнила свою хозяйственную часть и, въ особенности, боевые припасы. Но, увы, слишкомъ дорогой цѣной: за послѣдніе бои наша маленькая армія потеряла до 400 человѣкъ убитыми и ранеными.\*)

Здъсь-же ожидало насъ окончательное подтвержденіе зловъщихъ слуховъ: въ ночь на 1марта кубанскіе добровольцы полковника Покровскаго, атаманъ и рада оставили Екатеринодаръ и ушли за Кубань, въ горы. Екатеринодаръ въ рукахъ большевиковъ. Подобранная въ окопахъ совътская газета въ патетическихъ тонахъ описывала встръчу делегатовъ екатеринодарскаго совъта съ передовымъ отрядомъ красныхъ войскъ, во время которой объ стороны «не могли говорить отъ волненія» и только «со слезами на глазахъ обнимали другъ друга»...

<sup>\*)</sup> Армія пополнилась тремя сотнями Брюховецкой станицы, которыхъ обозъ принялъ за большевистскую конницу.

Это быль тяжелый ударь для армін. Терялась илея всен операціи, Идея простая, понятная всякому рядовому добровольну накапунь ея осуществленія: до Екатеринодара оставалось всего два — три перехода. Гипнозъ Екатеринодара среди добровольцень быль весьма великъ, и разочарованіе, казалось, должно было отразиться на духѣ войскъ. Мнѣ представлялось необходимымъ продолжать выполненіе разъ поставленной задачи во что бы то ни стало, тѣмъ болѣе, что армія давно уже находилась въ положеніи стратегическаго окруженія и выходъ изъ него опредѣлялся не столько тѣмъ или инымъ направленіемъ, сколько разгромомъ главныхъ силъ противника, который долженъ былъ повлечь за собою политическое его паденіе. А несравненныя войска Добровольческой армін внушали неограниченное довѣріе и надежды...

Въ штабъ узналъ, что готовится приказъ о поворотъ на югъ, за Кубань. Поговорилъ съ Иваномъ Павловичемъ, который раздълялъ мое мнъніе, и вмъстъ съ нимъ пошли къ командующему.

- Я съ вами согласенъ отвътилъ намъ Корниловъ, но вы говорили съ Марковымъ и Нъженцевымъ?
  - Ньтъ.
- Вотъ видите-ли. Они были сегодня у меня съ докладомъ о состояніи полковъ...

Онъ передалъ намъ вкратцѣ сущность доклада: большая убыль и крайнее утомленіе — физическое и особенно моральное. Нъкоторые тревожные симптомы проявились уже во вчерашнемъ бою. Оба командира считали необходимымъ дать людямъ нѣкоторый отдыхъ — отъ этого ежедневнаго крайняго нравственнаго напряженія, отъ боя и отъ кошмара походнаго лазарета; постоять на мѣстѣ и не чувствовать себя вѣчно окруженными.

— Если-бы Екатеринодаръ держался — говорилъ Корниловъ — тогда бы не было двухъ ръшеній. Но теперь рисковать нельзя. Мы пойдемъ за Кубань и тамъ въ спокойной обстановкъ, въ горныхъ станицахъ и черкесскихъ аулахъ отдохнемъ, устроимся и выждемъ болъе благопріятныхъ обстоятельствъ.

Споръ нашъ не привелъ ни къ чему. Въроятно потому, что всъ трое мы руководствовались только теоретическими предположеніями п интуитивнымъ чувствомъ. Ибо за предълами армейскаго района мы ничего не знали. Область была охвачена пожаромъ, всъ внутреннія связи — моральныя, административныя, техническія — были порваны, взаимоотношенія перепутались, и на почвъ общаго разлада росли и ширились только слухи, одинъ другого нельпье, одинъ другого обманчивъе. Ничтожный составъ конницы не позволялъ производить серьевныхъ дальнихъ развъдокъ. Посылаемые штабомъ тайные развълчики — люди върные и самоотверженные — обыкновенно пропадали: ихъ ловили, мучили, убивали, въ лучшемъ случаъ они томились въ тюрьмахъ и въ подвалахъ чрезвычаекъ.

Мы не знали тогда, что за Кубанью армія попадетъ въ сплошной большевистскій раіонъ и долго еще будетъ вести непрерывные тяжелые бои изо дня въ день; что и это новое огромное напряженіе не сломитъ духъ добровольцевъ; что, наконецъ, по ироніи судьбы въ то самое утро, когда армія наша повернетъ съ Екатеринодарскаго направленія на югъ, кубанскій добровольческій отрядъ, увѣровавшій наконецъ въ приходъ Корнилова на Кубань, поведетъ наступленіе черезъ аулъ Шенджій на Екатеринодаръ...

5 марта былъ отданъ приказъ — арміи съ наступленіемъ сумерекъ, соблюдая полнъйшую тишину, двинуться на Усть-Лабинскую переправу.



Штабъ Автономова и Сорокина.



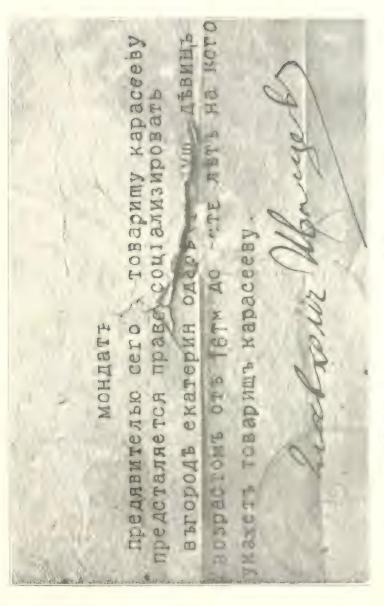

Мандать на соціализацію женщинь (Екатеринодарь).



### ГЛАВА ХХІ.

Поворотъ арміи на югъ: бой у Усть-Лабы; кубанскій большевизмъ; штабъ арміи.

Двинулись холодной ночью. Предполагали остановиться на большой привалъ въ станицѣ Раздольной, но, лишь только разсвѣло, большевистскія войска, занявшія тотчасъ же послѣ ухода нашего арьергарда (Партизанскій полкъ генерала Богаевскаго) Кореновскую, стали тьснить Богаевскаго и обстрыливать его артиллерійскимъ огнемъ. Колонна двинулась дальше. Верстахъ въ двухъ отъ Устъ-Лабы авангардъ остановился: окраина станицы и желѣзнодорожная на-сыпь были заняты большевиками.

Нашъ маневръ отличался смѣлостью почти безразсудною. Только съ такой арміей, какъ Добровольческая, можно было рышиться на него. Только потому, что Корниловъ зналъ свою армію, а армія беззавѣтно вѣрила своему вождю.

Сзади напираль значительный отрядь Сорокина, грозившій опрокинуть слабыя силы Богаевскаго. Впереди — станица, занятая неизвьстными силами, длинная, узкая дамба (2—3 версты), большой мость, который могь быть сожжень или взорвань, и жельзный путь отъ Кавказской и Екатеринодара — двухъ большевистскихъ военныхъ центровъ, могущихъ перебросить въ нъсколько часовъ въ Усть-Лабинскую и подкръпленія и бронепоъзда.

Начался бой на съверъ и на югъ, все болъе сжимая въ узкое кольцо нашъ громадный обозъ, остановившійся среди поля и уже обстръливаемый перелетнымъ огнемъ артиллеріи Сорокина.

Въ обозѣ — наша жизнь, наше страданіе и страшныя путы, скоцывающія каждую операцію, вызывающія много липнихъ потерь, которыя въ свою очередь увеличиваютъ и отягчаютъ его. Въ немъ все матеріальное снабженіе, въ особенности драгоцьнные боевые принасы кочующей арміи, не имѣющей своей базы и складовъ. Въ немъ тогда уже было до 500 раненыхъ и больныхъ, и число ихъ къ концу похода превышало полторы тысячи!.. Наконецъ, много бѣженцевъ. Обозъ живетъ одной жизнью съ арміей, цѣлыми часами стоитъ на поль боя, не разъ подвергаясь сильному обстрълу. Въ обозѣ знаютъ, что неустойка боевой линіи грозитъ имъ гибелью. Оттого въ немъ повышенная впечатлительность и склонность къ распространенію самыхъ страшныхъ слуховъ. Но паники почти не бывало. Спасаться некуда: впереди бой, сзади бой, справа и сльва маячатъ непріятельскіе разъѣзды. И обозъ тихо и терпѣливо ждалъ развязки боя, съ напряженнымъ вниманіемъ прислушиваясь къ приближающимся и замирающимъ отзвукамъ артиллерійской и ружейной стрѣльбы.

Водилъ обозъ всегда самъ начальникъ снабженія генералъ Эльснеръ. Не слишкомъ энергично, но съ невозмутимымъ спокойствіемъ. Кромѣ перемѣнныхъ мѣстныхъ подводчиковъ, контингентъ возчиковъ крайне разнообразный: плѣнные австро-германцы, старые полковники, легко раненые офицеры, иногда просто уклоняющіеся отъ строя; много не боевого элемента, въ томъ числѣ почти всѣ общественные дѣятели, слѣдовавшіе при арміи. Революція и походъ перевернули со-

ціальныя перегородки.

Если всѣмъ было тяжело, то положеніе раненыхъ, въ особенности тяжелыхъ, стало катастрофическимъ. Почти каждый день длинный утомительный походъ, въ тряской телѣгѣ, по невылазной грязи, по кочкамъ и рытвинамъ, иногда рысью. Три четверти дня подъ открытымъ небомъ, въ полѣ подъ преливнымъ дождемъ или въ жестокую стужу, отъ которой не спасала подостланная солома и наброшенныя жидкія шинели и одѣяла. Ночлегъ — въ только что взятой съ бою станицѣ или аулѣ, которые не могли дать въ краткій срокъ остановки ни достаточно крышъ, ни достаточно продовольствія для набившагося сверхъ мѣры воинства. Иногда двое сутокъ безъ ночлега и безъ разгрузки — съ одной только перепряжкой лошадей. И на походѣ, и не разъ на стоянкѣ — немолчный гулъ непріятельской артиллеріи и сухой трескъ рвущихся возлѣ снарядовъ...

Не было надлежащей санитарной организаціи и почти не было ни инструментовъ, ни медикаментовъ, ни перевязочнаго матеріала и антисептическихъ средствъ. Раненые испытывали невъроятныя страданія, умирали отъ зараженія крови и отъ невозможности производить операціи — даже легко раненые. Нужно было обладать, поистинъ, огромнымъ жизненнымъ импульсомъ, чтобы вынести всъ эти муки и сохранить незатемненный разумъ и самую жизнь. Иногда даже жиз-

нерадостность... наканунъ смерти.

Въ арміи знали, что дѣлается въ лазаретѣ и что ожидаетъ каждаго, кому придется лечь туда. Изъ лазарета шелъ стонъ и просьбы о помощи; тамъ создавалась острая атмосфера враждебности раненыхъ къ лазаретному персоналу, вызывавшая иногда въ отвѣтъ полную апатію даже со стороны людей преданныхъ своему дѣлу, но положительно сбившихся съ ногъ и растерявшихся въ необычайной обстановкѣ похода. Ибо наряду съ безразлично относившимися къ страданіямъ добровольцевъ, среди врачей и сестеръ были люди въ полномъ смыслѣ слова самоотверженные. О многихъ изъ нихъ сохранили благодарную память добровольцы, уже обреченные и вырвавшіеся изъ холодныхъ объятій смерти. Вспоминаютъ, вѣроятно, добрымъ словомъ и одного изъ бывшихъ начальниковъ лазарета, доктора Сулковскаго — друга немощныхъ, который умеръ потомъ черезъ годъ, заразившись отъ больныхъ сыпнымъ тифомъ.

Не разъ жалобы раненыхъ юходили до генерала Корнълова, чутко относививатося къ шимт и больвинато за шихъ душой, она вобрушивался сурово на виновниковъ неурялицы, облегчаль вакъ чот в положение раненыхъ и одинуъ своимъ присутствиемъ гносиль условоеные въ души стратальцевъ.

Въ свою очередь кричалъ, ругался, просилъ и разводилъ безпомощно руками Эльснеръ. По существу они могли только смѣнить людей и улучнить внутрение санитарные распорядки. Дъистингельно, за время похода смѣнилось 8 начальниковъ лазарета, среди которыхъ былъ и персонажъ комическій, и самоотверженный врачъ, и душевно преданный своему дѣлу, работавшій безъ устали полковникъ, наконецъ, пріобрѣтшій большой опытъ въ санитарномъ дѣлѣ еще на Юго-западномъ фронтѣ — земецъ. Дѣло шло то нѣсколько лучше, то хуже. Никто не могъ измѣнить общихъ условій жизни арміи и ея зіяющей раны, ибо для этого нужно было прежде всего вырваться изъ большевистскаго окруженія.

Смерть витала надъ лазаретомъ, и молодыя жизни боролись съ ней не разъ исключительно только силою своего духа.

Иногда обстановка слагалась особенно тяжело, и раненые, теряя самообладаніе, угрожали дазаретному персоналу револьверами. На чальство и армейскій комендантъ принимали мѣры къ успокоенію. Одного только не рѣшались сдѣлать — отнять у раненыхъ оружіє; возможность распорядиться своею жизнью въ послѣдній роковой моментъ — была неотъемлемымъ правомъ добровольцевъ...

Подъ Усть-Лабой надо было спъшить, такъ какъ всегда спокойный и уравновъшенный Богаевскій доносиль, что его сильно тъснятъ п просиль подкрыпленій. Корниловь динуль впередь Юнкерскій батальонъ и Корниловскій полкъ. Первый пошелъ правъе на виднъвшуюся насыпь желъзн. дороги изъ Екатеринодара, второй прямо на станицу. Быстро, безъ выстръла двинулись Юнкера и, встръченные передъ самымъ полотномъ огнемъ непріятельскихъ цъпей, съ крикомъ— Ура! ударили на нихъ и скрылись за насыпью.

Мы идемъ съ корниловцами, которые выслали колонну влѣво, въ обходъ станціи и наступаютъ тихо, выжидая результатовъ обхода. Съ цѣпями идетъ съ винтовкой въ рукахъ генералъ Казановичъ — корпусный командиръ.

 Совъстно такъ, безъ дъла — отвъчаетъ, улыбнувшись изподлобья на чей-то шутливый вопросъ.

Нѣсколько поодаль стоитъ генералъ Алексѣевъ со своимъ адъютантомъ ротмистромъ Шапрономъ и съ сыномъ. Ему тяжко въ его годы и съ его болѣзнью, но никогда еще никто не слышалъ изъ устъ его малодушнаго вздоха. Тщательно избѣгая всего, что могло бы показаться Корнилову вмѣшательствомъ въ управленіе арміей. онъ бы-

еалъ, однако, всюду — и въ лазаретъ, и въ обозъ, и въ обою; всъмъ интересовался, все принималъ близко къ сердцу и помогалъ добробольцамъ чъмъ могъ — совътомъ, словомъ ободренія, тощею казной.



Со стороны станицы показался какой то конный, неистово машущій руками. Делегатъ: «товарищи» форштадта\*) ръшили пропустить насъ безъ боя. Цъпи поднялись и пошли, съ ними штабъ и конвой. Но едва прошли полверсты — изъ окраины станицы затрещали ружья, пулеметы, а изъ появившагося бронированнаго поъзда полетъли шрапнели. Пришли, очевидно, чужіе — подкръпленіе изъ Кавказской.

Опять Корниловъ въ жестокомъ огнъ, и Марковъ горячо нападаетъ на штабъ:

— Уведите вы его, ради Бога. Я не въ состояніи вести бой и чувствовать нравственную отвътственность за его жизнь.

— А вы сами попробуйте, Ваше превосходительство!.. — отвъ-

чаетъ, улыбаясь, всегда веселый ген. Трухачевъ.

Но охватъ Корниловцевъ уже обозначился. Двинулись въ атаку и съ фронта, и скоро весь полкъ ворвался на станцію и въ станицу, сбилъ большевиковъ съ отвъсной береговой скалы, вънчавшей входъ на дамбу, овладълъ мостомъ и перешелъ за ръку Кубань.

<sup>\*)</sup> Иногородній поселокъ возлѣ станицы.

Мы побхали следомъ черезъ поле, на которомъ кое где были разбросаны большевистскіе и добровольческіе трупы, черезь вімерній вокзаль, къ станичной площади. Остановились на приваль. Влоуть получается донесеніе, что съ востока, от ь Карказской подощель большевистскій эшелонъ, разгрузился и идетъ къ станицъ. Скоро по вокзалу и станицъ начали глухо взрываться шестидюймовыя бомбы. Штабъ и конвой — больше никого! Нъженцевъ въ пылу боя увлекся преслъдованіемъ и не оставилъ заслона противъ Кавказской. Корниловъ сумраченъ и озабоченъ; вмѣстѣ съ Романовскимъ идутъ къ окраинь; скоро ординарцы развозять распоряженія; поставить на плошали батарею, повернуть на восточную окраину часть Офицерскаго полка, который съ Марковымъ подходилъ къ вокзалу, вернуть батальонъ корниловцевъ... Проходитъ около <sup>3</sup>/4 часа, пока собираются части, и борьбу ведетъ одна лишь батарея Міончинскаго. Но скоро бъгомъ мимо станціи проходять Марковскіе офицеры и вмЪстЬ съ Корниловцами быють и обращають въ бъгство подходящихъ уже къ самой станицѣ большевиковъ.

Путь свободенъ.

Какъ по внушенію въ одно мгновеніе знаетъ объ этомъ все населеніе трехверстнаго обоза — всеобщая радость; дошло извѣстіе и до арьергарда. Тамъ устойчиво — Богаевскій выполнилъ свою задачу, слержа пъ преслъдующихъ.

До Некрасовской, гдъ назначенъ ночлегъ, еще 10 верстъ. Всю ночь идутъ нескончаемой вереницей обозы, колонны. Запрудили улицы Некрасовской. Въ сутки прошли 40 верстъ съ двухстороннимъ боемъ и переправой!.. Измученные люди въ ожидании квартирьеромъ валятся на порогахъ хатъ, просто на улицъ. Спятъ и грезятъ: пришли въ Закубанье на желанный отдыхъ... И хотя завтра мы проснемся вновь отъ злорадно стучащей по крышамъ домовъ большевистской шрапнели, но это уже не такъ важно: благополучная переправа черезъ Кубань подымаетъ настроеніе добровольцевъ, оживляетъ ихъ надежды.

\* \*

Повсюду въ области, въ каждомъ поселкѣ, въ каждой станицѣ собиралась красная гвардія изъ иногороднихь (къ нимъ примыкала часть казаковъ, фронтовиковъ), еще плохо полчинявшаяся Армавирскому центру\*), но слѣдовавшая точно его политикѣ. Объединяясь временами въ волостныя, раіонныя, «армейскія» организаціи, эта вооруженная сила, представлявшая недисциплинированныя, хорошо вооруженныя, буйныя банды, будучи единственной въ краѣ, приступила къ выполненію своихъ мѣстныхъ задачъ: насажденію совѣтской власти, земельному передѣлу, «изъятію хлѣбныхъ излиш-

<sup>\*)</sup> До 1-го марта Кубан. воен.-рев. комит. находился въ Армавиръ.

ковъ» «соціализаціи» т. е. попросту ограбленію зажиточнаго казачества и обезглавливанію его — преслъдованіемъ офицерства, небольшевистской интеллигенціи, священниковъ, крѣпкихъ стариковъ. И прежде всего — къ обезоруженію. Достойно удивленія, съ какимъ полнымъ непротивленіемъ казачьи станицы, казачьи полки и батареи отдавали свои орудія, пулеметы, ружья, которые шли отчасти на вооруженіе мъстныхъ красногвардейскихъ отрядовъ, отчасти отвозились въ ближайшіе центры. Когда, напримъръ, потомъ, въ концъ апрѣля, возстали противъ большевиковъ казаки одиннадцати станицъ Ейскаго отдъла и двинулись на Ейскъ, это было по описанію Щербины въ полномъ смыслѣ безоружное ополченіе. «У казаковъ было не болѣе 10 винтовокъ на сотню, остальные вооружились чѣмъ могли. Одни прикръпили къ длиннымъ палкамъ кинжалы или заостренныя полоски жельза, другіе, сдълавъ изъ жельзныхъ вилъ что-то въ родъ копій, третьи вооружались острогой, а иные просто захватили лопаты и топоры». Возстаніе тогда было жестоко подавлено. Противъ беззащитныхъ станицъ выступали обыкновенно бронепоъзда и карательные отряды съ... казачьими орудіями. Иногда за этими карательными отрядами шли большіе обозы; въ нихъ нагружалось награбленное добро женщинами красногвардейцевъ, которыя не разъ превосходили въ жестокости и садизмѣ мужчинъ.

Къ началу апръля всъ селенія иногороднихъ, а изъ 87 кубанскихъ станицъ 85, уже числились большевистскими. По существу большевизмъ станицъ былъ чисто внъшній. Во многихъ смънялись лишь названія: атаманъ сталъ комиссаромъ, станичный сборъ — совътомъ; станичное правленіе — исполнительнымъ комитетомъ. Гдъ комитеты захватывались иногородними, ихъ саботировали, переизбирая чуть ли не каждую недѣлю. Шла упорная, но чисто пассивная борьба въкового уклада жизни, цъпко державшаго въ своихъ рукахъ даже прозелитовъ новой въры — фронтовую молодежь. Борьба безъ воодушевленія, безъ подъема, а, главное, безъ всякаго духовнаго руководства: отъ своего офицерства и рядовой интеллигенціи казачество отвернулось — безъ злобы, скорѣе съ сожалѣніемъ, полагая такой цѣной купить покой и «нейтралитетъ»; а казачья революціонная демократія сама оторвалась отъ массы, ставъ на распутьи между большевистскимъ коммунизмомъ и казачьимъ консерватизмомъ.

Было желаніе, но не было дерзанія. Вотъ и большая, богатая Некрасовская станица, съ незначительнымъ составомъ иногороднихъ, покорно подчинялась какой-то «Еленовской ротъ», насъ встрътила съ чувствомъ радости и затаенной надежды, но, узнавъ, что завтра мы пойдемъ дальше, притихла и замкнулась въ себя.

Большевистскій отрядъ, стоявшій въ Некрасовской, долго бряцаль оружіемъ и митинговалъ, но въ день нашего прихода съ утра потихоньку, стыдливо ушелъ изъ станицы за Лабу. Въ этомъ раіонѣ, густо усѣянномъ иногородними поселеніями, давно уже

было введено совътское управление и существовала военная организація, возглавлявшаяся армейскимы военно революціоннымы совътомы», съ центромы вы сель Филипполскомы.

Нѣсколько красногвардейскихъ шаекъ съ батареей заняли вплотную лѣвый берегъ Лабы, камыши и прилегающіе хутора и съ утра 7-го по станицѣ, расположенной на нагорномъ берегу, открыли орудійный и пулеметный огонь. Войска измучены, наведеніе моста и переправа черезъ глубокую рѣку засвѣтло подъ отпечь протившиса вызоветъ тяжелыя потери... Корниловъ приказалъ начать переправу авангардныхъ частей ночью.

Днемъ обсуждали планъ предстоящихъ дъйствій. Въ Закубаны на отдыхъ расчитывать нельзя — раіонъ кишитъ большевиками; учитывая общее направленіе дляженія армін, большевики получали насъ въ Майкопъ, куда «Кубанскій областной комитетъ» сосредоточивалъ войска, оружіе и боевые запасы. Рѣшено было поддержать большевиковъ въ этомъ убѣжденіи, двигаясь на югъ; затѣмъ, перейдя рѣку Бѣлую, круто повернуть на западъ. Это движеніе выводило насъ въ раіонъ черкесскихъ ауловъ, дружественныхъ арміи, давало возможность соединенія съ Кубанскимъ добровольческимъ отрядомъ, отошедшимъ по слухамъ въ направленіи Горячаго ключа, и не отвлекало отъ главной цѣли — Екатеринодара.

Большевистское офиціальное сообщеніе, напечатанное въ «Извѣстіяхъ», найденныхъ позже, и относящееся къ этому дню — 7 марта, такъ опредѣляло общее положеніе «бѣлогвардейскихъ бандъ»:

«Послѣ обхода станціи Тихорѣцкой, Корниловъ продвинулся къ Выселкамъ. Совѣтскія войска умѣлымъ маневромъ окружили здѣсь корниловцевъ. Къ сожалѣнію, по топографическимъ условіямъ мѣстности не удалось создать тѣснаго кольца... и Корниловъ вынужденъ былъ (пойти) черезъ имѣвшуюся отдушину къ востоку по дорогѣ со станц. Кореновской на станицу Усть-Лабинскую, имѣя своей задачей пробиться къ Майкопу... Бѣлогвардейцы снова заперты въ кольцѣ войскъ еще болѣе тѣсномъ... Они мечутся, стараясь нащучать болѣе слабое мъсто среди кольца революціонных в войскъ, чтобы, найдя его, пробиться къ какому нибудь мало мальски крупному городскому центру, гдѣ можно было бы хоть временно опереться... Часъ расплаты Корнилова, Алексьева и всѣхъ главарей, нахолящихся у него въ отрядѣ, сталъ ближе».

Что касается «отрядовъ Филимонова и Покровскаго», то «разбитые подъ Екатеринодаромъ они разсъялись по направленію отъ Эйнема и Георгіе-Афинской къ востоку... и никакой угрозы собою представлять не могутъ».

Оптимизмъ Екатеринодарскаго совъта не оправдался...

Послъ совъщанія бесъдовали съ Иваномъ Павловичемъ.

— Вы обратили вниманіе, какъ сегодня Корниловъ рѣзко отозвался о штабѣ при строевыхъ начальникахъ — вѣдь они, несомнѣнно, разскажутъ въ частяхъ. И притомъ совершенно несправедливо.

— Да, но онъ вѣдь потомъ призналъ свою ошибку и извинился. Отъ этого не легче. Онъ — просто по горячности — вспылитъ и сейчасъ-же отойдетъ, а полки и безъ того насъ недолюбливаютъ. Скажите, чѣмъ это объяснить?

— Иванъ Павловичъ, да когда же вы видѣли, чтобы строй любилъ штабъ? Это извѣстная и ничѣмъ неустранимая психологическая антитеза. Вспомните Маркова въ Ростовѣ...

Марковъ — «начальникъ штаба Добровольческой дивизіи» въ Ростовѣ — съ его живымъ горячимъ характеромъ, рѣзкими жестами и не всегда сдержанной рѣчью — производилъ ошеломляющее впечатлѣніе на всѣхъ добровольцевъ, по дѣлу или безъ дѣла являвшихся въ штабъ дивизіи и не знавшихъ его. Добрый по натурѣ, онъ казался имъ безсердечнымъ; человѣкъ простой и доступный — заносчивымъ и надменнымъ. Неудовольствіе противъ Маркова въ концѣ января приняло такія формы, что Корниловъ дважды бесѣдовалъ со мной о необходимости освобожденія Маркова отъ должности начальника штаба. Я категорически протестовалъ, и только расформированіе передъ выходомъ изъ Ростова «дивизіи» разрѣшило безболѣзненно этотъ вопросъ. Теперь тотъ-же Марковъ, съ той-же горячностью и прямотой — кумиръ своего полка и любимецъ арміи.

Кромъ чисто инстинктивнаго предубъжденія, войска не имъли поводовъ относиться отрицательно къ штабу арміи. Корниловскій штабъ, начиная съ его начальника, состоялъ изъ людей храбрыхъ и хорошихъ работниковъ. Кто былъ знакомъ съ ихъ жизнью, тотъ чувствовалъ это. Въ отвратительныхъ условіяхъ, набитые не разъ въ тѣсной и грязной избѣ такъ, что пройти трудно было, они въ ней работали днемъ и ночью, ѣли и спали вповалку на полу. Съ тѣмъ, чтобы на утро пойти въ поискъ, на развѣдку, установить связь или по многу часовъ разъвзжать съ Корниловымъ на полв боя подъ жестокимъ огнемъ. А съ приходомъ на новый ночлегъ — колесо заводилось сначала. Они яснъе понимали, чъмъ въ строю, всю серьезность положенія, и, тъмъ не менъе, въ штабъ, обыкновенно, царило бодрое настроеніе и здоровый оптимизмъ. Два, три офицера не подходили подъ общій уровень, но они не могли испортить общаго впечатлѣнія. Корниловъ обычно относился хорошо къ своему штабу, не взирая на нъсколько грубоватыя иногда внъшнія формы отношеній. Онъ любилъ и цѣнилъ своего начальника штаба Романовскаго, такъ счастливо дополнявшаго своей уравнов шенной натурой его пылкій и впечатлительный темпераментъ, скрывавшійся подъ суровой и сухой внѣшностью. Начальникъ штаба мирился съ нелегкимъ характеромъ командующаго, былъ преданъ ему, и не разъ-только онъ одинъ могъ, глядя на Корнилова своими добрыми глазами, остановить шаги, про-



Генералъ (въ походъ полковникъ) Кутеповъ.



диктованные минутной вспышкой. Инкогда не подмеркиваль своей большой работы и не переносиль на другихъ ошибки, не имъ сдъжинныя.

Процедый разв, когта вышла такая-же исторія при Марковы и Ньженцевь, я попросиль его ослободить меня отт должности. Онь отвътиль: «никуда я васъ, Иванъ Павловичъ, не отпущу». Тъмъ и кончилось. Теперь слишкомъ тяжелое время — такіе вопросы подымать неумъстно. Но, какъ только придемъ въ тихую пристань, уйду въ строй.

Богъ судилъ, чтобы тихою пристанью для него стала холодная

могила Константинопольскаго кладбища...

Весь день рвутся надъ станицей снаряды, летящіе съ юга изъ-за рвки, весь день слышенъ орудійный гуль съ сввера, со стороны Усть-Лабы, противъ которой стояли въ арьергардъ Корниловцы. Посреди большой площади высокая каменная церковь; ея колокольня возвышается надъ всѣмъ низкимъ южнымъ берегомъ на много верстъ; по ней направляють огонь. На площади, по квадратному фасу которой расположены штабъ, квартира Корнилова и другихъ генераловъ такой порядокъ заведенъ всегда — съ глухимъ воемъ рвутся гранаты. Обозъ, запрудившій было всю площадь, понемногу разползся по всей станиць; осталось лишь нъсколько распряженныхъ повозокъ съ торчащими вверхъ оглоблями. Площадь пустынна, изръдка лишь пробъжитъ, пугливо озираясь, превозмогая страхъ, кто-нибудь изъ станичныхъ жителей въ церковь. Идетъ вечерня. Въ храмъ, кромъ некрасовцевъ — наши добровольцы, раненые — на костыляхъ, съ повязками. Въ полумракъ слабо мерцаютъ свъчки передъ ликами скорбными и суровыми. И когда за стѣною раздастся рѣзкій ударъ, а по куполу застучить, словно отъ крупнаго града, глуше звучатъ возгласы изъ алтаря, ниже склоняются головы молящихся. Изъ темнаго угла послышался гулко и явственно чей-то голосъ:

— Господи, прости!

Не жалоба, не прошеніе, а покаяніе. Не такъ ли въ сознаніи широкихъ слоевъ русскаго народа всѣ ужасы лихолѣтья приняты, какъ возмездіе за гръхи мірскіе, грѣхи вселенскіе, которые ниспослаль «Богъ — грозный судія, довлѣющій во гнѣвѣ»... И чудится, какъ вмѣстѣ съ дымомъ кадильнымъ изъ сотни сердецъ возносятся «горе» моленія такія страстныя и мучительныя... О комъ? О себѣ, о насъ, о тѣхъ, кто за рѣкой? Вѣдь и о нихъ, вѣроятно, кто-нибудь молится...

Храмъ—единственное убъжище, куда не вторгнулось еще звъриное начало. Завтра придутъ «они», убъютъ священника и надругаются надъ храмомъ.\*)

\*) Срященникъ станицы Некрасовской отецъ Георгій Руткевичъ былъ убигъ большевиками по обвиненію въ "сочувствіи кадетамъ и буржуямъ".

#### ГЛАВА ХХІІ.

## Походъ въ Закубанье; бой за Лабой и у Филипповскаго; тъневыя стороны армейскаго быта.

Въ ночь на 8 марта наши передовыя части перешли съ боемъ на лѣвый берегъ Лабы и, отбросивъ большевиковъ, обезпечили переправу арміи. Первымъ перешелъ Юнкерскій батальонъ. Боровскій доносилъ, что юнкера смѣло бросились въ холодную воду, хотя «малыши пускали пузыри», такъ какъ мѣстами глубина рѣки превышала ихъ ростъ.

Перешедшія войска сразу же попали въ сплошное большевистское окруженіе. Каждый хуторъ, каждая роща, отдѣльныя строенія ощетинились сотнями ружей и встрѣчали наступающія части огнемъ. Марковцы, Партизаны,Юнкера шли по расходящимся направленіямъ, выбивая противника, появлявшагося неожиданно, быстро ускользавшаго, неуловимаго. Каждая уклонившаяся въ сторону команда или отбившаяся повозка встрѣчала засаду и... пропадала. Занятые съ бою хутора оказывались пустынными: все живое населеніе ихъ куда-то исчезало, уводя скотъ, унося болѣе цѣнный скарбъ и оставляя на произволъ судьбы свои дома и пожитки. Скоро широкая долина рѣки, насколько видно было глазу, озарилась огнемъ пожаровъ: палили рвавшіяся гранаты, мстительная рука казака и добровольца или просто попавшая случайно среди брошенныхъ хатъ непотушенная головня.

Нѣженцевъ занималъ еще сѣверную окраину станицы, прикрывая ее со стороны войскъ, наступавшихъ отъ Усть-Лабы. А внизу, подъкрутымъ скатомъ берега шла лихорадочная переправа обоза; жиденькій мостъ былъ сильно перегруженъ; часть повозокъ съ бѣженцами и ранеными спустилась къ глубокимъ бродамъ; лошади шли неохотно въ студеную воду, иногда повозка опрокидывалась или, отнесенная теченіемъ въ глубокое мѣсто, погружалась чуть не доверху, вмѣстѣ съ походнымъ скарбомъ или безпомощно бьющимся человѣческимъ тѣломъ. На томъ берегу обозъ раскинулся широкимъ таборомъ въ ожиданіи «открытія пути».

Лишь къ закату армія раздвинула нѣсколько сжимавшее ее огневое кольцо и заночевала въ двухъ хуторскихъ поселкахъ. Штабъ— въ Киселевскихъ хуторахъ. Собственно только эти два пункта находились въ нашемъ фактическомъ обладаніи, охраняемые на небольшомъ разстояніи аванпостами. А дальше — раздвинутое кольцо сжа лось вновь.

Шель дождь, была стужа. На улицахъ тъснаго поселка сбились въ кучу повозки, столицись люди — и половинъ не хватило кришъ. Я пошелъ ночевать къ Алексьеву Онъ быль нездоровт и, видимо, нъсколько разстроенъ: вчера опять вышло недоразумъне между нимъ и Корпиловымъ по поводу неправильно отведенной квартиры. Эти дла человъка органически непріязненны другъ другу, но сознаніе долга и огромной нравственной отвътственности заслоняютъ личныя чувства и заставляютъ ихъ идти вмъстъ, одной дорогой, къ одной одинаково понимаемой цъли. Съ большимъ трудомъ удалось Романовскому успоконть Корнилова. О своихъ взаимоотношеніяхъ съ Корниловымъ Алексьевъ избъгаетъ говорить. Мы дълимся впечатльніями минувнаго боя и прогнозомъ будущаго. Послъдній неизмънень:

— Пробужденіе казачества и созданіе обезпеченной базы.

Иначе конецъ организаціи и весьма болѣзненный процессъ переноса живой силы ея на другую почву — болѣе плодотворную. Волга, Сибирь. При отсутствіи иного выхода — даже, быть можетъ, Закавказье. Мы не углубляемъ еще этой темы — надежда не потеряна — но одно было ясно, что добровольческое движеніе только еще начинается. Вспомнилась фраза, сказанная какъ-то Иваномъ Павловичемъ:

— Умомъ не постигаю, но сердцемъ вѣрую, что не погибнетъ ни идея, ни армія.

Штабъ Алексъева со всъмъ конвоемъ расположился въ одномъ дворъ. Его и меня помъстили въ маленькой каморкъ съ полатями; на нихъ чья-то добрая рука положила густо соломы и покрыла рядномъ. Тепло, благодать! Ночью просыпаюсь отъ страшнаго удушья: припадокъ бронхита? Нътъ... Вся комната полна дымомъ, огненные языки лижутъ полати. Вскочилъ. Подо мною сейчасъ-же вспыхнула солома. Съ большимъ трудомъ разбудилъ Алексъева. Выбита рама, полетълъвъ окно, въ грязь мой обгоръвшій вещевой мъшокъ съ послъдними пожитками...

— Чемоданъ забыли!

Въ комнату вскочилъ сынъ Алексѣева, еще кто-то и съ большимъ трудомъ вытащили оттуда знаменитый «Алексѣевскій чемоданъ» — въ немъ вся добровольческая казна.

Пожаръ потушили. Кто-то уже остритъ:

— Казенное добро въ водъ не тонетъ, въ огнъ не горитъ.

. .

Выступленіе назначено рано, но до полудня продвинулись мало, так в какъ шедшіе впереди Офицерскій полкъ и, въ особенности. Партизанскій пробивались съ трудомъ, отвоевывая каждую версту пути упорнымъ боемъ. Задерживаться въ хуторахъ также было небезопасно, такъ какъ вскоръ у самой окраины ихъ послышался сильный трескъ пулеметовъ... Пули жужжали между избами. Всь войска втя нулись въ бой, и потому для прикрытія колонны съ тыла въ распоря

женіе коменданта штаба, полковника Корвинъ-Круковскаго, оставлена въ хуторахъ «охранная» рота изъ офицеровъ — инвалидовъ и конвой Корнилова. Съ трудомъ протискиваясь по запруженной улицъ, эти части выходятъ на окраину. Двинулся обозъ и остановился въ верстъ. Опять по немъ бъетъ непріятельская артиллерія — очевидно перелеты по боевымъ линіямъ — и съ фронта, и съ тыла, и еще откудато, видимо со стороны Некрасовской.

Офицерскій полкъ разсыпанъ ръдкими цъпями, затерявшимися среди безпредъльнаго поля и такими, казалось, слабыми въ сравненіи съ массой большевиковъ. Цъпи подвигаются очень медленно: мы ъдемъ впередъ рысью къ маленькому хуторку. Корниловъ съ Романовскимъ — уже на стогу. Трескъ пулеметовъ. Раненъ тяжело въ голову полковникъ генеральнаго штаба Патроновъ. Текинцы суетливо прячутъ за стогъ и за хату лошадей...

Отчетливо видны отдѣльныя фигуры въ цѣпяхъ. Похаживаетъ вдоль нихъ небольшого роста, коренастый человѣкъ. Шапка на затылкѣ, руки въ карманахъ — Кутеповъ — командиръ 3-ей роты. Въ этотъ день три пули пробили его плащъ, но по счастью не ранили. Подымаются отдѣльныя группы прямо въ ростъ, перетаскиваютъ куда-то пулеметъ. Тихо бредутъ и ползутъ назадъ раненые. И не одинъ изъ нихъ вдругъ валится на пашню, какъ срѣзанный — догнала новая пуля... Офицеры поднялись, снова пошли въ атаку, и темная масса впереди сначала зашевелилась на мѣстахъ, потомъ хлынула назадъ.

Немедленно подъ прикрытіемъ Офицерскаго полка главныя силы и обозъ двинулись влѣво, въ направленіи Филипповскаго. Прошли версты три, опять остановились: справа у Богаевскаго еще идетъ бой, а впереди слышна дальняя рѣдкая перестрѣлка, и отъ Нѣженцева, направленнаго съ утра на Филипповское, нѣтъ свѣдѣній — занято-ли уже это село — центръ большевизма и военной организаціи всего раіона... Стоимъ въ полѣ долго. Уже наступаетъ ночь — тихая беззвѣздная. Кони давно не кормлены, повѣсили понуро головы. По обочинамъ дороги лежатъ группами люди и тихо ведутъ бесѣду.

Пять тысячъ жизней — старыхъ и молодыхъ — собрались въ темную ночь въ чистомъ полъ, въ глухомъ углу Кубанской области, среди враждебной имъ стихіи. Безъ крова и пріюта. Бросившихъ домъ, семью, близкихъ и «взыскующихъ града». Уставшихъ отъ тяготъ небывалаго похода, моральнаго одиночества и непрерывныхъ боевъ. Не знающихъ — что сейчасъ сулятъ имъ темныя дали съ чуть мерцающими двумя, тремя путеводными огоньками: покой или новый бой, кровь, быть можетъ смерть...

О чемъ ихъ мысли?

О гибнущей отчизнъ... О прошломъ-далекомъ и невозвратимомъ... О славъ, подвигъ, о радостяхъ жизни... О завтрашнемъ днъ и новомъ вражескомъ окруженіи... О тъхъ могильныхъ холмахъ, которые выросли на всемъ пройденномъ пути... что къ нимъ, быть можетъ, сегодня или завтра присоединится еще одинъ — маленькій, незамътный,

который смоють дожди, распашеть илугь, и синеть слідь человів ческой жилни... Наконець, просто о теплой хатів и сытномы ужинь.

Темное небо прямо на западъ, въ направленіи Екатеринодара прорьзали бльдныя зарницы и —почудилось только, или было на самомъ дълъ — издалека донеслись совсъмъ тихіе, еле слышные звуки, словно рокотъ отдаленнаго грома...

— Смотрите, смотрите, это у Покровскаго!

Онъ или не онъ, быть можетъ мѣстное возстаніе казаковъ или горцевъ, но одно несомнѣнно: гдѣ-то, за нѣсколько десятковъ верстъ идеть артиллерійскій бой. Тамъ столкнулись двъ силы, два начала, од но изъ которыхъ очевидно родственно арміи. И по всей колоннѣ, по всему обозному табору люди напрягають зръніе, чтобы отгадать та инственный смыслъ далекихъ зарницъ, видятъ незримое и слышатъ незвучное...

Скоро и другая пріятная новость: Корниловскій полкъ послѣ небольшой стычки овладьлъ Филишовскимъ, которое оставили большевики и покинули всѣ жители.

1 1

Въ волостномъ правленіи толчея. Собрались начальники въ ожиданіи отвода квартирныхъ раіоновъ. Толиятся квартирьеры, снуютъ ординарцы съ донесеніями и за указаніями. За стъной слышенъ громкій споръ.

- Вы почему заняли кварталы правъе площади?
- Да потому, что ваши роты явились съ вечера и до чиста обобрали нашъ рајонъ.
- Ну, знаете... кто бы говорилъ. Я вотъ сейчасъ заходилъ въ лавку за церковью, видълъ, какъ ваши офицеры ящики разбиваютъ...

Вотъ — оборотная сторона медали. Подвигъ и грязь. Нервно подергивается Кутеновъ и куда-то уходитъ. Черезъ четверть часа воз вращается.

— Нашли сухари и рисъ. Что-же прикажете бросить и не варить каши?

Никто не возразилъ. Тяжелая обстановка гражданской войны вступала въ непримиримыя противоръчія съ общестьенной моралью. Интендантство не умьло и не могло организовать правильной эксплуатаціи мъстныхъ средствъ въ селеніяхъ, которыя брались вечеромъсъ бою и оставлялись утромъ съ боемъ. Походныхъ кухонь и котловъбыло ничтожное количество. Части довольствовались своимъ попеченіемъ, преимущественно отъ жителей подворно. Къ серединъ похода не было почти вовсе мелкихъ денегъ и не только приварочные оклады, но и жалованье выдавалось зачастую коллективно 5-8 добровольцамъ тысячерублевыми билетами, впослъдствіи и пятитысячными, а срганизованный размънъ наталкивался всегда на непреоборимое недовъріе населенія. Да и за деньги нельзя было достать одежды, даже у

казаковъ; иногородніе не разъ скрывали и запасы, угоняли скотъ въ дальнее поле. Голодъ, холодъ и рваныя отрепья — плохіе совътчики, особенно, если село брошено жителями на произволъ судьбы. Нужда была поистинъ велика, если даже офицеры, изранивъ въ конецъ свои полубосыя ноги, не брезгали снимать сапоги съ убитыхъ большевиковъ.

Жизнь вызвала извъстный сдвигъ во взглядъ на правовое положеніе населенія не только въ военной средъ, но и у почтенныхъ общественныхъ и политическихъ дъятелей, слъдовавшихъ при арміи. Я помню, какъ одни изъ нихъ въ брошенномъ Филипповскомъ съ большимъ усердіемъ таскали подушки и одъяла для лазарета... Какъ другіе на переходъ по убійственной дорогъ изъ Георгіе-Афипской въ аулъ Панахесъ силою отнимали лошадей у крестьянъ, чтобы впречь ихъ въ ставшую и брошенную на дорогъ повозку съ ранеными. Какъ расцънивали жители эти факты, этотъ вопросъ не вызываетъ сомнъній. Что-же касается общественныхъ дъятелей, то я думаю, что ни тогда, ни теперь они не опредъляли этихъ своихъ поступковъ иначе, какъ проявленіемъ милосердія.

Въ этотъ сложный и больной вопросъ примъшивались еще обстоятельства чисто психологического характера. Чрезвычайно трудно было кубанскому казаку или черкесу, которыхъ большевики обобрали до нитки, у которыхъ спалили домъ или разорили до тла хозяйство, внушить уваженіе къ «частной собственности» большевиковъ, которыми они чистосердечно считали всъхъ иногороднихъ. Мой въстовой — текинецъ — былъ до крайности изумленъ, когда я въ томъ-же Филипповскомъ, въ брошенномъ домъ выгналъ его изъ кладовки, гдъ онъ перебиралъ въ сундукъ хозяйское добро — добро того большевика, который встрътилъ насъ огнемъ и потомъ бъжалъ, оставивъ «добычу». Оттого отношеніе къ станицѣ и аулу было иное, чѣмъ къ селу; къ казачьему двору иное, чѣмъ къ хутору иногородняго. Въ одномъ только отношеніи не было разницы между «эллиномъ и іудеемъ» въ отношеніи лошадей. Совершенно одинаково кавалеристы-доброьольцы, казаки, черкесы, по прочно внъдрившимся навыкамъ еще европейской войны, «промышляли» лошадей для посадки спъшенныхъ — у всѣхъ и всѣми способами, считая это не грѣхомъ, а лихостью. Такъ, впослѣдствіи, въ мартѣ 1919 года, когда временно развалился донской фронтъ, а два Кубанскихъ корпуса были брошены въ Задонье, чтобы остановить вторгнувшіяся туда большевистскія силы, «младшій братъ» у «старшаго» увелъ много табуновъ — тысячи головъ добрыхъ донскихъ коней.

Наконецъ, армія состояла не изъ однихъ пуританъ и праведниковъ. Та исключительная обстановка, въ которой приходилось жить и бороться арміи, неуловимость и потому возможная безнаказанность многихъ преступленій — давали широкій просторъ порочнымъ, смущали морально неуравновъшенныхъ и доставляли нравственныя мученія чистымъ.

Съ явленіями этими боролись и Корниловъ, и весьма энергичный комендант в штаба, полковник в Корвинъ-Круковскій, и большинство командировъ — иногда мърами весьма суровыми. Искоренить своеволіе они не могли, но сдерживали его все-же въ извъстных в рамкахъ. До нъкоторой степени облегчало борьбу то обстоятельство, что части шли компактно и останавливались на ночлегъ въ большинствъ случаевъ въ одномъ пунктъ.

Война и революція были слишкомъ дурной школой для моральнато воспитанія націи и арміи.

10 марта намъ пришлось вести бой — наиболѣе серьезный и кровопролитный. Еще съ разсвъта головной батальонъ Корниловскаго полка, шедшаго въ авангардъ, перешелъ черезъ ръку Бълую у окраины села и, повернувъ круто на западъ, двинулся по дорогѣ на станицу Рязанскую. Дорога здѣсь шла низкой долиной, постепенно удаляясь отъ берега и подходя къ гребню высотъ, тянувшихся параллельно рѣкѣ.



Едва только начали переправу главныя силы полка, какъ на гребень, оставленный безъ наблюденія, высыпали густыя цыпи большевиковъ и открыли жестокій огонь по мостамъ. Произошло замышательство. Люди шарахнулись съ моста, многіе попадали въ воду. Полкъ понесъ потери, но скоро оправился отъ неожиданности, при содъйствіи артиллерійскаго огня переправился и, поднявшись на гребень, оттѣснилъ нѣсколько большевистскій фронтъ. Только оттѣснилъ: передъ нами развернулись крупныя силы, значительно превосхолившія численно Добровольческую армію, собранныя со всъхъ сторонъ для прикрытія Майкопскаго направленія. Ихъ развертываніе вдоль параллельныхъ берегу высотъ въ случат успта ставило армію въ критическое положеніе, запирая ее въ узкой (1/2—1 вер.) долинъ непроходимой въ бродъ болотистой ръки. Едва только за Корниловскимъ полкомъ успъли пройти Партизаны и чехо-словаки, развернувшись еправо и влѣво отъ Корниловцевъ, какъ большевики вновь широкимъ фронтомъ перешли въ ръшительное наступление на наши лини... И, тъмъ не менъе, нашъ несчастный обозъ вынужденъ былъ переходить ръку и идти именно туда, навстръчу, подъ склонъ высотъ, на гребнъ которыхъ вотъ-вотъ могъ появиться вновь прорывающійся противникъ. Ибо съ сѣвера на Филипповское давили уже наши вчерашніе враги, ихъ батарея обстръливала село и переправу, и Боровскій съ Юнкерами, оставленный въ арьергардъ, съ трудомъ сдерживалъ ихъ напоръ.

А переправа по одному мосту протекаетъ убійственно долго... Удержатъ ли гребень?..

Уже начинаютъ отходить чехо-словаки, разстрълявъ всъ свои патроны; отдъльныя фигуры ихъ стали спускаться съ высотъ. Кънимъ поскакалъ конвой Корнилова. Тамъ — замъшательство. Ксмандиръ батальона капитанъ Нъметчикъ легъ на землю, машетъ неистово руками и прерывающимся голосомъ кричитъ:

— Дале иземъ немохль уступоватъ. Я зустану зде доцеля самъ...\*)

Возлѣ него въ нерѣшительности мнутся чехо-словаки, нѣкоторые остановились и залегли. Текинцы снабдили ихъ патронами и легли рядомъ. Открыли вновь огонь. Наступленіе врага пріостановлено. Надолго ли?

Уже начинаетъ изнывать Корниловскій полкъ; заколебался одинъ батальонъ, въ которомъ убитъ командиръ... Густыя цѣпи большевиковъ идутъ безостановочно сплошной стѣной, явственно слышатся ихъ крики и ругательства. Потери растутъ. Мечется нервный, горячій Нѣженцевъ — изъ части въ часть, изъ боя въ бой, видитъ, что трудно устоять противъ подавляющей силы, и шлетъ Корнилову просьбы о подкрѣпленіи.

Корниловъ со штабомъ стоялъ у моста, пропуская колонну, сумраченъ и спокоенъ. По его приказанію офицеровъ и солдатъ, шедшихъ съ обозомъ и по наружному виду способныхъ драться, отводятъ въ сторону. Роздали ружья и патроны, и двъ команды человъкъ въ 50—60 каждая, съ какимъ то полковникомъ во главъ идутъ къ высотамъ.

<sup>\*) &</sup>quot;Дальше я не могу отступать: останусь здѣсь хотя бы одинъ."

-- «Психологическое» подкръпленіе.

Дъйствительно, боевая цънность его не велика, но появленіе на поль боя всякой новой «силы» однимь своимь видомъ производить впечатльніе всегда на своихъ и на чужихъ.

Весь день идетъ бой съ такимъ неопредъленнымъ перемежающимся успьхомъ — слишкомъ перавныя силы. Весь день непріятельскіе снаряды кроютъ гребень, село, раіонъ переправы и лощину, гдь словно вросъ въ землю и замеръ обозъ. Наши орудія отвѣчаютъ ръдко, одиночными выстрълами. Несутъ много раненыхъ. И въ обозь ньсколько повозокъ разбито гранатами; опрокинуло повозку Алексъева и смертельно ранило его кучера; самъ генералъ былъ гдъто на бугръ. Люди здъсь жмутся въ кучки и какъ-то странно передвигаются съ мъста на мъсто, очевидно стараясь предугадать новое направленіе пірапнельной очереди. Изъ артидзерійскаго отділа то и дъло высылаютъ войскамъ снаряды и патроны — остается ихъ угрожающе малое количество. Роздали уже ружья легко раненымъ. И когда сухой трескъ пулеметной стръльбы становится такимъ бользненно отчетливымъ и близкимъ, на подводахъ, съ лежащими подъ жидкими од вялами безпомощными т блами страдальцевъ, зам бтно волненіе. Слышится чей-то придавленный голосъ:

— Сестрица, не пора ли стръляться?..

Въ горячемъ сраженіи бываютъ минуты, иногда долгіе часы, когда между двумя враждебными линіями наступаєть какое-то странное и неустойчивое равновъсіе. И достаточно какого-либо ничтожнаго толчка, чтобы нарушить его и сломить волю одной изъ сторонъ, психологически признавшей себя побъжденной. Такъ и въ этотъ день: по приказу и безъ приказа передъ вечеромъ наши войска на всемъ лъвобережномъ фронтъ перешли въ контръ наступленіе — и противникъ былъ отброшенъ. Въ западномъ направленіи расчищена широкая «отдушина»», и колонна, извиваясь среди холмистаго поля кавказскихъ предгорій, быстро уходила на западъ, провожаемая справа и слыва безпорядочнымъ и безвреднымъ огнемъ большевистской артиллеріи.

Вскоръ огонь смолкъ. Мы шли то степью, то жидкими перелъсками среди беззвучной тишины умиравшаго дня. На душъ покойно и радостно. Въроятно у всъхъ такъ. Идутъ загорълые, обвътренные, пыльные, грязные. Всю усталость отъ напряженнаго боя и перехода сразу какъ будто рукой сняло. Въ колоннъ слышится разговоръ, смъхъ и шутки. Откуда-то вдругъ доносится пъсня:

Такъ за Корнилова, за Родину, за Въру.

Мы грянемъ дружное «Ура»!

Прозвучала, покатилась по полю, отозвалась за холмомъ и такъже неожиданно оборвалась: командиръ напомнилъ о близости противника... Мы обгоняемъ рысью колонну и на ходу обмѣниваемся съ Романовскимъ короткими фразами:

- Гдѣ еще найдется говоритъ Иванъ Павловичъ такое офицерство!..
  - Нигдъ, конечно.

\* \* \*

Станица Рязанская «выразила покорность». Главныя силы съ обозомъ перешли рѣчку Пшишъ и остановились на большой привалъ въ черкесскомъ аулѣ Несшукай — раннимъ утромъ предстояло дальнъйшее движеніе. Штабъ съ арьергардомъ остался въ Рязанской. Въ первый разъ въ казачьей станицѣ такъ неуютно, прямо тягостно. Начиная со встрѣтившей Корнилова съ бѣлымъ флагомъ «депутаціи», участники которой все порывались стать на колѣни, во всей станицѣ въ отношеніи къ намъ чувствуется страхъ и раболѣпство. Многіе дома были брошены жителями передъ нашимъ приходомъ.

Только на другой день въ черкесскомъ аулѣ выяснилась причина: рязанскіе имѣли основаніе опасаться суровой кары. Станица одна изъ первыхъ приняла большевизмъ, при чемъ въ практическомъ его примѣненіи трогательно объединились и казаки, и иногородніе. Они разгромили совмѣстно сосѣдніе мирные аулы, а въ одномъ — Габукаѣ — перебили почти всѣхъ мужчинъ-черкесовъ\*). Добровольцы въ иныхъ пустыхъ сакляхъ находили груды человѣческихъ внутренностей... Нѣсколько дней пріѣзжали изъ Рязанской въ аулъ съ подводами казаки, крестьяне, женщины и дѣти и забирали черкесское добро... Аулъ словно кладбище.

Среди добровольцевъ — разговоры:

— Если-бы знали раньше, спалили бы Рязанскую...

Бъдные черкесскіе аулы встръчали насъ, какъ избавителей, окружали вниманіемъ, провожали съ тревогой. Ихъ элементарный разумъ воспринималъ всъ внъшнія событія просто: не стало начальства — пришли разбойники (большевики) и грабятъ аулы, убиваютъ людей. Въ ихъ настроеніяхъ нельзя было уловить никакихъ отзвуковъ революціонной бури: ни соціальнаго сдвига, ни разрыва со старой государственностью, ни черкесской самостійности.

Былъ страхъ, и было желаніе вернуться къ спокойнымъ, мирнымъ условіямъ жизни. Только.

Штабъ получилъ, наконецъ, подтвержденіе слуховъ объ отрядѣ Покровскаго: въ послѣдніе дни онъ велъ бои гдѣ-то въ раіонѣ ауловъ Шенджи — Гатлукая, верстахъ въ 40—60 отъ насъ. Теперь уже представилась реальная возможность соединенія. Необходимо было спѣшить, чтобы большевики не успѣли разбить кубанскихъ добровольцевъ до соединенія съ нами. И Корниловъ ведетъ армію по тяжелымъ дорогамъ такъ быстро, какъ только позволяютъ наши путы — обозъ, съ каждымъ боемъ непомѣрно растущій. Отъ Филипповскаго

<sup>\*) 320</sup> челов вкъ. Въ аул в Ассоколай большевиками убито 305 чел. и т. д.

прошли, не разгружая лазареть, два дня — 40 версть до Панажукая. Оттуда посль дневки, опять такимъ же порядкомъ, —40 версть до ауда Шенджій. Армія понимала хорошо значензе этихъ маршей. Понямали и тѣ, кто днями и ночами тряслись на подводахъ по весеннимъ ухабамъ съ гноящимися ранами и передомленными костями, терпь и и видѣли... какъ одного за другимъ уноситъ смерть.

13 марта мы стали на ночлегъ въ аулѣ Шенджій, а на другой день въ аулъ въъзжалъ въ сопровожденіи наряднаго, пестраго конвоя кавказскихъ всадниковъ, произведенный въ этотъ день Кубанской радой въ генералы «командующій войсками Кубанскаго края» Покровскій.

### ГЛАВА XXIII.

# Судьба Екатеринодара и Кубанскаго добровольческаго отряда; встръча съ нимъ.

Оставленіе Екатеринодара «кубанскими правительственными войсками» являлось вопросомъ не столько военной необходимости, сколько психологіи. Еще во второй половинѣ января послѣ неудачнаго боя подъ Выселками, Кубанскій добровольческій отрядъ, прикрывавшій Тихорѣцкое направленіе, спѣшно отступилъ къ Екатеринодару; въ связи съ этимъ были отведены и другіе отряды, и въ двадцатыхъ числахъ всѣ вооруженныя силы «Кубанской республики», въ составѣ, преимущественно, добровольцевъ-офицеровъ и юнкеровъ, Черкесскаго полка и незначительнаго числа кубанскихъ казаковъ, стояли уже на ближайшихъ подступахъ къ Екатеринодару.

Во всей области, охваченной большевистскимъ угаромъ, оставалась только одна точка — Екатеринодаръ, еще боровшійся, но уже испытывавшій и въ своихъ стогнахъ тяжкій гнетъ большевиствующей революціонной демократіи.

Довольно нетерпимое въ своихъ отношеніяхъ къ не-казачьему и не-кубанскому элементу кубанское правительство принуждено было, минуя своихъ генераловъ, вручить командованіе войсками капитану Покровскому, произведенному правительствомъ за бой подъ Эйнемомъ въ полковники. Покровскій былъ молодъ, малаго чина и военнаго стажа и никому неизвъстенъ. Но проявлялъ кипучую энергію, былъ смѣлъ, жестокъ, властолюбивъ и не очень считался съ «моральными предразсудками». Одна изъ тъхъ характерныхъ фигуръ, которыя въ мирное время засасываются тиной увзднаго захолустья и армейскаго быта, а въ смутные дни вырываются кратковременно, но бурно на поверхность жизни. Какъ бы то ни было, онъ сдѣлалъ то, чего не сумѣли сдѣлать болѣе солидные и чиновные люди: собралъ отрядъ, который одинъ только представлялъ изъ себя фактическую силу, способную бороться и бить большевиковъ. Успъхъ подъ Эйнемомъ окончательно укрѣпилъ его авторитетъ въ глазахъ правительства. Но для преобладающей массы добровольцевъ имя его не говорило ничего. Еще меньше внутренней связи было между добровольцами и кубанской властью. Хотя въ офиціальных вактахъ и упоминался часто терминъ «върныя правительству войска», но это была лишь фраза безъ содержанія, ибо въ войскахъ создалось если не враждебное, то во всякомъ случаъ, недоброжелательное отношеніе

къ многостепенной кубанской власти, слишкомъ напоминавшей ненавистный офицерству «совдепъ» и слишкомъ рѣзко отмежевавшейся отъ обще-русской идеи. Еще съ января въ Екатеринодарѣ жилъ генералъ Ордели, въ качествъ представителя Добровольческой армии. Въ числъ порученій, данныхъ ему, было полготовить почву для вълюченія Кубанскаго отряда въ составъ Добровольческой армии. При той оторванности, которая существовала тогда уже между Ростовомъ и Екатеринодаромъ, такое подчиненіе должно было имѣтъ главнымъ образомъ моральное значеніе, расширяя военно-политическую базу армін и давая плейное обоснованіе борьбь кубанскихъ добровольцевъ. Въ то же время М. Федоровъ добивался отъ Кубани матеріальной помощи для Добровольческой армін.

Эти предположенія встрѣтили рѣзко отрицательное отношеніе къ себѣ среди всьхъ кубанскихъ правителей. Стоявшій тогда во главѣ правительства Лука Бычь заявиль рыштельно:

— Помогать Добровольческой арміи, значитъ готовить вновь поглощеніе Кубани Россіей.

О внутреннихъ противоръчіяхъ кубанской политической жизни я уже говорилъ. Внъшне же въ февралъ противобольшевистскій станъ въ Екатеринодаръ представлялъ слъдующую картину:

Законодательная рада, оторванная отъ казачества, продолжала творить «самую демократическую въ мірѣ конституцію самостоятельнаго государственнаго организма — Кубани» и одновременно втайнѣ отъ своей иногородней, явно большевистской фракціи, собиралась на закрытыя совѣщанія о порядкѣ исхода...

Кубанское правительство ревниво оберегало свою власть отъ вторженія атамана, косилось на Эрдели, по-царски награждало Покровскаго, но начинало уже не на шутку побаиваться все ясн'ве обнаруживавшихся его диктаторскихъ замашекъ.

Атаманъ Филимоновъ то клядся въ конституціонной върности, то поносиль раду и правительство въ дружеских в бесьдахъ съ Эрдели и Покровскимъ.

Командующій войсками Покровскій требоваль оглушительных кредитовь оть атамана и отъ правительства и самъ мечталь объ атаманской булав и о разгон «совдепа» (правительства).

Добровольцы — казаки то поступали въ отряды, то бросали фронтъ въ самую критическую минуту. А добровольцы — офицеры просто заблудились: безъ ясно поставленныхъ и понятныхъ цѣлей борьбы, безъ признанныхъ вождей они собирались, расходились, боролись — впотьмахъ, считая свое положеніе временнымъ и нервно ловя слухи о Корниловъ, чехословакахъ, союзной эскадръ — о всемъ томъ дъйствительномъ и несбыточномъ, что должно было, по ихъ убъжденію, появиться, смести большевиковъ, спасти страну и ихъ.

Несомнѣнно въ этомъ пестромъ сочетаніи разнородныхъ элементовъ были и люди стойкіе, убѣжденные, но общей идеи, связую-

щей ихъ, не было вовсе, если не считать всѣмъ одинаково понятнаго сознанія опасности и необходимости самообороны.

Въ февралѣ палъ Донъ, большевистскія силы приближались къ Екатеринодару. Настроеніе въ немъ упало окончательно. «Работа правительства и рады — говоритъ офиціальный повѣствователь — съ открытіемъ военныхъ дѣйствій, конечно, не могла уже носить спокойнаго и плодотворнаго характера... Грохотъ снарядовъ заглушалъ и покрывалъ собою все». Правительство рѣшило «сохранить себя, какъ идейно-политическій центръ..., какъ ядро будущаго оздоровленія края» и совмѣстно съ казаче-горской фракціей рады постановило покинуть Екатеринодаръ и уйти въ горы, выведя и «вѣрныя правительству» войска. День выступленія предоставлено было назначить полковнику Покровскому.

При создавшихся военно-политических условіях длительная оборона Екатеринодара не имѣла бы дѣйствительно никакого смысла. Но 25-го февраля обстановка въ корнѣ измѣнилась. Въ этотъ день прибылъ въ Екатеринодаръ посланный штабомъ Добровольческой арміи и пробравшійся чудомъ сквозь большевистскій раіонъ офицеръ. Онъ настойчиво и тщетно убѣждалъ кубанскія власти повременить съ уходомъ, въ виду того, что Корниловская армія идетъ къ Екатеринодару и теперь уже должна быть недалеко.

Ему не повърили или не хотъли повърить: держали его подъ негласнымъ надзоромъ.

Вечеромъ 28 февраля изъ Екатеринодара черезъ ръку Кубань на югъ выступили добровольческіе отряды, атаманъ, правительство, казаче-горская фракція законодательной рады, городскіе нотабли и много бъженцевъ. Въ ихъ числъ и предсъдатель Государственной думы М. В. Родзянко. Въ обращеніи къ населенію бывшая кубанская власть объясняла свой уходъ тактической трудностью обороны города, нежеланіемъ «подвергать опасности борьбы городское населеніе», на которое можетъ обрушиться «ярость большевистскихъ бандъ» и, наконецъ, тъмъ обстоятельствомъ, что населеніе края «не смогло защитить своихъ избранниковъ».

Въ этомъ послъсловіи сепаратной дъятельности кубанской революціонной демократіи въ первый періодъ смуты — прозвучалъ и новый, какъ будто, примиряющій мотивъ: «Мы одухотворены идеей защиты республики Россійской и нашего края отъ гибели, которую несутъ съ собой захватчики власти, именующіеся большевиками».

\* \*

Сосредоточившіяся на другой день въ аулѣ Шенджій кубанскія войска были сведены въ болѣе крупныя части, составивъ въ общей сложности отрядъ до  $2^1/_2$ —3 тысячъ штыковъ и сабель съ артиллеріей.

Отрядь дошель до станицы Пензенской. Но въ эти въсколько дней похода отсутствіе объединяющей политической и стратегической цѣли встало предъ всѣми настолько ярко, что не только подъдавленіем в ръзко обозначившагося настроенія войскъ, но и по собственному побужденію кубанскія власти сочли необходимымъ поставить себѣ ближайшей задачей соединеніе съ Корниловымъ. Тѣмъ болѣе, что къ этому времени вновь были получены свѣдѣнія о движеніп Лобровольческой армін къ Екатеринолеру и о происходившихъ къ востоку отъ него 2—4 марта бояхъ.



Покровскій двинулъ отрядъ обратно въ Шенджій и 7 марта, выславъ заслоны противъ станціи Эйнема и Екатеринодарскаго жельзнодорожнаго моста, неожиданно съ главными силами захватилъ Пашковскую переправу. Въ теченіе двухъ дней Покровскій велъ артиллерійскую перестрълку, не вступая въ серьезный бой, и въ ночь на 10-е, отчаявшись въ подходъ Корнилова, ушелъ на востокъ. 10-го встрътилъ сопротивленіе большевиковъ у аула Вочепшій, гдъ бой затянулся до ночи.

Неудача поисковъ Добровольческой арміи, непонятное метаніе отряда и недовъріе къ командованію вызвали въ войскахъ сильный упадокъ духа. Аула не взяли (мы были въ этотъ вечеръ всего верстахъ въ 30 отъ Вочепшія) и разстроенный отрядъ ночью, бросая обозь, безъ дорогъ устремился по направленію къ горамъ на станицу Калужскую. Но со стороны Калужской шло уже наступленіе зна-

чительныхъ силъ большевиковъ, поставившее Кубанскій отрядъ въ критическое положеніе. 11-го произошелъ бой, въ которомъ утомленныя нѣсколькими днями маршей и безсонными ночами войска Покровскаго напрягали послѣднія усилія, чтобы сломить упорство врага. Участь боя, которымъ руководилъ командиръ Кубанскаго стрѣлковаго полка, подполковникъ Туненбергъ, не разъ висѣла на волоскѣ. Уже въ душу многихъ участниковъ закрадывалось отчаяніе, и гибель казалась неизбѣжной. Уже введены были въ дѣло всѣ силы, пошли впередъ вооруженные наспѣхъ обозные, старики, «радяне»\*) — подобіе нашего «психологическаго подкрѣпленія»... Артиллерія противника ґремѣла не смолкая, цѣпи его пододвинулись совсѣмъ близко... Но вотъ Кубанскій полкъ собрался съ духомъ, поднялся и бросился въ атаку. Большевики дрогнули, повернули назадъ и, преслѣдуемые черкесской конницей, понеся большія потери, отхлынули въ Калужскую.

Побъда. Но въ станъ побъдителей настроеніе далеко не ликующее. Отрядъ, иззябшій и замученный, заночевалъ въ чистомъ полъ подъ проливнымъ дождемъ. Сзади — занятый большевиками Вочепшій, впереди — Калужская, вокругъ которой идетъ еще бой передовыхъ частей.

Въ эту тяжелую минуту по всему полю, по обозному биваку, по рядамъ войскъ разнеслась въсть:

— Прі халъ разъ здъ отъ Корнилова. Корниловская армія недалеко отъ насъ.

Участники похода передавали мнѣ то неизгладимое впечатлѣніе, которое произвело на всѣхъ появленіе «корниловцевъ».

— И върилось, и немножко мучило сомнъніе — въдь столько разъ обманывали, но безумная радость охватила насъ, словно открылась крышка, уже захлопнувшаяся было надъ нашей головой, и мы увидъли опять свътъ Божій.

На другой день была взята Калужская, и Кубанскій отрядъ расположился наконецъ со спокойнымъ сердцемъ на отдыхъ.

14-го состоялось въ аулѣ Шенджій свиданіе съ Покровскимъ. Въ комнату Корнилова, гдѣ, кромѣ хозяина, собрались генералы Алексѣевъ, Эрдели, Романовскій и я, вошелъ молодой человѣкъ въ черкесскѣ съ генеральскими погонами — стройный, подтянутый, съ какимъ-то холоднымъ, металлическимъ выраженіемъ глазъ, повидимому нѣсколько смущенный своимъ новымъ чиномъ, аудиторіей и предстоящимъ разговоромъ. Онъ произнесъ краткое привѣтствіе отъ имени кубанской власти и отряда, Корниловъ отвѣтилъ просто и сдержанно. Познакомились съ составомъ и состояніемъ отряда, его дѣятельностью и перешли къ самому важному вопросу о соединеніи.

<sup>\*)</sup> Члены рады.



Генералъ А. Богаевскій.



Корнилова поставить его съ исчернывающей ясностью: полное подчинение командующему и влитие кубанскихъ войскъ въ составъ Добровольческой армін.

Покровскій скромно, по настойчиво оппонироваль: кубанскія власти желають имьть свою собственную армію, что соотвілствуєть «конституціи края»; кубанскіе добровольцы сроднились со своими частями, привыкли къ своимъ начальникамъ, и всякія перемѣны мотуть вылатть броженіе въ войскахъ. Она предлагаль сохр ченіс самостоятельнаго «кубанскаго отряда» и оперативное подчиненіе его генералу Корнилову.

Алексъевъ вспылилъ.

— Полно-те, полковникъ — извините, не знаю, какъ васъ и величать. Войска тутъ не при чемъ — мы знаемъ хорошо, какъ относятся они къ этому вопросу. Просто вамъ не хочется поступиться своимъ самолюбіемъ.

Корниловъ сказалъ внушительно и рѣзко:

Одна армія и одинъ командующій. Иного положенія я не допускаю.
 Такъ и передайте своему правительству.

Хотя вопросъ и остался открытымъ, но стратегическая обстановка не допускала промедленія. И потому условились, что на другой день, 15-го, нашъ обозъ перейдетъ въ Калужскую, гдѣ и останется временно вмѣстѣ съ кубанскимъ, подъ небольшимъ прикрытіемъ; войска же Добровольческой арміи и Кубанскаго отряда вътотъ-же день одновременнымъ ударомъ захватятъ станицу Новодмитріевскую, занятую крупными силами большевиковъ, и тамъ фактически соединятся. Небольшой конный отрядъ долженъ былъ произвести демонстрацію на Эйнемъ.

Это движеніе къ Новодмитріевской—на юго-западъ, а не на Калужскую—въ горы, гдѣ насъ ждали бы голодъ и распыленіе—носило въ себѣ идею активной борьбы, свидѣтельствовало объ увѣренности въ своихъ силахъ и предрѣшало ходъ дальнѣйшихъ событій.

Екатеринодаръ, между тъмъ, послъ ухода добровольцевъ переживаль тяжело перемъну власти. 1-го марта въ городъ вошли войска Сорокина, и начались неслыханныя безчинства, грабежи и разстрълы. Каждый военный начальникъ, каждый отдъльный красногвардеецъ имълъ власть надъ жизнью «кадетъ и буржуевъ». Всъ тюрьмы, казармы, общественныя зданія были переполнены арестованными, заподозрънными «въ сочувствіи калетамъ». Въ каждой воинской части дъйствовалъ свой «военно-революціонный судъ, выносившій смертные приговоры.

Военные начальники красной гвардіи не могли или не хотъли остановить безчинства, а гражданская власть въ теченіе всего марта

мѣсяца только еще слагалась. Первоначально, съ 1 марта образовался «Комитетъ общественной безопасности» изъ представителей революціонной демократіи Екатеринодара; 3-го былъ созданъ объединенный комитетъ, въ составъ котораго вошли представители екатеринодарскаго, армавирскаго и новороссійскаго комитетовъ и красной гвардіи, и который получилъ названіе «Кубанскаго областного военно-революціоннаго комитета»; онъ дѣйствовалъ до конца марта; 20-го на съѣздѣ совѣтовъ Кубанскаго края былъ избранъ исключительно изъ большевиковъ и лѣвыхъ с. р.-овъ «Кубанскій областной исполнительный комитетъ», выдѣлившій изъ своей среды «совѣтъ народныхъ комиссаровъ».

Въ теченіе марта мѣсяца центральная власть за предѣлами Екатеринодара почти ничѣмъ не проявлялась. Да и въ самомъ Екатеринодарѣ она вынуждена была вести борьбу съ игнорировавшими ее главковерхами Автономовымъ, Сорокинымъ, Чистовымъ и др., издавать никѣмъ не исполнявшіеся декреты и взывать къ совѣсти красной

гвардіи.

Красногвардейщина залила, заполонила всю область. Вопли шли со всѣхъ сторонъ: отъ демократіи, буржуазіи и казаковъ. И въ то время, когда не слишкомъ разборчивый въ средствахъ и не отличавшійся чрезмѣрной гуманностью «Цикъ» все-же требовалъ отъ Автономова прекращенія безчинствъ, военный комендантъ Екатеринодара Сошенко, поддержанный «главковерхомъ», издавалъ приказы, призывавшіе пролетаріатъ «къ искорененію всей сволочи, которая не хотитъ замазать свои бѣлыя руки»... «Я инвалидъ — писалъ Сошенко — и, какъ поставленый Арміей Кавказскаго фронта во власти коменданта города, слѣжу за свободой: предупреждаю всю буржуазію, что за нарушеніе правилъ (?), выказанныхъ противъ трудового народа, буду безпощадно разстрѣливать или уполномачивать лицъ мандатами на право разстрѣливанія негодяевъ Трудового Народа».

Такъ какъ «правилъ» екатеринодарцы такъ и не узнали, то жили въ постоянномъ смертномъ страхѣ за свою судьбу, страстно ожидая избавленія.

## ГЛАВА XXIV.

Ледяной походъ — бой 15 марта у Ново-Дмитріевской. Договоръ съ кубанцами о присоединеніи Кубанскаго отряда къ арміи. Походъ на Екатеринодаръ.

15 марта — Ледяной походъ — слава Маркова и Офицерскато полка, гордость Добровольческой арміи и одно изъ наиболье ярких в воспоминаній каждаго первопоходника о минувшихъ дняхъ — не то были, не то сказки.

Всю ночь наканунѣ лилъ дождь, не прекратившійся и утромъ. Армія шла по сплошнымъ пространствамъ воды и жидкой грязи — по дорогамъ и безъ дорогъ — заплывшихъ, и пропадавшихъ въ густомъ туманѣ, стлавшемся надъ землею. Холодная вода пропитывала насквозь все платье, текла острыми, пронизывающими струйками за воротникъ. Люди шли медленно, вздрагивая отъ холода и тяжело волоча ноги въ разбухшихъ, налитыхъ водою, сапогахъ. Къ полудню пошли густыя хлопья липкаго снѣга, и подулъ вѣтеръ. Застилаетъ глаза, носъ, уши, захватываетъ дыханіе, и лицо колетъ, словно острыми иглами.

Впереди перестрълка: не доходя 2—3 верстъ до Новодмитріевской — ръчка, противоположный берегъ которой занятъ аванпостами большевиковъ. Ихъ отбросили огнемъ наши передовыя части, но мостъ оказался не то снесеннымъ вздувшейся и бурной ръчкой, не то испорченнымъ противникомъ. Послали конныхъ искатъ броды.

Колонна сгрудилась къ берегу. Двъ, три хаты небольшого хуторка манили дымками своихъ трубъ. Я слъзъ съ лошади и съ большимъ трудомъ пробрался въ избу сквозь сплошное мъсиво человъческихъ тълъ. Живая стъна больно сжимала со всъхъ сторонъ; въ избъ стоялъ густой туманъ отъ дыханія сотни людей и испареній промокшей одежды, носился тошнотный, ьдкій запахъ прълой шинельной шерсти и сапогъ. Но по всему тълу разливалась какая-то живительная теплота, отходили окоченъвшіе члены, было пріятно и дремотно.

А снаружи ломились въ окна, въ двери новыя толпы.

— Дайте погръться другимъ, совъсти у васъ нъту.

Переправу искали долго. Корниловъ разослалъ и всѣхъ конвойныхъ офицеровъ. Всадники шли по подернувшему ръку у берега тонкому слою льда, проваливались и иногда вмъстъ съ конемъ погружались въ ледяную воду. Наконецъ, Марковскіе конные развъдчики

перешли рѣку въ бродъ у снесеннаго моста. Тотчасъ же мелькнула бѣлая папаха Маркова, и съ того берега донесся его громкій голосъ:

 Всѣхъ коней къ мосту, полкъ переправлять верхомъ и на крупахъ.

Началась томительно долгая переправа: глубина — въ полъ корпуса лошади, одновременно проходило не болѣе двухъ; потомъ въ поводу поворачивали коней обратно за новой очередью пѣхоты. Попробовали провезти орудіе. Лошади шарахнулись, запутались въ постромкахъ, повалились вмѣстѣ съ ѣздовыми въ воду и опрокинули пушку. Новая задержка. А въ это время переправу начала громить непріятельская артиллерія. Одна за другой ложатся гранаты по снѣжному полю, падаютъ въ рѣку, вздымая высокіе столбы пѣнящихся брызгъ. Вотъ одна упала прямо въ костеръ, разведенный на берегу среди грѣвшейся толпы добровольцевъ; разметала, побила, переранила людей.

Между тѣмъ, погода вновь перемѣнилась: неожиданно грянулъ морозъ, вѣтеръ усилился, началась снѣжная пурга. Люди и лошади быстро обросли ледяной корой; казалось, все промерзло до самыхъ костей; покоробившаяся, будто деревянная одежда сковала тѣло; трудно повернуть голову, трудно поднять ногу въ стремя.

Уже вечеръетъ — пурга заглушаетъ шумъ ружейной стръльбы. Не слышно, что дълается впереди. Возлъ дороги, ведущей отъ переправы къ Новодмитріевской, въ полъ — брошенныя орудія и повозки, безнадежно застрявшія въ расплывшейся пахоти, подернутой сверху тонкой корой льда. По дорогъ тянется вереница людей. Словно тъни. Мъстами тутъ-же на дорогъ лежитъ неподвижное тъло.

— Раненый?

Долго молчитъ. Потомъ отрицательно качаетъ головой.

— Вы подбодритесь, деревня близко, пропадете въдь здъсь, въ полъ...

Идутъ и не обращаютъ уже никакого вниманія на свистъ пуль, которыми посыпаютъ дорогу застрявшіе гдѣ-то въ сторонѣ, въ темнѣющей рощѣ большевики. Проѣхалъ Корниловъ съ однимъ только штабомъ — конвой почти весь переправляетъ пѣхоту. Стемнѣло окончательно.

Марковъ, развернувъ противъ станицы Офицерскій полкъ, оказался съ нимъ въ полномъ одиночествѣ. Покровскій, который долженъ былъ атаковать станицу съ юга, не подошелъ — счелъ невозможнымъ двигать по такой дорогѣ и въ такую погоду свой отрядъ. Это обстоятельство спасло большевиковъ отъ окруженія и стоило намъ потомъ двухъ лишнихъ боевъ и лишней крови. Конницѣ, направленной въ охватъ вправо, не удалось перейти рѣчку и къ ночи она вернулась къ общей переправѣ; батарея, съ поврежденными механизмами орудій, застряла въ полѣ; въ пятомъ часу только еще начинала переходить въ бродъ голова Партизанскаго полка — переправа его протянется очевидно до ночи...

Марковъ рбшилъ:

— Ну воть что. Ждать некого. Въ такую ночь безъ крышъ туть всѣ подохнемъ въ поль. Идемь иъ станицу!

И бросился съ полкомъ подъ убійственный огонь мгновенно затрещавшихъ со всѣхъ сторонъ ружей и пулеметовъ.

Полузамерзшіе, держа въ онѣмѣвшихъ рукахъ винтовки, падая и провенваясь въ густомъ мьсивь грязи, снъга и льда, офицеры бѣ жали къ станицѣ, ворвались въ нее и перемыпались въ рукопашнов схваткѣ съ большевиками; гнали ихъ потомъ до противоположной окраины, встрѣчаемые огнемъ чуть не изъ каждаго дома, гдѣ засѣли и грълись не ожидавшіе такой стремительной атаки и не услѣвшіе по строиться красногвардейцы резервныхъ частей.

Когда мы подъвхали къ окраинъ станицы, Офицерскаго полка тамъ уже не было. У околицы толпились артиллеристы застрявшей батареи съ лошадьми, спасавшіеся отъ стужи и стоявшіе въ нерышительности: по всъмъ темнымъ улицамъ станицы шла безпорядочная стръльба. Корпиловъ послаль ординарцевъ развяскать Маркова и полкъ, но не дождался донесенія и повхалъ съ Романовскимъ, нѣсколькими чинами штаба и ординарцами въ обычный сборный пунктъ — станичное правленіе.

Командующій арміей входиль туда какъ разъ въ тотъ моментъ, когда изъ правленія въ другія двери выбъгала толпа большевиковъ, встрѣченная въ упоръ огнемъ...

Всю ночь шла стрѣльба въ станицѣ; всю ночь переправлялась армія и весь сльдующій день подбирали и вытаскивали изъ грязи повозки обоза и артиллерію. Утромъ большевики атаковали Новодмитріевскую, но съ большимъ урономъ были отброшены. И каждый день потомъ ихъ артиллерія со стороны Григорьевской громила нашу станицу, преимущественно площадь съ церковью, гдѣ, какъ всегда, располагался Корниловъ съ штабомъ.

Въ тотъ-же день, 15-го, нашъ обозъ переходилъ изъ аула Шенджій въ станицу Калужскую, куда прибылъ поздно ночью. Раненые и больные весь день лежали въ ледяной водъ... Смерть витала надъ ла заретомъ.

. .

Мой бронхитъ свалилъ меня окончательно. Молодой заурядъврачъ, промѣнявшій свою мирную профессію на безпокойную и опасную должность ординарца генерала Маркова, мильйшій Г. Д. Родичевъ, выслушалъ меня и, найдя какіе-то необыкновенные шумы, смущенно сказалъ:

— Дъло плохо, надо сбъгать за докторомъ...

Но 17-го прівхали представители Кубани на соввщаніе по поводу соединенія армій. Пришлось подняться. Предварительно бесвдоваль съ Корниловымъ и Романовскимъ. Выяснилось, что части Кубанскаго огряда «съ оказіей» прислали доложить, что онв подчиняются только генералу Корнилову и, если ихъ командованіе и кубанское правительство почему-либо на это не пойдутъ, то всѣ онѣ перейдутъ къ намъ самовольно. Было рѣшено, чтобы не создавать опасныхъ прецедентовъ и не подрывать принциповъ дисциплины, побудить кубанскія власти къ мирному и добровольному соглашенію.

Пріїхали — атаманъ, полковникъ Филимоновъ, генералъ Покровскій, предсъдатель и товарищъ предсъдателя законодательной рады Рябоволъ и Султанъ-Шахимъ-Гирей, предсъдатель правительства Бычъ — люди которымъ суждено было впослъдствіи много времени еще играть большую роль въ трагическихъ судьбахъ Кубани.

Начались томительно долгіе нудные разговоры, въ которыхъ одна сторона вынуждена была доказывать элементарныя основы военной организаціи, другая въ противовъсъ выдвигала такіе аргументы, какъ «конституція суверенной Кубани», необходимость «автономной арміи», какъ опоры правительства и т. д. Они не договаривали еще одного своего мотива — страха передъ личностью Корнилова: какъ бы вмъстъ съ Кубанскимъ отрядомъ онъ не поглотилъ и ихъ призрачную власть, за которую они такъ цѣпко держались. Этотъ страхъ сквозиль въ каждомъ словъ. На насъ послъ суровой, жестокой и простой обстановки похода и боя отъэтого совъщанія вновь повъяло чъмъто старымъ, уже, казалось, похороненнымъ, напомнившимъ лѣто 1917 года — съ безконечными дебатами революціонной демократіи, доканчивавшей разложеніе арміи. Зиму въ Новочеркасскъ и Ростовъ съ разговорами донского правительства, думъ и совътовъ, подготовлявшими вступленіе на Донъ красныхъ войскъ Сиверса... А за стъною жизнь, настоящая жизнь уже напоминала о себъ громкимъ трескомъ рвавшихся на площади и возлѣ дома гранатъ.

Нелъпый споръ продолжался.

Корниловъ заявилъ категорически, что онъ не согласенъ командовать «автономными» арміями, и пусть въ такомъ случав выбираютъ другого.

Кубанское правительство согласилось, наконецъ, на соединеніе армій, но устами Быча заявило, что оно устраняется отъ дальнѣйшаго участія въ работѣ и снимаетъ съ себя всякую отвѣтственность за послѣдствія.

Корниловъ вспылилъ и, ударяя по столу пальцемъ съ надѣтымъ на немъ перстнемъ — его характерный жестъ — сказалъ:

 Ну нътъ! Вы не смъете уклоняться. Вы обязаны работать и помогать всъми средствами командующему арміей.

Жизнь настойчиво возвращала совъщаніе къ суровой дъйствительности: задрожали стъны, зазвенъли стекла; возлъ нашего дома разорвалось нъсколько гранатъ; одна забрызгала грязью окна, другая разбила ворота...

Кубанскіе представители попросили разрѣшенія переговорить между собой. Мы вышли въ другую комнату, и, набросавъ тамъ проэктъ договора, послали его кубанцамъ.

Въ окончательной редалцы протоколь совъщанія пласиль:

- «1. Въ виду прибытія Добровольческой арміи въ Кубанскую область и осуществленія ею тъхі же дадачь, которыя поставленія Кубанскому правительственному отряду, для объединенія всьхі силь и средствъ признается необходимымъ переходъ Кубанскаго правительственнято отряда пъ полное подчинсніе гепералу Коришлову, которому предоставляется право реорганизовать отрядъ, какъ это будетъ признано необходимымъ.
- 2. Законодательная рада, войсковое правительство и войсковой атаманъ продолжаютъ свою дъятельность, всемърно содъйствуя военнымъ мъропріятіямъ Командующаго арміей.
- 3. Командующій войсками Кубанскаго края съ его начальникомъ штаба отзываются въ составъ правительства для дальнъйшаго формированія Кубанской арміи».

Подписали: генералы Корниловъ, Алексъевъ, Деникинъ, Эрдели, Романовскій, полковникъ Филимоновъ, Бычъ, Рябоволъ, Султанъ-Шахимъ-Гирей.

Послъднія строки 3-го пункта, введенныя по настоянію кубанскихъ представителей, главнымъ образомъ, якобы, только для моральнаго удовлетворенія смъщеннаго командующаго войсками, создали мосльдствій большія осложненія во взаимоотношеніяхъ между главнымъ командованіемъ и Кубанью.

Въ этотъ день. 17-го, послѣ артиллерійскаго обстрѣла большевики изъ Григорьевской перешли опять въ наступленіе на Новодмитріевскую; вечеромъ проникли даже небольшими частями въ самую станицу, соединчинсь здъсь съ мъстными иногородними. Нъсколько часовъ по улицамъ жужжали пули, пока, наконецъ, около полуночи наступленіе не было отбито. Въ ближайшіе дни прибыли кубанскія войска, влились въ Добровольческую армію, которая послѣ расформированія нѣкоторыхъ частей получила слѣдующую организацію:\*)

1-я бригада, Генералъ Марковъ.

Офицерскій полкъ. 1-й кубанскій стрѣлкозый полкъ. 1-я инженерная рота. 1-я и 4-я батареи.

2-я бригада, Генералъ Богаевскій.

Корниловскій ударный полкъ. Партизанскій полкъ. Пластунскій батальонъ. 2-я инженерная рота. 2-я, 3-я и 5-я батареи.

\*) Чехо-словацкій батальонъ не включался въ составъ бригадъ.

Конная бригада, Генералъ Эрдели.

1-й конный полкъ.

Кубанскій полкъ (вначалъ — дивизіонъ).

Черкесскій полкъ.

Конная батарея.

Общая численность арміи возросла до 6 тысячъ бойцовъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ почти удвоился нашъ обозъ.

\* \*

Атака Екатеринодара рѣшена. Были сомнѣвающіеся, но не было несогласныхъ, тѣмъ болѣе, что армія до этихъ лней не знала неудачи и выполняла, не взирая на невѣроятныя трудности, всякій маневръ, который ей указывалъ командующій. Второй мѣсяцъ уже Корниловъ шелъ впередъ, разбивая всѣ преграды, которыя встрѣчалъ на своемъ пути, побѣждая большевиковъ силою своей воли, обаяніемъ своего мужества и доблестью преданныхъ ему добровольцевъ.



Планъ операціи заключался въ слѣдующемъ: 1) разбить отряды противника, дѣйствовавшіе южнѣе Екатеринодара; для того, чтобы обезпечить возможность переправы и увеличить запасъ боевыхъ припасовъ за счетъ большевистскихъ складовъ; 2) внезапнымъ ударомъ

захватить станицу Елисаветинскую въ 18 верстахъ западиће Екате ринодара — пунктъ, гдъ имълась только паромная переправа и гдъ насъ меньше всего ожидали; 3) переправиться черезъ Кубань и атаковать Екатеринодаръ. \*)

Въ двадцатахъ числахъ бригада генерала Богаевскаго послъ кровопролитнаго боя захватила Григорьевскую и Смоленскую. Эрдели съ конницей пошелъ къ Елисаветинской. 24-го передъ разсвѣтомъ генералъ Марковъ долженъ былъ внезапнымъ ударомъ овладъть Георгіе-Афинской станицей и станціей, гдъ былъ центръ закубанскихъ отрядовъ, гарнизонъ свыше 5 тысячъ человѣкъ съ артиллеріей и бронепоьздами и складъ боевыхъ принасовъ.

Неожиданнымъ нападеніе не вышло: выступленіе почему-то сильно замѣшкалось и, когда голова колонны была въ разстояніи менье версты отъ станицы, какъ-то сразу разсвѣло. Большевики увидѣли передь собою на ровномъ открытомъ полѣ не успывную развернуться компактную массу пѣхоты, артиллеріи, конныхъ и, посль минутнаго замѣшательства, открыли по ней убійственный огонь, въ которомъ принялъ участіе и показавнійся за поворотомъ бронированный поъздъ. Корниловъ со штабомъ въ это время обгонялъ колонну и едва успѣль отъѣхать въ сторону. Ружейной пулей ранило въ ногу навылеть генерала Романовскаго, который, однако, остался съ Корниловымъ. По всему полю заметались люди, орудія... По счастью, впереди по заливнымъ лугамъ проходила высокая насыпь жельзной дороги, и Марковъ успѣлъ развернуть и скрыть за ней свои части.

Въ такомъ положеніи колоннѣ Маркова пришлось простоять нѣсколько часовъ. Впереди — окраина станицы, опоясанная протекавшей въ совершенно отвѣсныхъ берегахъ рѣчкой Шелшъ съ единственнымъ черезъ нее мостомъ.

Наступленіе замерло.

Корниловъ послалъ приказаніе бригадѣ Богаевскаго ускорить движеніе от в Смоленской въ глубокій обходь Гергіе-Афинской съ запада. Самъ переѣхалъ на это направленіе.

Во второй половинѣ дня Корниловцы и Партизаны, прорѣзавъ желѣзную дорогу, вышли въ тылъ большевикамъ и послъ краткато горячаго боя ворвались въ станицу и на станцію. Съ востока вошелъ и Марковъ. Началось истребленіе метавшихся по всей станиць остатковъ большевиковъ, не успъвшихъ прорваться къ Екатеринодару. На станціи, въ числѣ прочей добычи, нашли и драгоцънные для насъснаряды — до 700 штукъ.

Полки какъ всегда соперничали въ доблести, не омраченной ревнивымъ чувствомъ. Когда Корниловъ благодарилъ командира Пар-

<sup>\*)</sup> Влижайнія переправы были: деревянный мость у Пашковской, гд в недавно быль Покровскій и гд в поэтому нась могли ожидать; желізнодорожный мость у самаго Екатеринодара, атака котораго представляла непреодолимыя техническія трудности.

тизанскаго полка, генерала Казановича, за взятіе станицы, онъ отвътиль:

— Никакъ нѣтъ, Ваше Высокопревосходительство. Всѣмъ успѣ-хомъ мы обязаны Митрофану Осиповичу\*) и его полку...

25 марта подтянулся обозъ и пополудни армія двинулась дальше на сѣверо-западъ, подорвавъ желѣзнодорожный мостъ и выславъ отрядъ для демонстраціи противъ Екатеринодара. Шли вначалѣ вдоль полотна; скоро однако пріостановились: подъѣхалъ бронированный поѣздъ и эшелонъ большевиковъ, съ которымъ нашъ авангардъ велъ бой до темноты. Колонна свернула въ сторону и продолжала путь уже темной ночью. Опять безъ дорогъ, сбиваясь и путаясь среди сплошного моря воды, залившей луга и дороги, скрывшей канавы, ямы, обрывы, въ которые проваливались люди и повозки. Ночь казалась такой безконечно долгой, и такимъ желаннымъ — разсвѣтъ...

Пройдя 32 версты, колонна остановилась въ аулѣ Панахесъ, откуда послѣ небольшого отдыха, 2-я бригада генерала Богаевскаго двинулась дальше къ Елисаветинской переправѣ, находившейся въ десяти верстахъ и уже захваченной Эрдели.

Переправа черезъ Кубань представляетъ большой интересъ не только технической стороной ея выполненія, но и необыкновенной смѣлостью замысла.

У Елисаветинской былъ паромъ, подымавшій нормально около 15 всадниковъ или 4 повозки съ лошадьми, или 50 человѣкъ. Позднѣе откуда то снизу, притянули другой паромъ, меньшей подъемной силы и съ неисправнымъ тросомъ, дѣйствовавшій съ перерывами. Былъ еще десятокъ рыбачьихъ гребныхъ лодокъ.

Этими средствами нужно было перебросить армію съ ея обозомъ и бъженцами, въ составъ не менъе 9000 человъкъ, до 4000 лошадей и до 600 повозокъ, орудій, зарядныхъ ящиковъ.

Операція выполнялась подъ угрозой съ лѣваго берега — со стороны большевиковъ, владѣвшихъ желѣзно-дорожнымъ мостомъ, и подъ нѣкоторымъ давленіемъ съ праваго — со стороны авангарда екатеринодарской группы большевиковъ.

Переправа протекала въ полномъ порядкѣ и длилась трое сутокъ въ условіяхъ почти мирныхъ — за исключеніемъ нѣсколькихъ часовъ 27-го — безъ обстрѣла. Обратный отходъ съ боемъ потребовалъ бы значительно большаго времени, вѣрнѣе былъ невыполнимъ вовсе, и, въ случаѣ неудачи боя, грозилъ арміи гибелью.

\*) Подполковникъ Нѣженцевъ, командиръ Корниловскаго полка.

Переброшенный на правый берегь громалный обозд подвиж, ной тыль армій, прижатый кърькъ, становился въ польую льясимость отъ какой либо случайности въ измѣнчивой обстановкѣ сраженія.

Для того, чтобы рышиться на такую операцію, нужна бы а крынкая въра вождя въ свое боевое счастье и въ свою армію.

Корниловъ не сомнъвался.

27 марта мы бес довали въ штаб в о вопросахъ, связанныхъ съ занятіемъ Екатеринодара, какъ о чемъ то неизбъжномъ и недопускающемъ сомнвнія. Чтобы не повторить ростовской ошибки, ръшено было временно, до упроченія военнаго положенія, не возстановлять кубанскую власть, а назначить въ Екатеринодаръ генераль убернатора, эта должность возложена была на меня. Помню, что кубанское правительство отнеслосъ къ этой мър съ молчаливымъ осужденіемъ. И, когда я просилъ дать мн въ помощь опытныхъ общественныхъ дъятелей, они предложили ма въ помощь опытныхъ общественныхъ дъятелей, они предложили ма от дъленіе...\*) Въ этотъ же день Корниловъ въ первый разъ отдалъ приказъ о томъ, чтобы окрестныя кубанскія станицы выставили и немедленно прислали въ составъ Лоброво влеской арміи опредъленное число вооруженыхъ казаковъ.

Не сомнъвалась и армія.

Весело толпились у берега, спѣша переправиться, Корниловцы и Партизаны, шедшіе въ этотъ разъ въ головѣ, за конницей. Нервничали Марковскіе офицеры, и ворчалъ ихъ генералъ, оставленный събригадой въ арьергардѣ на дѣромъ берегу до окончанія перепрывиобоза.

— Чортъ знаетъ что! Попадешь къ шапочному разбору!..

Хорошее настроеніе царило и въ обозномъ походномъ городкѣ, по капризу судьбы вдругъ выросшемъ на берегу Кубани вокругъ маленькаго черкесскаго аула (). Сотни повозокъ; насущіяся возль, стреноженныя лошади; пестрыя лохмотья, разложенныя для сушки на чуть пробивающейся травѣ поль яркими еще холодными лучами весенчяго солнца; дымъ и трескъ костровъ; разбросанныя по всему полю группы людей, съ нетерпьніемъ жлушихъ стоей очерели для переправы и жално ловящіе вѣсти съ того берега. Словно во времена очень далекія — таборъ крестоносцевъ — безумцевъ или праведниковъ, пришедшихъ изъ-за горъ и морей подъ стѣны святого города...

И у нашей арміи былъ свой маленькій «Іерусалимъ». Пока еще не тотъ — завѣтный, далекій съ золотыми маковками сорока сороковъ Божьихъ церквей... Болѣе близкій:

— Екатеринодаръ.

<sup>\*)</sup> Нужно замътить, что контръ-развъдка не была исключительной слабостью военной власти. Всякое мъстное "демократическое правительство" въ это смутное время начинало свою дъятельность съ организаціи широкой съти контръ-развъдки.

<sup>\*\*)</sup> Хатукъ.

Онъ влекъ необыкновенной притягательной силой. Даже люди съ холоднымъ умомъ, ясно взвѣшивавшіе военно-политическое положеніе, не обольщавшіеся слишкомъ радужными надеждами, поддавались невольно его гипнозу. А массы видѣли въ немъ конецъ своимъ мученіямъ, прочную почву подъ ногами и начало новой жизни.

Почему — въ этомъ плохо разбирались, но върили, что такъ именно будетъ.

# ГЛАВА XXV.

# Штурмъ Екатеринодара.

Къ 27 марта на правомъ берегу Кубани была уже конница Эрдели и 2-я бригада Богаевскаго. Бригада Маркова прикрывала обозъ.

Смѣлый замыселъ, поразившій воображеніе большевиковъ и спутавній всь расчеты их в командованія, не быль доведень до своего догическаго конца. Надъ тактическими принципами, требовавшими быстраго сосредоточенія всьхъ силъ для рышительнаго удара, посторжествовало чувство человѣчности — огромная моральная сила вождя, привлекающая къ нему сердца воиновъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, иногда сковывающая размахъ стратегіи и тактики.

Корниловъ могъ, расчитывая на трудную проходимость лѣвобережных в плавней, оставить для прикрытія обоза части вспомогательнаго назначенія — охранную, инженерныя роты, команды кубанскаго правительства, вооруженныхъ чиновъ обоза и т. п. Бригада Маркова могла бы къ вечеру 27-го сосредоточиться въ Елисаветинской. Но раненые оставались бы тогда три ночи безъ крова, и всему многочисленному населенію обоза, въ случаь серьезчаго наступленія съ тыла отъ аула Панахесъ, грозила опасность попасть въ руки большевиковъ.

И Корниловъ оставилъ на лѣвомъ берегу треть своихъ силъ и... Маркова. І-я бригада постепенно, по частямъ выходила потомъ въ боевую линію, начиная съ полудня 28-го и до вечера 29-го.

Начался бой за Екатеринодаръ.

Утромъ, 27-го, отрядъ большевиковъ изъ Екатеринодара повелъ наступленіе на Елисаветинскую и открыль артиллерійскій огонь по станиць, явно нашупывая переправу. Сторожевое охраненіе Корниловцевь было потьснено, и Ньженцевь постепенно ввель въ діло весь свой полкъ. Пополудни генералъ Богаевскій двинуль въ бой и Партизанскій полкъ. Генералъ Казановичъ, развернувь свои батальоны Партизанъ, двинулся въ атаку безъ выстрьла вдоль Екатеринодарской дороги, поддерживаемый ръдкимъ огнемъ своей батареи. Большевики не выдержали атаки и бросились бъжать въ направленіи на Екатеринодаръ. Бъжали густыми толпами, въ полномъ безпорядкъ и остановились только на линіи «фермы»\*) и примыкающихъ къ ней хуторовъ — въ 3-хъ верстахъ отъ города.

<sup>\*)</sup> Образцовая ферма Екатеринодарскаго сельско-хозяйственнаго общества.

# TO WTOPMY LISATEPHHOLAP



Казановичь, пресльдуя большевиковъ, овладъль кирпичнымъ заводомъ, стоявшимъ на берегу Кубани, въ полунути отъ Екатери нодара.

Въ виду того, что на Богаевскаго возложено было только прикрыте Елисаветинской, а атака Екатеринодара предположена была лишь послъ переправы всей арміи, онъ счелъ свою задачу выполненной и, оставивъ на высотъ кирпичнаго завода сторожевое охраненіе, отвелъ полки на ночлегъ въ станицу.

Между тѣмъ, въ штабѣ настроеніе значительно поднялось. Легкость, съ которой быль одержанъ успѣхъ этого дня, моральная неустойчивость большевиковъ, доходившія свѣдѣнія о паникѣ въ Екатеринодарѣ, о начинающейся будто бы эвакуаціи и, вмѣстѣ съ тѣмъ, о подходящихъ спѣшно подкрѣпленіяхъ — все это побудило Корнилова поспѣшить атакой и нанести рѣшительный ударъ прежде чѣмъ большевики опомнятся и усилятся, не дожидаясь сосредоточенія всѣхъ нашихъ силъ. Поздно ночью отданъ былъ приказъ ускорить переброску Кубанскаго стрълковаго полка икзъ бригады Маркова, а Богаевскому совмѣстно съ Эрдели атаковать Екатеринодаръ 28-го марта.

Въ этомъ рѣшеніи многіе видѣли потомъ причину рокового исхода операціи... На войнѣ принимаются не разъ рѣшенія какъ будто безразсудныя и просто рискованныя. Первыя кончаются удачей иногда, вторыя часто. Успѣхъ въ этомъ случаѣ создаетъ полководцу ореолъ прозорливости и геніальности, неудача обнажаетъ одну только отрительную сторону рѣшенія.

Корниловъ рискнулъ и... ушелъ изъ жизни раньше, чъмъ окончилась Екатеринодарская драма. Рокъ опустилъ внезапно занавъсъ, и никто не узнаетъ, какимъ былъ-бы ея эпилогъ.

. .

Утромъ 28-го Богаевскій двинулся на Екатеринодаръ. Партизанскому полку приказано было атаковать западную окраину города, Корниловскому — Черноморскій вокзалъ (сѣвернѣе города). Еще лѣвѣе шла конница Эрдели въ охватъ города съ сѣвера и сѣверовостока; она должна была преградить большевикамъ пути по Черноморской и Владикавказской желѣзнымъ дорогамъ и поднять казаковъ станицы Пашковской.

Корниловцы, не получивъ почему-то своевременно приказа, задержались, и Казановичъ — этотъ несравненный таранъ для лобовыхъ ударевъ — атаковалъ ферму и прилегающіе хутора одинъ и послѣ горячаго боя взялъ ихъ. Не надолго: большевики подвели крупные резервы, при содъйствіи сильнаго артиллерійскаго огня перешли въ контръ атаку и вновь овладѣли фермой. Но слѣва подходили уже Корниловцы, опрокидывая большевиковъ; кубанскіе пластуны полковника Улагая поддержали Партизанъ и вмъстѣ съ ними снова ворвались на ферму, закрѣпивъ ее за нами окончательно. Въ этотъ день пало много храбрыхъ; въ числѣ другихъ ранены генералъ Казановичъ, полковникъ Улагай, партизанъ — эсуалъ Лазаревъ...

Мы подъвхали къ фермъ вскоръ послъ ея занятія. Былъ ясный солнечный день. Съ возвышенности, на которой стояла ферма, открывалась панорама Екатеринодара. Отчетливо видны были контуры домовъ предмъстья, кладбище и Черноморскій вокзалъ. Впереди ихъ длинные неправильные ряды большевистскихъ окоповъ.

Возлѣ фермы стала наша батарея. Каждый выѣздъ на позицію— это трагедія: десятокъ патроновъ — по цѣлямъ, требующимъ сотенъ, молчаніе — когда пѣхота не въ силахъ подняться изъ окоповъ подъ сплошнымъ ливнемъ непріятельскаго огня. Вправо, ближе къ берегу, пошли и скрылись въ складкахъ поля и въ рощѣ Партизаны и пластуны, направляясь на кожевенные заводы. Сѣвернѣе большой дороги наступаетъ Корниловскій полкъ, и Нѣженцевъ идетъ впередъ, не обращая вниманія на летящія пули, уже сразившія нѣсколькихъ его спутниковъ; идетъ къ кургану, откуда должно быть видно, какъ на ладони, открытое поле, отдѣляющее насъ отъ вокзала — поле смерти, которое судьба на этотъ разъ предоставляла преодолѣть его полку.

Странно и жутко было видъть отъ фермы человъческие силуэты\*)

на вершинъ бугра среди цъпей и огня.

Ферма, гдѣ остановился штабъ арміи, расположена на высокомъ отвѣсномъ берегу Кубани. Она маскировалась нѣсколько рядомъ безлистыхъ тополей, окаймлявшихъ небольшое опытное поле, примыкающее къ фермѣ съ востока. Съ запада къ ней подходила вплотную небольшая четырехугольная роща. Внутри двора — крохотный домикъ въ четыре комнаты, каждая площадью не больше полуторы сажени, и рядомъ сарай. Вся эта рѣзко выдѣлявшаяся на горизонтѣ группа была отчетливо видна съ любого мѣста городской окраины и, стоя среди открытаго поля, въ центрѣ расположенія отряда, не могла не привлечь къ себѣ вниманія противника.

Передъ вечеромъ получено было донесеніе, что войска праваго крыла, подъ начальствомъ полковника Писарева (Партизаны, пластуны и подошедшій батальонъ Кубанскаго стр. полка) послѣ жестокаго боя овладѣли предмѣстьемъ города съ кожевеннымъ заводомъ и идутъ дальше.

Настроеніе «фермы» ликующее. Уже никто не сомнѣвается, что Екатеринодаръ падетъ. Не было еще случая, чтобы красная гвардія, потерявъ окраину, принимала бой внутри города или станицы. Корниловъ хотѣлъ уже перейти на ночлегъ въ предмѣстъѣ и ему съ трудомъ отсовѣтовали ѣхать туда. Коменданту штаба арміи послано было приказаніе — къ разсвѣту выслать квартирьеровъ...

Размѣстились тѣсно — на полу, на соломѣ: въ одной комнаткѣ — Корниловъ съ двумя адъютантами, въ двухъ — Романовскій со штабомъ и команда связи, четвертая — для перевязочнаго пункта;

<sup>\*)</sup> Тамъ оказались Казановичъ, Нѣженцевъ и ихъ полковые штабы.



Подполковникъ Нъженцевъ (†).





"Ферма" ( комната ген. Корнилова).



въ маленькой кладова: в, рядом в съ компатой Кориплова, помъстился я съ двумя офицерами. Весь корридор в быль забита мертвении спящими тълами. Богаевскій со штабом в расположился возлы, нь рошь, подъ бурками.

Миъ плохо спалось: отъ холода, отъ стоновъ, раздававшихся всю почь изъ перевязочной, и отъ напряжения о ожидания.

s s

Утромъ 29-го насъ разбудилъ трескъ непріятельскихъ снарядовъ, въ большомъ числъ рванишхся въ рајонъ фермъ. Въ теченіе трехъдней съ тѣхъ поръ батареи большевиковъ перекрестнымъ отнемъ осыпали ферму и рощу. Расположеніе штаба становилось тѣмъ болѣе рискованнымъ, что ферма стояла у скрещенія дорогъ — большой и береговой, по которымъ все время сновали люди и повозки, поддерживавшіе сообщеніе съ боевой линіей. Но вблизи жилья не было, а Корниловъ не хотѣлъ отдаляться отъ войскъ. Романовскій указалъ командующему на безразсудность подвергаться такой опасности, но, видимо, не очень настойчиво, больше по обязанности, такъ какъ и самъ лично относился ко всякой опасности съ полнѣйшимъ равнодушіемъ.

И штабъ остался на фермъ.

За ночь, оказалось, боевая линія не продвинулась. Писаревъ дошелъ до ручья, отдълявшаго отъ предмъстья артиллерійскія казармы, обнесенныя кругомъ землянымъ валомъ, представлявшимъ прекрасное оборонительное сооруженіе, и дальше продвинуться не могъ. Атаки повторены были и ночью, и подъ утро — не оставившимъ строя раненымъ Казановичемъ, вызвали лишь тяжелыя потери (раненъ былъ и полковникъ Писаревъ), но успъхомъ не увънчались. Казановичъ предпринималъ болъе «солидную» артиллерійскую подготовку. На нашемъ языкъ это означало лишнихъ 15—20 снарядовъ...

Нѣженцевъ оставался въ прежнемъ положеніи, встрѣтивъ упорное сопротивленіе и будучи не въ силахъ преодолѣть жестокій огонь противника. Корниловскій полкъ, ослабленный сильно предшествовавшими боями, таялъ. Въ его ряды на пополненіе влили двѣ—три сотни мобилизованныхъ кубанскихъ казаковъ по большей части необученныхъ, которые, попадая сразу въ самое пекло оглушительнаго боя, терялись и нервничали. Нѣженцевъ страдалъ за полкъ, ставилъ на чашку вѣсовъ послѣднюю гирю — свое моральное обаяніе и второй день уже безотлучно сидѣлъ возлѣ цѣпей на курганѣ, вокругъ котораго неустанно сыпались пули, и рвали въ клочья человѣческое тѣло вражескія гранаты.

Только у Эрдели дѣло шло повидимому успѣшно: конница его заняла Сады\*), пересѣкла желѣзную дорогу и направилась къ Пашков-

<sup>\*)</sup> Съверное предмъстье Екатеринодара со сплощными садами.

ской. Станица эта, расположенная въ 10 верстахъ къ востоку отъ Екатеринодара — большая и многолюдная, была враждебна большевизму съ первыхъ его дней, и возстаніе тамъ въ ближайшемъ тылу екатеринодарскаго гарнизона сулило весьма благопріятныя перспективы.

Между тѣмъ, береговой дорогой къ кожевенному заводу мимо насъ потянулись части Офицерскаго полка. Скоро показался и Марковъ. Идетъ широкимъ шагомъ, размахивая нагайкой и издали еще, на ходу ругается:

- Чортъ знаетъ что! Раздергали мой Кубанскій полкъ, а меня вмѣсто инвалидной команды къ обозу пришили. Пустили бы сразу со всей бригадой я бы уже давно въ Екатеринодарѣ былъ.
- Не горюй, Сережа, отвъчаетъ Романовскій Екатеринодаръ отъ тебя не ушелъ.

Два близкихъ друга — родственныхъ по духу. Въ обоихъ — горитъ огонь. Только въ одномъ онъ прорывается наружу яркимъ пламенемъ, другой сковалъ его силой воли и сознаніемъ исключительной нравственной отвътственности своего поста...

Въ виду сосредоточенія всей бригады Маркова, рѣшено было разобрать перемѣшанныя части и вечеромъ въ 5 часовъ повторить атаку всѣмъ фронтомъ: Маркову на артиллерійскія казармы, Богаевскому противъ Черноморскаго вокзала.

Батарея полковника Третьякова рѣдкимъ огнемъ подготовляетъ штурмъ казармъ. Цѣпи наши лежатъ словно вросшія въ землю; нельзя поднять головы, чтобы тотчасъ-же не задѣла одна изъ тысячъ летящихъ кругомъ пуль. Въ глубокой канавѣ — Марковъ съ Тимановскимъ, штабомъ (три человѣка) и командой развѣдчиковъ. Онъ ходитъ нервными шагами, нетерпѣливо ждетъ начала атаки. Приказъ отданъ, но части медлятъ...

— Ну, видимо, безъ насъ дъло не обойдется.

Вскочилъ на насыпь и бросился къ цѣпямъ.

— Друзья, въ атаку, впередъ!

Ожило поле, поднялись Добровольцы, и все живое бросилось къ смертоносному валу — храбрые и робкіе — падая, подымаясь, оставляя за собою на взрыхленномъ снарядами полъ, на камняхъ мостовой судорожно подергивавшіяся и мертвенно неподвижныя тъла...

Артиллерійскія казармы взяты.

Когда извъстіе объ этомъ дошло до лъваго фланга, Нъженцевъ отдалъ приказъ атаковать. Со своего кургана, на которомъ Богъ хранилъ его цълыя сутки, онъ видълъ, какъ цъпь поднималась и опять залегала; связанный незримыми нитями съ тъми, что лежали внизу, онъ чувствовалъ, что наступилъ предълъ человъческому дерзанію, и что пришла пора пустить въ дъло «послъдній резервъ». Сошелъ съ холма, перебъжалъ въ оврагъ и поднялъ цъпи.

— · Корниловцы, впередъ!

Голосъ застрялъ въ горлъ. Ударила въ голову пуля. Онъ упалъ. Потомъ поднялся, сдъдаль изсколько щатовъ и повалился одять, убитый наповалъ второй пулей.

Не стало Митрофана Осиповича Нѣженцева!..

Потрясенные смертью командира, потеряю раненымъ помощника Иъженцева, полковника Индълкина и убитымъ командира Парти занскаго батальона, капитана Курочкина, перемъщанныя цъпи Корниловцевъ, Партизанъ и елисаветинскихъ казаковъ схлынули обратно въ оврагъ и окопы.

А къ роковому холму подходилъ послъдній батальонъ резерва\*), и генераль Казановичь съ рукой на перевязи, превозмогая боль пере битаго плеча, повелъ его въ атаку. Подъ бъшеннымъ огнемъ, увлекая за собой и елисаветинцевъ, онъ опрокинулъ передовыя цъпи большевиковъ и уже въ темнотъ по пятамъ бъжавшихъ двинулся къ городу.

Вечеромъ этого дня Богаевскій объѣзжалъ позицію. «Большевики открыли бѣшенный пулеметный огонь — разсказываетъ онъ — пришлось спѣшиться и выждать темноты. Ощупью, оріентируясь по стонамъ раненыхъ, добрался я до холмика съ громкимъ названіемъ «штабъ Корниловскаго полка» почти на линіи окоповъ. Крошечный «фортъ» съ отважнымъ гарнизономъ, среди котораго только трое было... живыхъ; остальные бойцы лежали мертвые. Одинъ изъ жибыхъ — временно командующій полкомъ, измученный до потери сознанія, спокойно отрапортовалъ мнѣ о смерти командира, подполковника Нѣженцева. Онъ лежалъ тутъ-же, такой-же стройный и тонкій; на груди черкески тускло сверкалъ георгіевскій крестъ.

Отъ позиціи большевиковъ было нѣсколько десятковъ шаговъ. Они замѣтили наше движеніе, и пули роемъ засвистѣли надъ нами, впиваясь въ тѣла убитыхъ. Лежа рядомъ съ павшимъ командиромъ, я слушалъ свистъ пуль и тихій докладъ его замѣстителя о боевомъ днѣ»...

Къ ночи въ штабъ арміи положеніе фронта опредълялось слъдующимъ образомъ: Бригада Маркова закръпляется въ раіонъ артиллерійскихъ казармъ. Съ партизанами Казановича связь потеряна и о судьбъ ихъ ничего неизвъстно. Корниловскій полкъ, весьма разстроенный, занимаетъ прежнія позиціи. Конница Эрдели отходитъкъ Садамъ.

Когда Корнилову доложили о смерти Нѣженцева, онъ закрылъ лицо руками и долго молчалъ. Былъ угрюмъ и задумчивъ; ни разу съ тѣхъ поръ шутка не срывалась съ его устъ, никто не видѣлъ больше его улыбки. Не разъ онъ неожиданно прерывалъ разговор: съ новымъ человѣкомъ:

- Вы знаете, Нѣженцевъ убитъ, какая тяжелая потеря...
- \*) 2-ой батальонъ Партизань, перешедшій съ праваго фланга.

И на минуту замолчитъ, нервно потирая лобъ своимъ характернымъ жестомъ.

Когда къ фермѣ подвезли на повозкѣ тѣло Нѣженцева, Корниловъ склонился надъ нимъ, долго съ глубокой тоской смотрѣлъ въ лицо того, кто отдалъ за него свою жизнь, потомъ перекрестилъ и поцѣловалъ его, прощаясь, какъ съ любимымъ сыномъ...

На фермѣ какъ-то всѣ притихли. Иванъ Павловичъ говорилъ мнѣ въ этотъ день:

— Никогда еще я не видълъ его такимъ разстроеннымъ. Стараюсь отвлечь его мысли, но плохо удается. Просто такъ вотъ по-человъчески ужасно жалко его.

Опять ночь на фермѣ. Опять плохо спится — отъ холода, отъ стоновъ раненыхъ и отъ... тревожнаго предчувствія.

\* \*

Утромъ 30-го ко всеобщему сожалѣнію мы узнали, что успѣхъ боя быль уже почти обезпеченъ, и только рядъ роковыхъ случайностей вырваль его изъ нашихъ рукъ. Генералъ Казановичъ съ вечера 29-го, преслѣдуя бѣжавшихъ большевиковъ, прошелъ мимо участка Кутепова и просилъ его атаковать одновременно правѣе и доложить объ этомъ Маркову. Затѣмъ, разсѣявъ легко большевиковъ, занимавшихъ самую окраину, ворвался въ городъ и, не встрѣчая далѣе никакого сопротивленія, сталъ подвигаться по улицамъ вглубь его.

Этотъ удивительный эпизодъ, похожій на сказку, самъ Казано-

вичъ передаетъ такими правдивыми и скромными словами:

«... Стръльба на участкъ 1-й бригады стихла. Я былъ увъренъ, что мои сосъди справа также продвигаются по одной изъ ближайшихъ улицъ, а потому приказалъ отъ времени до времени кричатъ: «ура генералу Корнилову!» — съ цълью обозначить своимъ мъсто моего нахожденія. Подвигаясь такимъ образомъ, мы достигли Сънной площади... Все было тихо. На площади стали появляться повозки, направлявшіяся на позиціи противника. Преимущественно это были санитарныя повозки съ фельдшерами и сестрами милосердія, но попалась и одна повозка съ хлъбомъ, которой мы очень обрадовались, нъсколько повозокъ съ ружейнымъ патронами и, что особенно цънно, на одной были артиллерійскіе патроны.

Между тъмъ ночь проходила. Встревоженный долгимъ отсутствіемъ какихъ либо свъдъній о нашихъ частяхъ, я послалъ по пройденному нами пути разъъзды на отбитыхъ у большевиковъ коняхъ».

Вернувшійся разъвздъ доложилъ, что

«нашихъ частей нигдѣ не видно, что окраина города въ томъ мѣстѣ, гдѣ мы въ него ворвались, занята большевиками, ко-

торые повидимому не подозрѣваютъ о присутствій у нихъвътылу противника».

Начальникъ разъьжа, принятый за своего, успокоиль большевиковъ, увършев ихъ, что въ городъ все тихо.

«Потерявъ надежду на подходъ подкрѣпленій, я рѣшилъ, что дожидаться разсвѣта среди многолюднаго города, въ центрѣ расположенія противника, имѣя при себѣ 250 человѣкъ, знашть обречь на тисе в и их песе́я безъ всякой польми дъла. Построивъ въ первой линіи Партизанъ съ пулеметами, за ними Елисаветинцевъ и, наконецъ, захваченныхъ у большевиковъ лошадей и повозки, я двинулся назадъ, приказавъ на разспросы большевиковъ отвѣчать, что мы — «Кавказ скій отрядъ» — идемъ занимать окопы впереди города. (Такой отрядъ незадолго передъ тѣмъ высаживался на вокзалѣ). Подходя къ мѣсту нашей послѣдней атаки, мы наткнулись сначала на резервы большевиковъ, а потомъ и на первую линію. Наши отвѣты сначала не возбуждали подозрѣній, затѣмъ раздались удивленные возгласы:

— Куда-же вы идете, тамъ впереди уже кадеты!

— Ихъ-то намъ и надо.

Я расчитывалъ, какъ только подойду вплотную къ большевикамъ, броситься въ штыки и пробить себѣ дорогу. Но большевики мирно бесѣдуя съ моими людьми, такъ съ ними перемѣшались, что нечего было и думать объ этомъ; принимая во вниманіе подавляющее численное превосходство противника, надо было возможно скорѣе выбираться на просторъ.

Все шло благополучно, пока черезъ ряды большевиковъ не потянулся нашъ обозъ. Тогда они спохватились и открыли намъ въ тылъ огонь, отрѣзавъ часть повозокъ».

А въ то-же время, услышавъ огонь, начали стрѣлять изъ казармъ наши части, пока, наконецъ, не выяснилось недоразумѣніе.

Насталъ разсвътъ, и все кончилось. Еще одинъ счастливый случай потерянъ. Все складывалось на этотъ разъ къ нашему неблагополучію. И гибель всъхъ старшихъ начальниковъ на участкъ Корниловскаго полка, удержавшая дъвое крыло на мъстъ, и то обстоятельство, что Кутеповъ, по его словамъ, не могъ поднять въ атаку свои перемъщанныя и разстроенныя послъ вчеращняго боя части, и случай ностъ, что Марковъ перешелъ вечеромъ на свой правый флангъ, а Кутеповъ почему-то не послалъ ему доложить объ атакъ Казановича.

Шель четвертый день непрерывнаго боя. Противникъ проявлялъ упорство доселъ небывалое. Силы его вездъ, на всъхъ участкахъ боевой линіи разительно превышали наши. Какова ихъ дъйствительная численность не знали ни мы, ни въроятно, большевистское команлованіе. Развъдка штаба опредъляла въ боевой линіи до 18 тысячъ бойцовтири 2—3 бронепоъздахъ, 2—4 гаубицахъ и 8—10 легкихъ орудіяхъ.

Но отряды пополнялись, смѣнялись, прибывали новые со всѣхъ сторонъ. Позднѣе въ Екатеринодарскихъ «Извѣстіяхъ» мы прочли, что защита Екатеринодара обошлась большевикамъ въ 15 тысячъ человѣкъ, въ томъ числѣ 10 тысячъ ранеными, которыми забиты были всѣ лазареты, всѣ санитарные поѣзда, непрерывно эвакуируемые на Тихорѣцкую и Кавказскую.

Какъ бы то не было, ясно почувствовалось, что темпъ атаки

сильно ослабѣлъ.

Въ этотъ день генералъ Корниловъ собралъ военный совътъ — впервые послѣ Ольгинской, гдѣ рѣшалось направленіе движенія Добровольческой арміи. Я думаю, что на этотъ шагъ побудило его не столько желаніе выслушать мнѣніе начальниковъ относительно плана военныхъ дѣйствій, который былъ имъ предрѣшенъ, сколько надежда вселить въ нихъ убѣжденіе въ необходимости рѣшительнаго штурма Екатеринодара.

Собрались въ тъсной комнаткъ Корнилова генералы Алексъевъ, Романовскій, Марковъ, Богаевскій, я и кубанскій атаманъ полковникъ Филимоновъ. Во время бесъды выяснилась печальная картина

положенія арміи:

Противникъ во много разъ превосходитъ насъ силами и обладаетъ неистощимыми запасами снарядовъ и патроновъ.

Наши войска понесли тяжелыя потери, въ особенности въ командномъ составъ. Части перемъшаны и до крайности утомлены физически и морально четырехдневнымъ боемъ. Офицерскій полкъ еще сохранился, Кубанскій стрълковый сильно потрепанъ, изъ Партизанскаго осталось не болъе 300 штыковъ, еще меньше въ Корниловскомъ\*). Замъчается ръдкое для добровольцевъ явленіе — утечка изъ боевой линіи въ тылъ. Казаки расходятся по своимъ станицамъ. Конница повидимому ничего серьезнаго сдълать не можетъ.

Снарядовъ нътъ, патроновъ нътъ.

Число раненыхъ въ лазаретъ перевалило за полторы тысячи.

Настроеніе у всѣхъ членовъ совѣщанія тяжелое. Опустили глаза. Одинъ только Марковъ, склонивъ голову на плечо Романовскаго, заснулъ и тихо похрапываетъ. Кто-то толкнулъ его.

— Извините, Ваше Высокопревосходительство, разморило —

двое сутокъ не ложился...

Корниловъ не старался внести успокоительную ноту въ нарисованную картину общаго положенія и не возражалъ. За ночь онъ весь какъ то осунулся, на лбу легла глубокая складка, придававшая его лицу суровое, страдальческое выраженіе. Глухимъ голосомъ, но рѣзко и отчетливо онъ сказалъ:

— Положеніе дѣйствительное тяжелое, и я не вижу другого выхода, какъ взятіе Екатеринодара. Поэтому я рѣшилъ завтра на разсвѣтѣ атаковать по всему фронту. Какъ ваше мнѣніе, господа?

<sup>\*)</sup> Командиромъ его былъ назначенъ полковникъ Кутеповъ.

Всь тенералы, кромь Алексьева, отвытили отринательно.

Мы чувствовали, что первый порывы прошель, что насталь пре явль человыческих в силь, и объ Екатеринодарь мы разобыемся; неу дача штурма вызоветь катастрофу; ложе взятіе Екатеринодара, ны лянь новья большія потери, пригело бы армію, еще сильную вы поль, къ полному распыленію ея слабых в частей для охраны и защиты большого города. И, вмѣстѣ съ тѣмъ, мы знали, что штурмъ все-таки состоится, что онъ рѣшенъ безповоротно.

Наступило тяжелое молчаніе. Его прервалъ Алексбевъ.

— Я полагаю, что лучше будетъ отложить штурмъ до послѣ завтра; за сутки войска нѣсколько отдохнутъ, за ночь можно будетъ произвести перегруппировку на участкѣ Корниловскаго полка; быть можетъ станичники подойдутъ еще на пополненіе.

На мой взглядъ такое половинчатое рѣшеніе, въ сущности лишь прикрытое колебаніе, не сулило существенныхъ выгодъ: сомнительный отдыхъ — въ боевыхъ цѣпяхъ, трата послѣднихъ патроновъ и возможность контръ-атаки противника. Отдаляя рѣшительный часъ, оно сглаживало лишь психологическую остроту даннаго момента. Корниловъ сразу согласился.

— И такъ, будемъ штурмовать Екатеринодаръ на разсвътъ 1-го апръля.

Участники совъта разошлись сумрачные. Люди, близкіе къ Маркову, разсказывали потомъ, что, вернувшись въ свой штабъ, онъ сказалъ:

— Надъньте чистое бълье, у кого есть. Будемъ штурмовать Екатеринодаръ. Екатеринодара не возьмемъ, а если и возьмемъ, то погибнемъ.

Послѣ совѣщанія мы остались съ Корниловымъ вдвоемъ.

- Лавръ Георгіевичъ, почему вы такъ непреклонны въ этомъ вопросъ?
- Нѣтъ другого выхода, Антонъ Ивановичъ. Если не возьмемъ Екатеринодаръ, то мнѣ останется пустить себѣ пулю въ лобъ.
- Этого вы не можете сдълать. Въдь тогда остались бы брошенными тысячи жизней. Отчего-же намъ не оторваться отъ Екатеринодара, чтобы дъйствительно отдохнуть, устроиться и скомбинировать новую операцію? Въдь въ случать неудачи штурма отступить намъ едва-ли удастся.
  - Вы вывелете...

Я всталъ и взволнованно проговорилъ:

— Ваше Высокопревосходительство! Если генералъ Корниловъ покончитъ съ собой, то никто не выведетъ арміи — она вся погибнетъ.

Кто-то вошелъ, и мы никогда уже не докончили этотъ разговоръ. Въ тотъ-же вечеръ Корниловъ какъ будто продолжилъ его съ прибывшимъ съ позиціи въ резервъ Казановичемъ:

— Я думаю — сказалъ Корниловъ — завтра повторить атаку всѣми силами. Вашъ полкъ будетъ у меня въ резервѣ, и я двину его въ рѣшительную минуту. Что вы на это скажете?

Казановичъ отвѣтилъ, что по его мнѣнію также слъдуетъ атакорать и онъ увѣренъ, что атака удастся, разъ Корниловъ лично будетъ руководить ею.

— Конечно, — продолжалъ Корниловъ — мы всъ можемъ при этомъ погибнуть. Но, по моему, лучше погибнуть съ честью. Отступленіе теперь тоже равносильно гибели: безъ снярядовъ и патроновъ это будетъ медленная агонія...\*)

-⊁ \* \*

Въ этотъ день, какъ и въ предыдущіе, артиллерія противника долго громила ферму, берегъ и рощу. Вдоль берега по дорогѣ сновали взадъ и впередъ люди и повозки. Шли изъ екатеринодарскаго предмѣстья раненые — группами и поодиночкѣ. Я сидѣлъ на берегу и вступалъ въ разговоры съ ними. Освѣдомленность ихъ обыкновенно не велика — въ предѣлахъ своей роты, батальона, понятіе объ общемъ положеніи подчасъ фантастическое, но о настроеніи частей дають представленіе довольно опредѣленное: есть усталость и сомнѣніе, но нѣтъ унынія; значитъ далеко еще не все потеряно. Съ лѣваго фланга по большой дорогѣ проходятъ люди болѣе подавленные и болѣе пессимистически опредѣляютъ положеніе; они, кромѣ того, голодны и промерзли.

Неожиданная встрѣча: идетъ съ безпомощно повисшей рукой — перебита кость — штабсъ-капитанъ Бетлингъ. Спаситель «Бердичевской группы генераловъ», начальникъ юнкерскаго караула въ памятную ночь 27 августа\*\*). Притерпѣлось или пересиливаетъ боль, но лицо веселое. Усадилъ его на скамейку, поговорили.

У Бетлинга типичный формуляръ офицера-первопоходника:

Геройски дрался съ нъмцами и былъ ими раненъ.

Въ числѣ первыхъ поступилъ на должность рядового въ Добровольческую армію.

Геройски дрался въ кубанскомъ походъ и дважды былъ раненъ большевиками.

 $C_{\mathfrak{D}}$  одной здоровой рукой продолжалъ службу посл $\mathfrak{T}$  похода и умеръ отъ сыпного тифа.

Миръ его душѣ!

И этотъ храбрый офицеръ о штурмѣ говорилъ въ тотъ день какъ то нерѣшительно.

— Отъ красногвардейцевъ, когда идешь въ атаку, просто въ глазахъ рябитъ. Но это ничего. Если бы немного патроновъ, а главное

<sup>\*)</sup> Разсказъ ген. Казановича въ газетъ "Свободная ръчь".

<sup>\*\*)</sup> См. Т. I, главу 37-ю.



Полковникъ Міончинскій (‡).



Штабсь-Капитань Беглингь (†).



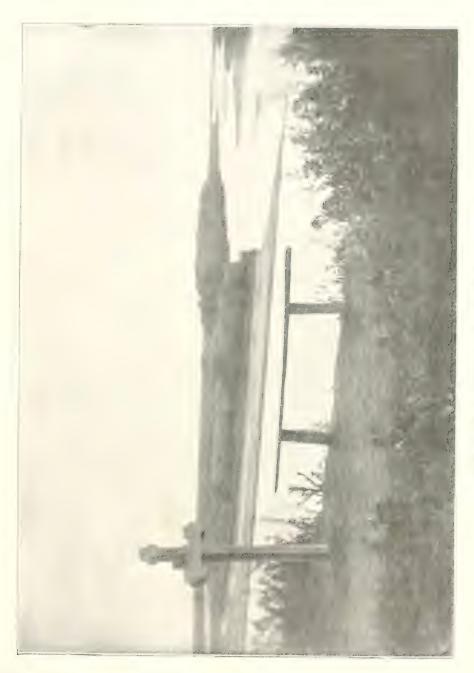

Мьсто (†), гдь скончался генераль Корниловь.



хоть немножко больше артиллерійскаго огня. В бдь казармы брали посль какого-нибудь десятка гранатъ...

Какъ бы то ни было, тамъ — гъ оконахъ, въ оврагахъ екатери нодарскихъ огородовъ, въ артиллерійскихъ казармахъ — люди живутъ своей жизнью, не отдаютъ себъ яснаго отчета о грозности общаго положенія, страдаютъ и слъпо върятъ.

Върятъ въ Корнилова.

А въдь въра творитъ чудеса!..

## ГЛАВА XXVI.

# Смерть генерала Корнилова.

Съ ранняго утра 31-го, какъ обычно, начался артиллерійскій обстрълъ всего раіона фермы. Корнилова снова просили перемъстить штабъ, но онъ отвътилъ:

— Теперь уже не стоитъ, завтра штурмъ.

Перебросились съ Корниловымъ нѣсколькими незначительными фразами — я не чувствовалъ тогда, что онѣ будутъ послъдними...

Я вышелъ къ восточному краю усадьбы взглянуть на поле боя: тамъ тихо; въ цъпяхъ не слышно огня, не замътно движенія. Сълъ на берегу возлъ фермы. Весеннее солнце стало ярче и теплъе; дышитъ паромъ земля; внизу подъ отвъснымъ обрывомъ тихо и лъниво течетъ Кубань; черезъ головы то и дъло проносятся со свистомъ гранаты, бороздятъ гладь воды, вздымаютъ столбы брызгъ, играющихъ разноцвътными переливами на солнцъ, и отбрасываютъ отъ мъста паденія въ стороны широкіе круги.

Подсѣли два, три офицера. Но разговоръ не вяжется, хочется побыть одному. Въ душѣ — тягостное чувство, навѣянное вчерашней бесѣдой съ Корниловымъ. Нельзя допустить непоправимаго... Завтра мы съ Романовскимъ, которому я передалъ разговоръ съ командующимъ, будемъ неотступно возлѣ него...

Былъ восьмой часъ. Глухой ударъ въ рощъ: разметались кони, зашевелились люди. Другой совсъмъ рядомъ — сухой и ръзкій...

Прошло нѣсколько минутъ...

— Ваше превосходительство! Генералъ Корниловъ...

Предо мной стоитъ адъютантъ командующаго, подпоручикъ Долинскій съ перекошеннымъ лицомъ и отъ сдавившей горло судороги не можетъ произнести больше ни слова.

Не нужно. Все понятно.

Генералъ Корниловъ былъ одинъ въ своей комнатѣ, когда непріятельская граната пробила стѣну возлѣ окна и ударилась объ полъ подъ столомъ, за которымъ онъ сидѣлъ; силой взрыва его подбросило повидимому кверху и ударило объ печку. Въ моментъ разрыва гранаты въ дверяхъ появился Долинскій, котораго отшвырнуло въ сторону. Когда затѣмъ Казановичъ и Долинскій вошли первыми въ комнату, она была наполнена дымомъ, а на полу лежалъ генералъ

Корниловт, покрытый обломками штукатурки и пынью. Онь ente дышаль... Кровь сочилась изм. небольшой раньи облась и пунка изъ пробитаго праваго бедра.

Долинскій не докончиль еще сьоей фразы, кака вла обрым подошель Романовскій и нѣсколько офицеровь, принесли носилки и поставили возлѣ меня. Онъ лежалъ на нихъ безпомощно и недвижимо; съ закрытыми глазами, съ лицомъ, на которомъ какъ будто застыло выраженіе послѣднихъ тяжелыхъ думъ и послѣдней боли. Я наклонился къ нему. Дыханіе становилось все тише, тише и утасло.

Сдерживая рыданіе, я приникъ къ холодъющей рукъ почившаго вождя...

Рокъ — неумолимый и безпощадный. Щадилъ долго жизнь человъка, глядъвшаго сотни разъ въ глазъ смерти. Поразилъ его и душу арміи въ часы ея наибольшаго томленія.

Непріятельская граната попала въ домъ только одна, только въ комнату Корнилова, когда онъ былъ въ ней, и убила только его одного. Мистическій покровъ предвѣчной тайны покрылъ пути и свершенія невѣдомой воли.

Вначалѣ смерть главнокомандующаго хотѣли скрыть отъ армін до вечера. Напрасныя старанія: вѣсть разнеслась, словно по внушенію. Казалось, что самый воздухънапоенъ чѣмъ то жуткимъ и тревожнымъ и что тамъ въ окопахъ еще не знаютъ, но уже чувствуютъ, что свершилось роковое.

Скоро узнали всв. Впечатлъніе потрясающее. Люди плакали наварыдъ, говорили между собою шопотомъ, какъ будто между ними незримо присутствовалъ властитель ихъ думъ. Въ немъ, какъ въ фокусъ, сосредоточилось въдь все: идея борьбы, въра въ побъду, надежда на спасеніе. И когда его не стало, въ сердца храбрыхъ начали закрадываться страхъ и мучительное сомнъніе. Ползли слухи, одинъ другого тревожнъе, о новыхъ большевистскихъ силахъ, окружающихъ армію со всъхъ сторонъ, о неизбъжности плъна и гибели.

## — Конецъ всему!

Въ этой фразѣ, которая срывалась съ устъ не только малодушныхъ, но и многихъ твердыхъ людей, соединились всѣ разнородныя чувства и побужденія ихъ: безпредѣльная горечь потери, сожалѣніе о погибшемъ, казалось, дѣлѣ и у иныхъ — животный страхъ за свою собственную жизнь.

Корао́ль, какъ будто, шелъ къ дну, и въ моральныхъ низахъ арміи уже зловѣщимъ шопотомъ говорили о томъ, какъ его покинуть.

Было или казалось только, но многіе в рили, что врагъ зналъ уже о роковомъ событіи; чудилось имъ за боевой линіей — какое-то необычайное оживленіе; а въ атакахъ и передвиженіях в большеников в

видъли подтвержденіе своихъ догадокъ. Словно таинственные флюиды перенесли дыханіе нашей скорби въ окопы враговъ, вызвавъ въ нихъ злорадство и смълость.

> у × ×

Повозка съ тѣломъ покойнаго, покрытымъ буркой, въ сопровожденіи текинскаго конвоя тихо двигалась по дорогѣ въ Еласаветинскую. Съ ней поравнялся ѣхавшій на ферму генералъ Алексѣевъ. Сошелъ съ коляски, отдалъ земной поклонъ праху, поцѣловалъ въ лобъ, долго, долго смотрѣлъ въ спокойное уже, безстрастное лицо.

Послѣднее прощаніе двухъ дождей, которыхъ связала общность идеи, разъединяло непонятное чувство взаимнаго личнаго разлада и

соединитъ черезъ полгода смерть...

Въ Елисаветинской тѣло омыли и положили въ сосновый гробъ, убранный первыми весенними цвътами. Въ виду неопредъленности положенія арміи, надо было скрыть судьбу останковъ отъ вниманія враговъ. Тайно, въ присутствіи лишь нѣсколькихъ человѣкъ, случайно узнавшихъ о смерти Корнилова, станичный священникъ дрожащимъ голосомъ отслужилъ панихиду по убіенномъ воинъ Лавръ... Тайно вечеромъ положили гробъ на повозку и, прикрывъ его съномъ, повезли въ обозѣ уходившей арміи. 2 апрѣля на остановкѣ въ нѣмецкой колоніи Гначбау предали тъло земль. Лишь нъсколько человъкъ конвоя присутствовало при опусканіи гроба. И вм'єсто похороннаго салюта върныхъ войскъ, почившаго командующаго провожалъ въ могилу громъ вражескихъ орудій, обстръливавшихъ колонію. Растерянность и страхъ, чтобы не обнаружить присутствіемъ старшихъ чиновъ мъста упокоенія, были такъ велики, что начальникъ конвоя доложилъ мнь о погребеніи только посль его окончанія. И я стороной, незамьтно прошелъ мимо, чтобы бросить прощальный взглядъ на могилу.

Могилу сравняли съ землей; сняли планъ мѣста погребенія въ трехъ экземплярахъ и распредѣлили между тремя лицами. Невдалекѣ отъ Корнилова былъ похороненъ молодой другъ и любимецъ его —

Нѣженцевъ.

Но судьба, безжалостная къ вождю при жизни, была безжалостна и къ праху его.

Когда ровно черезъ четыре мѣсяца Добровольческая армія вошла побѣдительницей въ Екатеринодаръ, и въ Гначбау были посланы представители арміи поднять дорогіе останки, они нашли въ разрытой могилѣ лишь кусокъ сосноваго гроба.

\* \*

«Въ тотъ-же день (2-го апръля) — говорится въ описаніи Особой комиссіи по разслъдованію злодъяній большевиковъ — Добровольческая армія оставила колонію Гначбау, а уже на слъдующее утро,

З апръля, появи исъ большевики въ предшествіи разульдова. Темрюкскаго полка. Большевики первымъ дѣломъ бросились искать якобы «зарытыя кадетами кассы и драгоцѣнности». При этихъ розыскахъ они натолкнулись на свѣжія могилы. Оба трупа были выкопаны и тутъже большевики, увидѣвъ на одномъ изъ труповъ погоны полнаго генерала, рѣшили, что это генералъ Корниловъ. Общей увѣренности не могла поколебать оставшаяся въ Гначбау по нездоровью сестра милосердія Добговольческой арміи, которая, по предъявленіи ей большевиками трупа для опознанія, хотя и признала въ немъ генерала Корнилова, но стала увѣрять, что это не онъ. Трупъ полковника Нѣженцева былъ обратно зарытъ въ могилу, а тѣло генерала Корнилова, въ одной рубашкѣ, покрытое брезентомъ повезли въ Екатеринодаръ».

«Въ городъ повозка эта въъхала во дворъ гостинницы Губкина на Соборной площади, гдв проживали главари совътской власти Сорокинъ, Золотаревъ, Чистовъ, Чупринъ и другіе. Дворъ былъ переполненъ красноармейцами; ругали генерала Корнилова. Отдъльныя увъщанія изъ толпы не тревожить умершаго человъка, ставшаго уже безвреднымъ, не помогли; настроеніе большевистской толпы повышалось. Черезъ нъкоторое время красноармейцы вывезли на своихъ рукахъ повозку на улицу. Съ повозки тъло было сброшено на панель. Одинъ изъ представителей совътской власти Золотаревъ появился пьяиый на балконъ и, едва держась на ногахъ, сталъ хвастаться передъ толпой, что это его отрядъ привезъ тѣло Корнилова; но въ то же время Сорокинъ оспаривалъ у Золотарева честь привоза Корнилова, утверждая, что трупъ привезенъ не отрядомъ Золотарева, а Темрюкцами. Появились фотографы; съ покойника были сдъланы снимки, послѣ чего тутъ-же проявленныя карточки стали бойко ходить по рукамъ. Съ трупа была сорвана послъдняя рубашка, которая раздиралась на части и обрывки разбрасывались кругомъ. Нъсколько человъкъ оказались на деревъ и стали поднимать трупъ. Но веревка оборвалась, и тъло упало на мостовую. Толпа все прибывала, волновалась и шумѣла».

«Послѣ рѣчи съ балкона стали кричать, что трупъ надо разорвать на клочки. Наконецъ отданъ былъ приказъ увезти трупъ за городъ и сжечь его. Трупъ былъ уже неузнаваемъ: онъ представлялъ изъ себя безформенную массу, обезображенную ударами шашекъ, бросаніемъ на землю. Тѣло было привезено на городскія бойни, гдѣ, обложивъ соломой, стали жечь въ присутствіи высшихъ представителей большевистской власти, прибывшихъ на это зрѣлище на автомобиляхъ»,

«Въ одинъ день не удалось докончить этой работы: на слѣдующій день продолжали жечь жалкіе останки; жгли и растаптывали ногами и потомъ опять жгли».

«Черезъ нѣсколько дней послѣ расправы съ трупомъ по городу двигалась какая-то шутовская ряженая процессія: ее сопровождала

толпа народа. Это должно было изображать «похороны Корнилова». Останавливаясь у подъвздовъ, ряженые звонили и требовали денегъ на поминъ души Корнилова».

На крутомъ берегу Кубани, на мѣстѣ, гдѣ испустилъ послѣдній вздохъ вождь Добровольческой арміи, поставленъ скромный деревянный крестъ; съ нимъ рядомъ пріютился скоро другой — надъ могилой друга — жены, пережившей его всего лишь на шесть мѣсяцевъ.

Носились слухи, что послѣ нашего ухода съ Кубани въ 1920 году большевики сожгли ферму, сорвали кресты и затоптали могилу.

Безумные люди! Огненными буквами записано въ лътописяхъ имя ратоборца за поруганную русскую землю; его не вырвать грязными руками изъ памяти народной.

#### ГЛАВА XXVII.

Вступленіе мое въ командованіе Добровольческой арміей. Снятіе осады Екатеринодара. Бои у їначбау и Медв'єдовской. Подвигъ генерала Маркова.

Жизнь шла своимь чередомь, не позволяла предаваться уньтию и оть горестныхъ мыслей о тяжкой утрать возвращала къ суровок дъйствительности.

Въ тотъ моментъ, когда отъ берега Кубани понесли носилки съ прахомъ командующаго, его начальникъ штаба обратился ко мнъ:

- Вы примете командованіе арміей?
- Да.

Не было ни минуты колебанія. Офиціально по званію «помощника командующаго арміей импъ надлежало замьнить убитаго. Мораль но я не имъль права уклониться отъ тяжелой ноши, выпавшей на мою долю въ ту минуту, когда арміи грозила гибель. Но только временно — здъсь, на полъ боя...

Поэтому когда мнѣ дали на подпись краткое сообщеніе о событіи, адресованное въ Елисаветинскую генералу Алексѣеву, съ приглашеніемъ прибыть на ферму, я придаль запискѣ форму рапорта, прелнославъ фразу: «Доношу, что...» Этимъ я признавалъ за Алексѣевымъ естественное право его на возглавленіе организаціи и, слѣдовательно, на назначеніе постояннаго замѣстителя павшему командующему.

Штабъ перешелъ въ конецъ рощи, гдъ расположился на перекресткъ дорогъ, подъ открытымъ небомъ, въ ожиданіи генерала Алексъева и Кубанскаго атамана полковника Филимонова.

Прівхаль Алексвевь и обратился ко мнв:

— Ну, Антонъ Ивановичъ, принимайте тяжелое наслъдство. Помоги вамъ Богъ!

Мы обмънялись кръпкимъ рукопожатіемъ

Вмъсть съ Романовскимъ Алексъевъ обсуждалъ проэктъ приказа, при чемъ оба остановились въ неръшительности на одной технической детали: неписанная конституція Добровольческой власти не знала иного опредъленія ея, какъ терминомъ «командующій арміей». Отъ чьего же имени отдавать приказъ, какъ офиціально опредълить положеніе Алексъева? Романовскій разръшилъ вопросъ просто:

— Подпишите «генералъ-отъ-инфантеріи»... и больше ничего. Армія знаетъ, кто такой генералъ Алексѣевъ. Приказъ гласилъ:

§ 1

«Непріятельскимъ снарядомъ, попавшимъ въ штабъ арміи, въ 7 ч. 30-м. 31 сего марта убитъ генералъ Корниловъ.

Палъ смертью храбрыхъ челов вкъ, любившій Россію больше себя

и не могшій перенести ея позора.

Всѣ дѣла покойнаго свидѣтельствуютъ, съ какой непоколебимой настойчивостью, энергіей и вѣрой въ успѣхъ дѣла отдался онъ на служеніе Родинѣ.

Бътство изъ непріятельскаго плъна, августовское выступленіе, Быховъ и выходъ изъ него, вступленіе въ ряды Добровольческой арміи и славное командованіе ею — извъстны всъмъ намъ.

Велика потеря наша, но пусть не смутятся тревогой наши сердца и пусть не ослабнетъ воля къ дальнъйшей борьбъ. Каждому продолжать исполненіе своего долга, памятуя, что всъ мы несемъ свою лепту на алтарь Отечества.

Въчная память Лавру Георгіевичу Корнилову— нашему незабвенному Вождю и лучшему гражданину Родины. Миръ праху его!

§ 2

Въ командованіе арміей вступить генералу Деникину».

На буркахъ возлѣ дороги сѣли въ кругъ Алексѣевъ, Романовскій, Филимоновъ и я. Я очертилъ общее положеніе арміи. Оно нъсколько ухудшилось въ тактическомъ отношеніи послѣ 30 марта: на фронтѣ Эрдели началось продвиженіе противника въ охватъ нашего лѣваго фланга, которое Эрдели сдерживалъ лихими конными атаками; но, тѣмъ не менѣе, онъ потѣсненъ и оставилъ Сады. Туда направленъ послѣдній резервъ — Казановичъ съ тремя стами Партизанъ.

Но не въ этомъ главное. Смерть вождя нанесла послъдній ударъ утомленной нравственно и физически пятидневнымъ боемъ арміи, по-

вергнувъ ее въ отчаяніе.

Поэтому, ставя себъ главной цълью спасеніе арміи, я ръшилъ сегодня съ закатомъ снять осаду Екатеринодара и быстромъ маршемъ, большими переходами вывести армію изъ-подъ удара екатеринодарской группы большевистскихъ войскъ.

Возраженій не послѣдовало. Мы приступили къ обсужденію марш рута, пользуясь свѣдѣніями Кубанскаго атамана о настроеніи станицъ и о существующихъ переправахъ черезъ рѣки. Выборъ былъ небольшой: на востокѣ Екатеринодаръ, на югѣ рѣка Кубань, съ единственной паромной переправой, на западѣ плавни и море; нашъ злѣйый врагъ — желѣзная дорога опоясывала насъ кругомъ линіями Тимашевская — Крымская — Екатеринодаръ...

И я отдалъ приказъ Добровольческой арміи съ наступленіемъ темноты двигаться на сѣверъ, въ направленіи станицы Старовеличковской.



Снимокъ съ трупа ген. Корнилова, сдъланный большевиками въ Екатеринодаръ.





Факсимиле донесенія о смерти ген. Корнилова.



Въ темную ночь армія уходила от в Екстеринодара въ неизвъстное.

Шли молча, понуро, подавленные, но въ полномъ порядкѣ; въ движеніи колоннъ и обоза замѣтна была даже какая-то подчеркнутая исполнительность и дисциплина. Но когда съ разсвѣтомъ съ брониро-ганнаго поъзда, увидъвшаго нашть коншья аръсргарды, откръдш по немъ артиллерійскій огонь, отдаленные звуки его производили на колонну явно тягостное, доселѣ не замѣчавшееся впечатлѣніе и вызвали большую торопливость...

Необходимо было дать время улечься настроенію и избѣгать боя. Этого, однако, сдѣлать не удалось. Пройдя около 40 верстъ авангардъ былъ встрѣченъ ружейнымъ огнемъ изъ попутной станицы и завязалъ перестрѣлку. Скоро по насъ открыли огонь одно или два большевистскихъ орудія. Колонка продолжала путь, не жадержинаясь и свернувъ лишь нѣсколько вправо полевой дорожкой. Я выѣхалъ къ кургану, возлѣ станицы. Противникъ, къ счастью, оказался плохо организованнымъ. Наши части скоро ворвались въ станицу, батарея не болѣе чѣмъ тремя выстрѣлами прогнала непріятельскія орудія, а появившіяся на горизонтѣ во множествѣ подкрѣпленія — повозки съ большевистской пѣхотой — послѣ двухъ трехъ артиллерійскихъ выстрѣловъ умчались назадъ.

Такъ какъ и Старо и Ново-Величковская станицы оказались занятыми непріятелемъ, я приказаль армін переправляться черезь рьку. Понура между двумя этими пунктами по двумъ мостамъ, возлѣ нѣмецкой колоніи Гначбау, гдѣ и заночевать. Конница стала у переправы на хуторахъ.

Арьергардъ (ранѣе авангардъ) прикрывалъ это движеніе, занимая до ночи взятую станицу, которую большевики обстрѣливали артиллеріей. Мостъ былъ испорченъ, пришлось его долго чинить, и переправа продолжалась почти до разсвѣта.

На походѣ я узналъ, что изъ станицы Елисаветинской не удалось вывезти всѣхъ раненыхъ. Начальникъ обоза доложилъ, что окрестности были уже заняты противникомъ, перевозочныхъ средствъ одной Елисаветинской не хватало и пришлось оставить въ ней 64 тяжело раненыхъ изъ числа безнадежныхъ и тѣхъ, которые безусловно не въ состояніи были бы вынести предстоящіе форсированные марши. Съ ранеными оставлены врачъ, сестры и денежныя средства. Глубокой болью сжалось сердце. Я не зналь тогда, гдъ смерть върнье. Но чувствовалъ, что языкъ цифръ и фактовъ для нихъ не убѣдителенъ, что они — обреченные — имѣли нравственное право осудить ушедшихъ...

Послѣ 50 верстнаго перехода отдыхъ въ Гначбау вышелъ весьма относительный: колонія не въ состояніи была імьстить всьхь, многимъ пришлось оставаться подъ открытымъ небомъ на улицѣ.

Планъ предстоящаго похода заключался въ томъ, чтобы, двигаясь на востокъ, вырваться изъ густой съти жельзныхъ дорогъ и бо-

лѣе организованнаго раіона борьбы «Кубанско-Черноморской совѣтской республики», сосредоточиться на перепутьи трехъ «республикъ» и трехъ военныхъ командованій — Дона, Кубани и Ставрополя и оттуда, въ зависимости отъ обстановки, начать новую операцію.

Во исполненіе этого плана 2-го апрѣля намъ предстояло прорваться черезъ линію Черноморской желѣзной дороги; я намѣтилъ для этого станцію Медвѣдовскую. Обозы были готовы съ утра, и выступленіе предположено съ такимъ расчетомъ, чтобы подойти къ желѣзной дорогѣ въ темнотѣ. Но около полудня неожиданно со стороны Ново-Величковской обнаружилось наступленіе крупнаго отряда большевиковъ, и скоро колонія съ ея скученнымъ добровольческимъ населеніемъ подверглась жестокому обстрѣлу десятка орудій; въ то же время большевистская пѣхота начала охватывать насъ съ востока, стремясь запереть въ излучинѣ рѣки.

При такихъ условіяхъ о скрытности движенія и перехода черезъ жел. дор. не могло быть и рѣчи. И я рѣшился на крайнее средство — отсидѣться въ Гначбау до темноты съ тѣмъ, чтобы подъ покровомъ ночи скрыть свой маршъ и отъ Гначбаускаго и отъ Медвѣдовскаго противника. Обозъ приказалъ сократить до минимума: изъять всѣ лишнія войсковыя повозки; бросить лишнія орудія, унеся затворы и испортивъ лафеты, такъ какъ для оставшихся 30 снарядовъ достаточно было и четырехъ орудій; бѣженцамъ оставить по повозкѣ на 6 человѣкъ, остальныя порубить. Въ голову обоза поставить лазаретъ.

Части 2-й бригады выдвинулись за окраину, залегли и пріостановили наступленіе противника. Но артиллерійскій обстрѣлъ колоніи продолжался съ исключительной силой.

Этотъ день останется въ памяти первопоходниковъ навсегда. Въ первый разъ за три войны мнъ пришлось увидъть панику. Когда люди, прижатые къ рѣкѣ и потерявшіе надежду на спасеніе, теряли всякій критерій реальной обстановки и находились во власти самыхъ нелъпыхъ, самыхъ фантастическихъ слуховъ. Когда обнажались худшіе инстинкты, эгоизмъ, недовърје и подозрительность — другъ къ другу, къ начальству, одной части къ другой. Главнымъ образомъ въ многолюдномъ населеніи обоза. Въ войсковыхъ частяхъ было лучше, но и тамъ создалось очень нервное настроеніе. В роятно среди малодушнаго элемента шли разные разговоры, потому что въ продолженіе пяти, шести часовъ въ штабъ приходили въсти одна другой тревожнъе. Получаю, напримъръ, донесеніе, что одинъ изъ полковъ конницы ръшилъ отдълиться отъ арміи и прорываться отдъльно... Что организуется много конныхъ партій, предполагающихъ распылиться... Входить блёдный ротмистръ Шапронь, адъютанть Алексева и трагическимъ шепотомъ докладываетъ, что въ двухъ полкахъ ръшили спасаться цѣною выдачи большевикамъ старшихъ начальниковъ и добровольческой казны... предусмотръно какое-то участіе въ этомъ дълъ Баткина... что сводный офицерскій эскадронъ прибыль добровольно для охраны генерала Алексъева. Отъ всякой охраны лично я

отказался, по много поздиће узналь, что тревожные слухи допли до штаба 1 й бригады и полковникъ Тимановскій з придвинуль не амътно къ штабу арміи «на всякій случай» офицерскую часть.

Люди теряли самообладаніе, и надо было спасать ихъ помимо ихъ собственной воли. Мы съ Иваномъ Павловичемъ, который сохранянъ, какъ всегда, невозмутимое спокойствіе, успокаивали волнующихся, спорили съ сановными бъженцами, добивавшимися права слъдовать чуть ли не съ авангардомъ, и ждали съ нетерпъніемъ наступленія все примиряющихъ сумерекъ. Часовая стрълка въ этотъ день, какъ всегда въ такихъ случаяхъ, передвигалась съ необычайной медленностью...

Передъ самымъ закатомъ приказалъ начатъ движеніе колонны на съверъ, по Старо-Величковской дорогъ. Движеніе заявлено было противникомъ, и лощину, гдѣ проходитъ дорога, большевики начали обстръливатъ ураганнымъ огнемъ. Но уже спускалась ночь, огонь сталъ безпорядочнъе, голова колониы круто свернула вправо и пошлана сѣверо-востокъ по дорогъ на Медвъдовскую.

Вырвались!

5 a

Колонна двигалась въ полной тишинъ, не преслъдуемая противникомъ. Въ авангардъ шла бригада Маркова. Конница Ордели была направлена съвернъе Медвъдовской для разсредоточенія, отвлеченія вниманія противника и порчи пути; къ югу для той-же цъли двинутъ Черкесскій полкъ.

Послѣ 24 верстнаго перехода, въ началѣ пятаго часа утра, замелькали вдали огни желѣзнодорожной будки на переѣздѣ, въ верстѣ отъ станціи. Марковъ послалъ впередъ конныхъ развѣдчиковъ, но не утерпѣлъ, и поскакалъ туда самъ. Когда я со штабомъ подъѣхалъ къ будкѣ, было еще совсѣмъ темно и совершенно тихо. Марковъ, какъ оказалось, отъ лица арестованнаго дорожнаго сторожа переговорилъ уже по телефону съ дежурившими на станціи большевиками, услышавшими подозрительный шумъ и успоконть ихъ. На станціи оказались два эшелона красногвардейцевъ и бронепоѣздъ. Подходила голова бригады, и тихо начали разворачиваться возлѣ полотна цѣпи. Батальонь Офиперскаго полка двинутъ Марковымъ противъ станціи Медвѣдовской, инженерная рота для порчи полотна и обезпеченія съюга, а для захвата станицы, расположенной въ полуверсть отъ будки, я послалъ конныя команды штаба арміи, во главъ съ подполковникомъ генеральнаго штаба Ряснянскимъ.

Ждемъ результатовъ захвата станціи. На будку приходитъ штабсъ-ротмистръ Алексъевъ, сынъ Михаила Васильевича.

- Отецъ проситъ разрѣшенія прійти въ будку.
- Пожалуйста, милости просимъ.

<sup>\*)</sup> Начальникъ штаба у Маркова.

Это, очевидно—для примъра другимъ подчеркнутое подчиненіе драконовскимъ правиламъ порядка въ движеніи колонны и, вмъстъ съ тъмъ, подтвержденіе неписанной добровольческой конституціи: полное невмъшательство въ дъло организаціи, управленія и вожденія арміей. Такая система завелась съ перваго дня и строго соблюдается, сильно облегчая командованіе.

Въ ночной тишинъ послышался вдругъ одинъ, другой ружейный выстрълъ. Оказалось потомъ, что нашъ разъъздъ неосторожно спугнулъ большевиковъ — часовыхъ на станціи. И черезъ нъсколько минутъ со стороны станціи показалась какая-то движущаяся громада: Бронированный поъздъ.

Медленно, съ закрытыми огнями, надвигается на насъ; только свътъ отъ открытой топки скользитъ по полотну и заставляетъ безшумно отбъгать въ сторону залегшихъ возлъ полотна людей. Поъздъ уже въ нъсколькихъ шагахъ отъ переъзда. У будки всъ: генералъ Алексъевъ, командующій арміей со штабомъ и генералъ Марковъ. Одна граната, нъсколько лентъ пулемета и... въ командномъ составъ арміи произошли бы серьезныя перемъны.

Марковъ съ нагайкой въ рукъ бросился къ паровозу.

Поъздъ стой! Раздавишь с. с. Развъ не видишь что свои?.!
 Поъздъ остановился.

И пока ошалѣвшій машинистъ пришелъ въ себя, Марковъ выхватилъ у кого-то изъ стрѣлковъ ручную гранату и бросилъ ее зъ машину. Мгновенно изъ всѣхъ вагоновъ открыли по насъ сильнѣйшій огонь изъ ружей и пулеметовъ. Только съ открытыхъ орудійныхъ площадокъ не успѣли дать ни одного выстрѣла.

Между тъмъ Міончинскій продвинуль къ углу будки орудіе и подъ градомъ пуль почти въ упоръ навель его по поъзду.

Отходи въ сторону отъ поъзда, ложись! — раздается громкій голосъ Маркова.

Грянулъ выстрътъ, граната ударила въ паровозъ, и онъ съ трескомъ повалился передней частью на полотно. Другая, третья по блиндированнымъ вагонамъ... И тогда со всъхъ сторонъ бросились къ поъзду «Марковцы». Съ ними и ихъ генералъ. Стръляли въ стънки вагоновъ, взбирались на крышу, рубили топорами отверстія и сквозь нихъ бросали бомбы; принесли изъ будки смоляной пакли, и скоро запылали два вагона. Большевики проявили большое мужество и не сдавались: изъ вагоновъ шла безпрерывная стръльба. Отдъльныя фигуры выскакивали на полотно и тутъ-же попадали на штыки. Было видно, какъ изъ горящихъ вагоновъ, наполненныхъ удушливымъ дымомъ, сквозъ пробитый полъ обгорълые люди выбрасывались внизъ и ползли по полотну.

Скоро все кончилось. Слышался еще только трескъ горящихъ патроновъ,

Горячо обнимаю виновника этого безпримърнаго дъла.

— Не задътъ?

— Оть большевиковь Богь миловаль — улыбается Марковъ. — А вотъ свои палятъ, какъ оглашенные. Одинъ выстрълилъ надъ самымъ моимъ ухомъ — до сихъ поръ ничего не слышу.

Нельзя терять времени. Послалъ приказаніе подвести на рысяхъ вторую батарею, а колонив полнимы ходомы продолжать путь. Уже свътало, Передъ нашими глазами развериулась картина боя. На съверь Боровскій сь Офицерскимь полкомы атакуеть станнію; оттуда большевики обстрышвають сильнымы огнемы будку, переваль и дорогу въ станицу; подъ этимъ огнемъ полковникъ Тимановскій — невозмутимый «Степанычь , какъ его зваль Марковь, сь неизмънной трубкой въ зубахъ, подгоняеть залегшихъ Кубанскихъ стрълковъ, ведя ихъ въ подкръпленіе къ Боровскому. Съ юга задычилась труба паровоза, и новый бронированный по 13, ть открыль артиллерійскій огонь по колониь; ньсколькими выстрылами, однако, наша батарея отогнала повздь, и орудія его на предьль продолжали вести по колоннь безвредный огонь. Мимо нась черезъ переьздъ тяпутся безконечной вереницей повозки, попадаютъ въ сплошную полосу огня, мчатся рысью и ныряютъ въ станичныя улицы. А на самомъ перевздв идетъ лихорадочная работа: здысь тушать, расцыпляють вагоны и выгружаютъ изъ нихъ драгоцвиные боевые припасы.

Какое счастье! Въ этотъ день взято болѣе 400 артиллерійскихъ и около 100 тысячъ ружейныхъ патроновъ. По добровольческимъ масштабамъ на нѣсколько боевъ мы обезпечены.

Боровскій взялъ станцію, перебилъ много большевиковъ; часть ихъ успъла погрузиться въ поъздъ, который ушелъ на съверъ.

Конница, потрепанная изсколько при переходь черезъ желбзнодорожный мостъ встрътившимся бронепоъздомъ, перешла линію еще сввернве.

Послѣ привала въ Медвѣдовской армія безъ всякаго давленія противника двигалась дальше 17 верстъ въ мирную, дружественную намъ станицу Дядьковскую. Потери наши были совершенно ничтожны.

Когда я въ этотъ день обгонялъ колонну, то по лицамъ добровольцевъ, по ихъ отвѣтамъ и разговорамъ почувствовалъ ясно, что хотя тяжелая рана, нанесенная смертью любимаго вождя, болитъ и заживетъ не скоро, но что навожденіе уже прошло; что по этой широкой кубанской степи, подъ яснымъ солицемъ идетъ прежняя Добровольческая армія, спльная духомъ, способная опять бороться за Родину и побѣждать.

#### ГЛАВА XXVIII.

# Походъ на востокъ — отъ Дядьковской до Успанской; трагедія раненыхъ; жизнь на Кубани.

Въ Дядьковской — дневка; въ покоъ, теплъ, сытости и уютъ. Встрътили насъ станичники хлъбомъ-солью и добрымъ словомъ; для меня это наиболъе тягостная процедура, принимая во вниманіе послъдствія, ожидающія говорившихъ... послъ нашего ухода. Но иногда нельзя было избъгнуть этихъ встръчъ.

Для осуществленія общаго плана операціи, чтобы спутать всѣ предположенія большевиковъ внезапностью и быстротою, я рѣшилъ еще больше увеличить суточные переходы, посадивъ всю пѣхоту на подводы. Идея эта примѣнялась частично и не безъ пользы красногвардейскими отрядами.

Но это рѣшеніе ставило съ необыкновенной остротой вопросъ о лазаретѣ. Положеніе тяжело-раненыхъ становилось безвыходнымъ. Они цѣлыми днями тряслись въ повозкахъ по ухабамъ. Въ теченіе послѣднихъ трехъ сутокъ (отъ вечера 31-го до вечера 2-го) обозъ прошелъ свыше 90 верстъ, при чемъ «отдыхъ» въ Гначбау не превышалъ 6—8 часовъ, а нѣкоторыя повозки не разгружались за это время вовсе. Въ дальнѣйшемъ ожидались еще большія трудности. Смертность въ лазаретѣ, въ которомъ, кромѣ того, уже изсякли лѣчебныя и перевязочныя средства, достигла ужасныхъ размѣровъ. Предстояло одно изъ двухъ: или измѣнить систему маршей, подвергая армію возможности окруженія и гибели, или обречь походомъ на вѣрную смерть тяжело-раненыхъ добровольцевъ.

Жизнь подсказывала и третье рѣшеніе, морально наиболѣе тяжелое: получено было извѣстіе изъ Елисаветинской, что станичники сберегли нашихъ раненыхъ, и послѣдніе отправлены въ мѣстные лазареты. Впослѣдствіи это свѣдѣніе оказалось ложнымъ: изъ 64 оставленныхъ только 14 спаслись, остальныхъ большевики звѣрски убили. Но тогда оно сыграло извѣстную роль въ принятіи рѣшенія, спасшаго много жизней.

Я пригласилъ на совъщание старшихъ начальниковъ и нъкоторыхъ общественныхъ дъятелей, слъдовавшихъ при арміи. Очертивъ имъ обстановку, предложилъ на обсужденіе вопросъ: брать ли съ собой всъхъ раненыхъ или оставить тяжелыхъ въ станицъ, принявъ мъры, до извъстной степени гарантирующія ихъ безопасность. Отвътствен-

иые начальники почти всь, въ томь числь Алексьевъ, Романовский и Марковъ выскажались за оставление; другие говорили о гнетущемъ впечатльнии, которое вызоветь факть оставления.

Я зналь, колечно, что вся моральная тяжесть этого рышенія падеть на мою голову; что для личнаго моего успокоенія легче было бы взять всіхуь съ собою и предоставить разрішеніе вопроса на волю судьбы; и все-же, послії тяжкаго раздумья, приказаль оставить

Врачи составили списокъ раненыхъ; не могущихъ выдержать перевозки, которыхъ оказалось около 200; станичный сборъ постановилъ принять ихъ на свое попеченіе; оставлена была извѣстная сумма денегъ, врачъ, сестры и нѣсколько заложниковъ, выведенныхъ кубанцами изъ Екатеринодара, среди которыхъ былъ вліятельный большевикъ Лиманскій, давшій слово оберечь раненыхъ и исполнившій добросовѣстно свое обѣщаніе. Остался по собственному желанію и «матросъ» Баткинъ, услугами котораго болѣе не пользовались.

Фактически осталось только 119 человъкъ — остальные были увезены своими однополчанами. Впослъдствіи оказалось, что изъ оставшихся двое были убиты большевиками, шестнадцать умерло и сто одинъ спаслось.

Переживая мысленно минувшее, я живо помню свои душевныя терзанія. И дълясь тогда впечатлъніями съ Романовскимъ, мы оба пришли къ одинаковому заключенію: подписать приказъ заставлялъ тяжелый долгъ начальника; но, если бы пришлось оставаться самимъ, мы предпочли бы пустить себъ пулю въ лобъ.

\* · · ·

5 апръля двинулись дальше на востокъ; предстоялъ снова переходъ черезъ магистраль Владикавказской дороги, казавшуюся намъ весьма опасной, благодаря сосредоточенію въ двухъ ея узлахъ (Екатеринодаръ, Тихоръцкая) крупныхъ силъ и многихъ бронепоъздовъ.

Въ приказъ, отданномъ наканунъ, ночлегъ былъ фиктивно назначенъ въ станицъ Березанской. И только на плотинъ черезъ ръчку Журавку выставленный штабомъ маякъ сворачивалъ колонны по дъйствительному направленію къ станицъ Журавской. Предосторожность оказалась не лишней: большевики своевременно узнали о приказъ и усиленно рыли окопы для нашей встръчи у Березанской.

Добровольческой арміи, противно всей природѣ военнаго дѣла, приходилось двигаться не вдоль, а поперекъ желѣзныхъ дорогъ, находившихся въ рукахъ большевиковъ; эти нормальныя средства связи и питанія были для насъ злѣйшими врагами, которыхъ нужно было портить и разрушать; онѣ сжимали насъ въ своихъ тискахъ, готовя тактическія западни и окруженія; простая сама по себѣ операція перехода осложивлась до крайности наличемъ 8—10 герстнаго обоза, который требовалъ для своей переброски сносной дороги, желѣзнодорожнаго переѣзда и нѣсколько часовъ времени. Въ на-

шемъ активъ были, однако, маневръ и абсолютное повиновеніе войскъ, противопостановленное медлительной системъ большевистскаго митинговаго управленія.

Послѣ привала въ Журавской, всѣ выходы изъ которой во избѣжаніе сношеній жителей съ большевиками заблаговременно были закрыты конницей, съ наступленіемъ темноты армія приступила къ выполненію задачи. Конница, двинувшись двумя колоннами, быстрымъ налетомъ захватила станцію Выселки и разъвздъ южнве ея и испортила тамъ пути. Авангардъ — бригада Богаевскаго (Марковъ съ Богаевскимъ чередовались постоянно въ этихъ переходахъ) — занялъ средній перевздъ и обезпечилъ его справа и слва ближней порчей рельсъ и выставленіемъ заслоновъ съ артиллеріей. И подъ покровомъ ночи колонна главныхъ силъ, соблюдая возможную тишину, быстро стала пересвкать желвзную дорогу. Я пропускаль колонну у перевзда. Люди на повозкахъ обоза подозрительно косились въ сторону убъгавшихъ рельсъ — не появятся ли оттуда огненные глаза поъзда, со вздохомъ облегченія слушали раскаты отдаленнаго взрыва — наша конница рветъ путь и, благополучно миновавъ пере-\*ВЗДЪ, снимали шапки и крестились — «пронесъ Господь»!

Перейдя благополучно и этотъ разъ желѣзнодорожную линію и сдѣлавъ за сутки 65 верстъ, армія заночевала въ станицѣ Бейсугской. На другой день предстояла еще болѣе трудная задача — вырваться изъ треугольника дорогъ черезъ преграждавшую намъ путь линію Тихорѣцкая - Кавказская; между этими двумя узловыми пунктами было всего лишь 60 верстъ — разстояніе допускавшее ударъ съ двухъ сторонъ. Опять усиленныя демонстраціи въ южномъ направленіи, къ станицамъ Тифлисской и Казанской; быстрый маршъ на сѣверо-востокъ; большой привалъ во Владимирской; заслоны конницы противъ Тихорѣцкаго и Кавказскаго узловъ; въ третій разъ благополучный переѣздъ ночью черезъ желѣзную дорогу между станціями Малороссійской и Мирской. И къ утру, 8-го, армія, послѣ 45 верстнаго перехода, сосредоточилась въ Хоперскихъ хуторахъ. Подоспѣвшій непріятельскій броневой поѣздъ успѣлъ лишь обстрѣлять безвреднымъ огнемъ хвостъ арьергарда.

Въ хуторахъ пробыли недолго, такъ какъ обнаружилось наступленіе непріятеля — вѣроятно передовыхъ частей войскъ, подвозимыхъ по желѣзной дорогѣ; вести затяжной бой въ непосредственной близости отъ нея (7 верстъ) было нецѣлесообразно, и армія ночнымъ переходомъ перешла въ станицу Ильинскую, еще 23 версты, гдѣ и расположилась на болѣе продолжительный отдыхъ.

Стратегическое положеніе арміи къ этому времени значительно измѣнилось: въ 9 дней она прошла отъ Екатеринодара 220 верстъ почти безъ потерь и вырвалась изъ густой сѣти желѣзныхъ дорогъ, получивъ извѣстную свободу дѣйствій; добровольцы были измучены физически, но отдохнули и окрѣпли морально.



Разгромленный большевиками храмь.



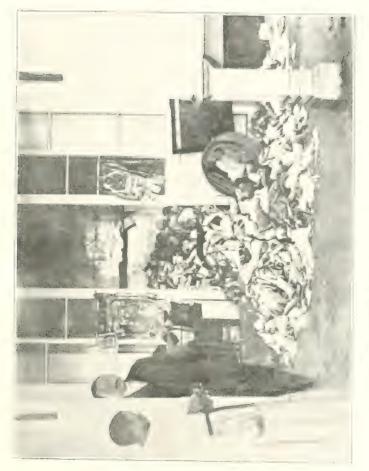

Разгромленный большевиками буддійскій хуруль.



Въ эти дни совътскія газеты были полны ликующих в сообщеніи о «разгромъ и ликвидаціи бълогьардейских в бандь, разсъявшихся по всему съверному Кавказу»...

Въ Ильинской с отдыхали три лия. 10 и 11-го большевики наступали на станицу небольшими силами съ запада, со стороны станціи Малороссійской, но были легко отброшены. 12-го я перевель армію въ Успенскую, обеляечивь ее засловами у Дмитріевской, Расвеватсной и въ сторону посада Наволокинскаго. Въ послъднемъ направленіи двинуть быль Эрдели съ частью конницы, поддержанной потомъ батальономъ Корниловцевъ; по полученнымъ свъдъніямъ въ этомъ раіонъ находился штабъ мъстныхъ революціонныхъ войскъ и, что самое главное, складъ боевыхъ припасовъ. Послъднихъ, къ сожалънію, не нашли, отрядъ понесъ потери до 60 человъкъ, и поискъ этотъ принесъ пользу лишь тъмъ, что окончательно укръпилъ большевиковъ въ мысли о нашемъ намъреніи «пробиваться на востокъ». Между тъмъ, въ эти дни, уже забрезжилъ свътъ съ съвера... Предусматривая поворотъ туда, я избъгалъ тревожить непріятеля въ этомъ направленіи, посылая къ ж. д. линіи Тихоръцкая-Торговая только лазутчиковъ.

· 4

Почти два мѣсяца похода по Кубани сблизили насъ съ краемъ. Добровольцы, принимаемые въ станицахъ съ сердечною лаской, ила тили кубанскимъ казакамъ такимъ-же отношеніемъ. Поступавшіе въ ряды арміи кубанцы составляли въ ней элементъ храбрый, надежный и располагающій къ себъ своей открытой, мягкой натурой, своей простой и ясной вѣрой въ тѣхъ, кто ихъ вели. Казалось, что боевыя узы, совмъстныя страданія и обильно пролитая за общее дьло кровь съя жутъ навсегда армію съ краемъ. Такъ было. И понадобилось потомъ полтора года упорной работы кубанской сеціалистической демократіи, по обидной ироніи судьбы — главнымъ образомъ тѣхъ представителей ея, которые нашли убѣжище при арміи, чтобы порвать эти связующія нити на погибель краю и добровольческому дѣлу.

Настроеніе Кубани постепенно мѣнялось. Невѣрно было бы утверждать, что область «изжила большевизмъ». Въ казачьей средѣ, какъ я уже говорилъ, больны имъ были не болѣе 30% — фронтовая молодежь. Несомнѣнно, день за днемъ шло нѣкоторое численное перемѣщеніе и изъ этого лагеря въ станъ противниковъ большевизма. Но главное — совътскій режимъ съ его неизбѣжными пріемами — убійствами, грабежами и насиліями сталъ вызывать уже въ казачьей средь волю къ активному сопротивленію. Оно возникало во многихъ мѣстахъ стихійно, неорганизованно и разрозненно. Такъ, кромъ Ейскаго округа, поднялись серьезныя возстанія въ раіонахъ Армавира и Кавказской, кроваво подавленныя большевиками, обрушившимися во гсеоружіи военной техники на почти безоружныя казачьи ополученія. Во многихъ болѣе крупныхъ центрахъ, наряду съ казачьей революціон-

ной демократіей, все еще искавшей путей примиренія съ совътской властью, наряду съ пассивной обывательщиной и довольно значительнымъ числомъ «нейтральнаго» офицерства, проявляли скрытую руководящую дъятельность и активные элементы: создавались тайные кружки и организаціи, въ составъ которыхъ, кромт энергичныхъ офицеровъ и болт видныхъ казаковъ, входили представители городской буржуазіи и демократіи. Безъ всякаго навыка къ подобной работт, вст эти организаціи имт и уже свои длинные мартирологи выданныхъ и замученныхъ. Но большинство кубанскихъ станицъ были предоставлены самимъ себъ. Вся ихъ интеллигенція — терроризованный священникъ, нейтральный учитель и скрывающійся офицеръ — опасливо сторонились еще отъ участія въ движеніи, не вполнт довтряя его искренности и серьезности. Тъмъ болте, что совътская власть на эту именно интеллигенцію воздвигла жестокое гоненіе, въ особенности на духовенство.

Простое свершеніе христіанскихъ обрядовъ становилось подчасъ... подвигомъ.

Помню, какъ въ станицъ Ильинской мы собрались въ первый разъ отслужить панихиду по «боляринъ Лавръ и воинахъ Добровольческой арміи, на полъ брани животъ свой положившихъ». Долго не отворялись царскія врата; наконецъ, послъ напоминанія вышли растерянные священникъ и діаконъ, и послъдній глухимъ, дрожащимъ голосомъ возгласилъ прошеніе объ упокоеніи... «православныхъ воиновъ на брани убіенныхъ». Внушительный шепотъ коменданта штаба арміи исправилъ текстъ поминанія.

Другой разъ, въ Успенской: шло великопостное служеніе; я подошелъ къ аналою исповѣдаться. Священникъ, увидавъ командующаго арміей, затрясся весь и не могъ произнести ни слова; потомъ, покрывъ поспѣшно мою голову епитрахилью, не исповѣдуя, прочелъ разрѣшительную молитву...

Только впослъдствін я убъдился, что опасенія духовенства имъли въскія основанія. Въ одной Кубанской области весною 1918 года было звърски замучено 22 священнослужителя за такія вины, какъ «сочувствіе кадетамъ и буржуямъ», осужденіе большевиковъ въ проповъдяхъ и исполненіе требъ для проходившихъ частей Добровольческой арміи. Аресты, насилія и издѣвательства надъ духовенствомъ производились широко и повсемъстно. Это гоненіе частью сознательно, частью инстинктивно обрушивалось не столько на людей, сколько на идею. Такъ въ станицъ Незамаевской большевики замучили священника Іоанна Пригоровскаго — человъка, по опредъленію слъдственной комиссіи «крайняго лѣваго направленія». Въ ночь подъ Пасху, во время службы, посреди церкви красногвардейцы выкололи ему глаза, отръзали уши и носъ и размозжили голову. Съ невъроятнымъ цинизмомъ они оскверняли храмы и священные предметы богослуженія. Помню, какое тяжелое впечатлъніе произвело на меня посъщеніе церкви въ станицѣ Кореновской послѣ взятія ея съ боя добровольцами въ іюлѣ:

стым ея исписаны были циничными надписями, имоны размаленаны гнусными рисунками, алтарь обращенъ въ отхожее мѣсто, при чемъ для этого пользовались священными сосудами...

Нравственное одичаніе, шедшее изват, возбуждало попа анивглухой и робкій протестъ въ неизвращенной еще народной цѣлинѣ.

Просматривая впослѣдствіи синодикъ замученныхъ священнослужителей, я, къ душевному своему успокоенію, не нашелъ въ немъ именъ тѣхъ, которыхъ подвелъ невольно подъ большевистскую опалу.

Кубанскіе казаки начали присоединяться къ арміи цѣлыми сотнями. Кубанскіе правители, шедшіе съ арміей, во всѣхъ попутныхъ станицахъ созывали станичные сборы и объявляли мобилизацію. Правда, многіе казаки тотчасъ по выступленіи въ походъ возвращались домой, многіе должны были за отсутствіемъ оружія слѣдовать при обозѣ. Тѣмъ не менѣе, въ рядахъ арміи къ маю было болѣе двухътысячъ кубанцевъ.

Появился и другой неожиданный способъ комплектованія — плѣнные красногвардейцы. Поступали они въ небольшомъ числѣ — обычно въ качествѣ обозныхъ, иногда и въ строй. Но само по себѣ явленіе это служило симптомомъ извѣстнаго положительнаго сдвига въ добровольческой психологіи.

Между кубанскими властями и командованіемъ установились отношенія сухія, но вполні корректныя. Атаманъ, правительство и рада ни разу не дѣлали попытокъ нарушить прерогативы командованія и, кромь мобилизаціи, пьсколько помогли растаявшей казив Алекс вез — милліономъ рублей и принятіемъ на себя реквизиціонныхъ квитанцій за взятыхъ лошадей и другое снабженіе. Въ частяхъ, не исключая и кубанскихъ, къ правительству и радѣ относились иронически и враждебно. Имъ не могли простить ихъ самостійно-революціонное прошлое и то обстоятельство, что «радянскій отрядъ», въ 160 здоровыхъ, молодыхъ всадниковъ, на отличныхъ коняхъ, ѣздилъ въ обозѣ даже тогда, когда въ бой шли раненые.

Что касается революціонности, то діапазонъ ея, впрочемъ, въ представленіи извѣстной части офицерства имѣлъ весьма широкіе размѣры. Въ Успенской ко мнѣ заходитъ М. В. Родзянко и говоритъ:

— Мить очень тяжело объ этомъ говорить, но все-же ръшилъ съ вами посовътоваться. До меня дошло, что офицеры считаютъ меня главнымъ виновникомъ революціи и всьхъ посльдующихъ бъль. Возмущаются и моимъ присутствіемъ при армін. Скажите, Антонъ Изановичъ, откровенно, если я въ тягость, то останусь въ станицъ, а тамъ ужъ что Богъ дастъ.

Я успокоилъ старика. Не стоитъ обращать вниманія на праздныя рѣчи.

Добровольцы чистились, мылись, чинились и отсыпались. Даже ходили въ станичный кинематографъ, съ безбожно рябившими въ глазахъ картинами. Создавалась видимость мирной обстановки, хоть на

время успокаивающая издерганные нервы. Части провърили свой составъ: добровольцы, самовольно покинувшіе ряды, составляли лишь ръдкое исключеніе.

Сохранились записанныя къмъ-то слова Маркова, обращенныя

по этому поводу къ Офицерскому полку:

«Нынѣ армія вышла изъ подъ ударовъ, оправилась, вновь сформировалась и готова къ новымъ боямъ... Но я слышалъ, что въ минувшій тяжелый періодъ жизни арміи нѣкоторые изъ васъ, не вѣря въ успѣхъ, покинули наши ряды и попытались спрятаться въ селахъ. Намъ хорошо извѣстно, какая ихъ постигла участь, они не спасли свою драгоцѣнную шкуру. Если-же кто-либо еще желаетъ уйти къ мирной жизни, пусть скажетъ заранѣе. Удерживать не стану. Вольному — воля, спасенному — рай, и... къ чорту».

Въ Успенской въ первый разъ мнъ удалось собрать часть арміи

на смотръ.

Одежда въ заплатахъ. Загорълыя, обвътренныя лица. Открытый, довърчивый взглядъ. Трогательная простота и скромность, какъ будто не ими пройденъ путь крови, страданій и яркаго подвига.

Говорилъ имъ о славномъ ихъ прошломъ, о предстоящихъ задачахъ арміи, о надеждахъ на спасеніе Родины. Чувствовалъ, что слово идетъ отъ сердца къ сердцу.

Гдѣ они теперь? Спятъ непробуднымъ сномъ, усѣявъ костями своими необъятные русскіе просторы отъ Орла до Владикавказа, отъ Камышина до Кіева.

«Не многіе вернулись съ поля»...

#### ГЛАВА ХХІХ.

Возстанія на Дону и на Кубани. Возвращеніе арміи на Донъ. Бои у Горькой балки и Лежанки. Освобожденіе Задонья.

Еще во время остановки въ Ильинской пришли хорошія ибсти съ двухъ сторонъ,

Изъ кубанской станицы Прочноокопской — наиболѣе твердой и всегда враждебно относившейся къ большевизму, явились посланцы съ просьбой идти къ нимъ, въ Лабинскій отдѣлъ. Они разсказывали, что, не взирая на неудачу, постигшую недавно возставшихъ, вся таиная организація. охватывающая Лабинскій, Баталгашинскій, частью Майкопскій и Кавказскій отдълы — сохранилась, что оружіє спрятано, закопано въ землю, что, наконецъ, сдѣланы всѣ приготовленія къ захвату города Армавпра, гдь имьются въ изобиліи въ большеваєтствих оскладахъ оружіе и боевые припасы.

Въ то же время до насъ доносились настойчивые слухи съ Дона, что казачество тамъ встало поголовно и что даже столица донская — Новочеркасскъ — въ рукахъ возставшихъ.

Армія воспрянула духомъ окончательно.

Обозные стратеги волновались больше всѣхъ, роптали на долгую остановку и рвались дальше — къ полуоткрывшимся окнамъ, въ которыхъ вдругъ мелькнулъ свѣтъ. Но военно-политическая обстановка оставалась для штаба все еще далеко неясной. Нужно было убъщиться въ серьезности всѣхъ этихъ свѣдѣній, чтобы рѣшить, куда идти. Отъ этого зависѣла дальнѣйшая судьба арміи.

Съ этой цълью на Донъ, въ станицу Егорлыцкую былъ посланъ съ разъвадомъ полковникъ генеральнаго штаба Барцевичъ. Одновременно, по просьбъ кубанскаго правительства и генерала Покровскаго, въ его распоряженіе предоставленъ былъ отрядъ въ составъ до четырехъ кубанскихъ и черкесскихъ сотенъ, который долженъ былъ составить ядро возставшихъ лабинцевъ; отрядъ сталъ сосредоточиваться къ югу, въ станицъ Расшеватской, въ ожиданіи ръшенія общаго плана операціи.

Барцевичъ вы халъ изъ Ильинской, въ нѣсколько дней сдѣлалъ лихой пробъгъ въ 200 верстъ (туда и обратно) и вернулся въ Успенскую съ сотней донскихъ казаковъ въ восторженномъ настроеніи:

— Донъ возсталъ. Задонскія станицы ополчились поголовно, свергли совътскую власть, возстановили командовачіе и дисциплину и ведутъ отчаянную борьбу съ большевиками. Бьютъ челомъ Добровольческой арміи, просятъ забыть старое и поскоръе придли на помощь.

Одно только было не совсъмъ ясно въ привезенныхъ свъдъніяхъ: совътскія войска по всему съверо-донскому фронту проявляли странную нервность, и черезъ Ростовъ, якобы, одинъ за другимъ уходили спъшно на югъ большевистскіе эшелоны съ войсками и имуществомъ подъ давленіемъ какой-то невъдомой силы...

\* \* \*

Жизнь Дона подъ властью большевиковъ въ своей бытовой и соціальной сущности ничѣмъ не отличалась отъ кубанской. Поэтому я не буду останавливаться на этомъ вопросъ, ограничившись лишь фактической стороной его.

12 февраля на засъданіе войсковаго круга явился большевикъ — войсковой старшина Голубовъ и крикнулъ народнымъ избранникамъ, которые всъ, кромъ атамана Назарова, почтительно встали при его появленіи:

— Въ Россіи совершается соціальная революція, а здѣсь какая-то сволочь разговоры разговариваетъ. Вонъ!

Кругъ былъ разогнанъ, атаманъ, предсъдатель круга Волошиновъ и нѣкоторые члены круга разстрѣляны. Въ Новочеркасскѣ поставленъ командующимъ войсками вахмистръ Смирновъ, въ Ростовъ сълъ «предсъдатель областного совъта Донской республики» демагогъ, урядникъ Подтелковъ. Голубовъ остался въ сторонъ и затаилъ злобу. Началось внъдреніе совътской власти въ предълы области, сопровождавшееся, какъ обычно, захватомъ пришлыми элементами мѣстнаго управленія, грабежами, реквизиціями, арестами, убійствами, \*\*) казнями и карательными экспедиціями противъ непокорныхъ станицъ. Хлѣбъ и скотъ большими партіями увозились на сѣверъ; одновременно начался дълежъ казачьей земли крестьянами. Казаки скоро убѣдились, что съ новымъ строемъ они теряютъ все: землю, волю и власть. Даже большія надежды донских в казаков в на возможность поживиться несмътными богатствами ростовской буржуазіи, оказались тщетными: буржуазія всецьло поступила въ эксплоатацію пришлаго «россійскаго пролетаріата». Этотъ новый властитель, однако, въ противоположность положенію, создавшемуся на Кубани, оказался одинаково непереносимымъ какъ для обираемаго имъ казачьяго, такъ и для покровительствуемаго крестьянскаго населенія. Въ отчеть о засъданіяхъ областного съъзда совътовъ Донской республики, состоявшагося въ послъднихъ числахъ марта, отмъчена враждебность массы его членовъ къ совътскому коммунизму и неудержимая тяга къ «безпартійности». При полномъ одобреніи всего крестьянскаго большинства съъзда, одинъ изъ депутатовъ «со слезами на глазахъ, съ хватающей за душу непосредственностью повъдалъ, какъ крестьяне партій не знали и шли за тѣмъ, кто «крѣпче» объщаль тру-

<sup>\*)</sup> Однихъ офицеровъ было убито около 500.

довому люду. А въ результать появились свои «трудовье» грасновыр дейцы, которые понаставили пулеметы и пушки и держать въ страхъ и трепеть населеніе ....)

Такое настроеніе обнаружилось въ донской деревнѣ уже на второй мѣсяцъ большевистскаго управленія.

Пробужденіе казачества пошло стремительнье, чьмъ было его паленіе.

Уже въ серединъ марта началось сильное броженіе въ различныхъ мъстахъ области и тайная организація казачьихъ силъ, чему немало способствовала наступившая весенняя распутица, мышальтая передвиженію большевистскихъ карательныхъ отрядовъ. 18 марта впервые собирается въ станицъ Манычской съъздъ Черкасскаго округа, на которомъ казаки выносятъ постановленія противъ совътской власти. Во второй половинъ марта начались и вооруженныя выступленія.

Одновременно шла и личная борьба между властями Ростова и Новочеркасска. Подтелковъ, связавшій свою сульбу всецьло съ рабочимъ пролетаріатомъ», относился крайне подозрительно къдъятельности Голубова и Смирнова, проводившихъ большевили свой — донской, казачій, хотя и родственный совътскому, но замкнутый въ областныхъ рамкахъ и недопускавшій госполства пришлой власти.

Новочеркасскъ скоро сталъ въ рѣзкую оппозицію къ областному комитету. Голубовъ, вернувшись изъ своей поѣздки по области, привезъ въ Новочеркасскъ скрывавшагося Митрофана Богаевскаго, бившаго помощника атамана Каледина. Настроеніе донской столицы очевидно сильно измѣнилось, если Богаевскому, приведенному съгауптвахты, дали возможность на многолюдномъ митингѣ въ теченіе трехъ часовъ говорить казакамъ «всю правду». Казаки слушали съумиленіемъ и клялись «не выдавать».

Областной комитетъ, обезпокоенный этимъ, потребовалъ прибытія въ Ростовъ Голубова и Смирнова и выдачи Богаевскаго. Новочеркасскъ отказалъ. Тогда прибылъ изъ Ростова карательный отрядъ и ликвидировалъ дъло: Смирновъ и Голубовъ бъжали, при чемъ послъдній въ одной изъ станицъ былъ опознанъ и убитъ. Такая-же участь постигла вскоръ и Подтелкова. М. Богаевскаго бросили всъ, его перевезли большевики въ Ростовъ и тамъ вскоръ разстръляли.

Такъ окончилось содружество двухъ большевизмовъ — совътскаго и казачьяго") На Дону теперь противопоставлены были белъ средостънія двъ силы: совътская власть и подымающееся казачестьо

1-го апръля казаки станицъ, ближайшихъ къ Новочеркасску, подъ начальствомъ войскового старшины Фетисова внезапнымъ нападеніемъ захватили городь. Незначительное число коммунистовь и красной гвардіи было истреблено или бъжало, а нео-большевики, ка-

<sup>\*) &</sup>quot;Рабочій голосъ" 1918 г. № 1. Органъ соц.-дем.

<sup>\*\*)</sup> Представленнаго Голубовымъ и Смирновымъ.

заки голубовской дивизіи, объявили «нейтралитетъ». Это плохо организованное выступленіе полувооруженнаго ополченія кончилось печально: 5-го большевики обратно овладѣли городомъ, подвергнувъ населеніе жестокому грабежу и новымъ казнямъ. Голубовская дивизія предусмотрительно ушла изъ города наканунѣ, захвативъ награбленное за время расположенія въ Новочеркасскѣ добро. По дорогѣ, впрочемъ, оно было отнято и перераспредѣлено возставшими станицами.

Неудача не остановила, однако, донцовъ. Организація вооруженнаго сопротивленія продолжалась открыто, и къ серединѣ апрѣля подъ командой вернувшагося послѣ скитаній въ Сальскихъ степяхъ походнаго атамана, генерала Попова, объединились слѣдующія значительныя группы донскихъ ополченій: 1. Задонская группа генерала Семенова (раіонъ Кагальницкой — Егорлыцкой); 2. Южная группа — полковника Денисова (раіонъ станицы Заплавской); 3. Сѣверная группа — бывшій «Степной отрядъ» — войскового старшины Семи лѣтова (раіонъ Раздорской). Во всѣхъ этихъ отрядахъ было свыше 10 тысячъ бойцовъ. Кромѣ того, и въ другихъ отдаленныхъ округахъ формировались болѣе или менѣе значительныя ополченія.

«Пробужденіе Дона» было, однако, далеко еще не полнымъ. И походному атаману, подготовлявшему наступленіе на Новочеркасскъ, приходилось не разъ посылать карательныя экспедиціи въ нераскаявшіяся еще и поддерживавшія большевиковъ станицы, расположенныя даже въ непосредственной близости отъ атаманскаго штаба.

\* \* \*

Всѣхъ этихъ подробностей тогда въ Успенской мы еще не знали. Но и свѣдѣній, привезенныхъ Барцевичемъ, было достаточно, чтобы сдѣлать выборъ: «окно», а не «окошко»; возможность связи и сношеній съ внѣшнимъ міромъ, а не оторванность и одиночество въ кавказскихъ предгоріяхъ; новая военно-политическая база, а не продолженіе партизанской войны. Словомъ — на Донъ!

Генералъ Алексъевъ раздълялъ всецъло мой взглядъ.

Пригласилъ кубанскихъ правителей, очертилъ имъ обстановку и сообщилъ рѣшеніе. Приняли съ грустью, но безъ протеста. Выразили опасеніе, какъ бы уходъ съ Кубани не вызвалъ оставленія рядовъ арміи кубанскими казаками и черкесами... Опасеніе оказалось неосновательнымъ: сотни, которыя должны были идти по собственному желанію съ Покровскимъ въ Лабинскій отдѣлъ, услышавъ о движеніи арміи на сѣверъ, не пожелали разставаться съ нею.

Окончательное успокоеніе среди кубанцевъ внесло мое заявленіе: Кубани я не брошу; военно-политическая обстановка рисуется въ такомъ видъ, что армія въ ближайшее время будетъ сосредоточена въ непосредственной близости отъ Кубанской области и, вы-



Полковникъ Дроздовскій (†).



полияя обще россіїє кую задачу, при перной позможнюєти огожет вооруженную помощь для остобожденія Кублии.

ार वर्तमानी अस्र सम्बन्धिया स्वत्व अन्ताव्यमानश्चात्र स्वत्या व्यवस्था व्यवस्था

pery.



Выступленіе назначиль на 16 апръля, пополудни, съ такимъ расчетомъ, чтобы въ сумеркахъ скрыть направленіе движенія и до разсвъта закончить переходъ дороги на участкъ между станціями Ея и Бълая Глина. На этихъ станціяхъ стояли бронированные поъзда, а послъдняя была занята большимъ отрядомъ красногвардейцевъ.

Выходить изъ Успенской пришлось подъ прикрытіемъ арьергарда, въ виду начавшагося съ юга на станицу наступленія большевиковъ.

Двинулъ колонну умышленно на сѣверо-востокъ; авангардъ вступилъ въ бой съ охраненіемъ ставропольскихъ красногвардейскихъ отрядовъ; колонна пріостановилась и, какъ только стемнѣло, свернула влѣво; двигались въ ночной темнотѣ, по дорогамъ и безъ дорогъ — цѣлиною по указанію сбивавшихся съ пути проводниковъ; подъ утро подошли къ глухому желѣзнодорожному переѣзду и начали переходъ. Опять конница и авангардъ разошлись вѣеромъ — въ разныя стороны, въ видѣ заслоновъ. Взрываютъ путь. Повозки крупной рысью по двѣ въ рядъ, гремя по каменному настилу, летятъ черезъ полотно. Опять люди вздыхаютъ полной грудью, крестятся и поздравляютъ другъ друга:

— Ну, слава Богу, кажется перевалили послъднюю!..

Но насталъ разсвътъ, и отъ Бълой Глины показался дымъ бронепоъзда; у переъзда начали ложиться непріятельскія гранаты; позади бронепоъзда сталъ высаживаться изъ вагоновъ эшелонъ пъхоты и густыми цъпями разсыпаться по полю; изъ арьергарда донесли, что противникъ «нажимаетъ»; голову обоза изъ села Горькой Балки встрътили огнемъ...

Войска спокойно развернулись, открыли огонь наши батареи. И скоро нависшія было тучи разсѣялись: выступленіе мѣстныхъ большевиковъ въ Горькой Балкѣ, яромъ большевистскомъ притонѣ, оказалось не серьезнымъ и скоро было ликвидировано, арьергардъ отбилъ противника, а бронепоѣздъ и эшелоны изъ Бѣлой Глины держались въ почтительномъ отдаленіи нѣсколькими десятками выстрѣловъ нашей артиллеріи и огнемъ праваго заслона.

Послѣ большого привала въ Горькой Балкѣ, во время котораго не прекращался бой къ востоку отъ села, армія двинулась дальше и заночевала въ кубанской станицѣ Плоской.

Въ послъднія сутки армія прошла съ боемъ до 70 верстъ!

Прибывшій въ Плоскую съ Дона разъѣздъ донесъ, что на Задонскія станицы идетъ большое наступленіе съ сѣвера и запада, и донское начальство проситъ помощи.

19-го я послалъ 1-й конный полкъ полковника Глазенапа прямо на Егорлыцкую, а армію перевелъ въ Лежанку — то село, которое нѣкогда первое встрѣтило Добровольческую армію огнемъ и жестоко за это поплатилось. Теперь тамъ все мирно. Въ окрестностяхъ, однако, собрались большіе отряды красной гвардіи.

Задонье, между тъмъ, переживало критическій моментъ: большевики, послъ недолгаго сопротивленія заняли вновь станицы Кагальницкую и Мечетинскую и начали въ нихъ творить расправу; вооруженные казаки отступили на югъ, къ Егорлыцкой, куда также подходитъ непріятель. Такимъ образомъ, вмъсто отдыха приходилось начинать новую серьезную операцію для освобожденія Задонья.

Оставивъ въ Лежанкѣ бригаду Маркова и конницу Эрдели, я приказалъ Богаевскому со 2-й бригадой идти въ тылъ большевист-

скимъ войскамъ въ направленіи на Гуляй-Борисовку; Глазенапу, послѣ освобожденія Егорльцкой, наступать на съверъ, объединивъ командованіе надъ донскими ополченіями.

20-го Богаевскій выступиль. Выроятно это движеніе было замычено большевиками и сочтено за отходъ, такъ какъ въ тотъ-же день со стороны Лопанки началось наступленіе на Лежанку большихъ силь красной гвардіи.

Въ теченіи двухъ дней большевистская артиллерія громила село, а непріятельскія ціли распространялись все дальше къ западу, въ охватъ нашего расположенія, отръзая пути на Егорльшкую. Частными атаками Марковъ временно отбрасываль ихъ, но они возвращались опять большими массами. Это несоизмъримое превосходство силъ и наличіе въ сель беззащитнаго обоза сильно препятствовало маневренной свободъ Марковской бригады.

Были дни страстной недѣли — пятница и суббота. Въ станичной церкви шло богослуженіе, выносили плащаницу, и люди въ скорби и трепетѣ молились «поправшему смерть» подъ громъ рвавшихся во кругъ церковной ограды снарядовъ. Изъ алтаря слышалось слово Божье о прощеніи, а за селомъ лилась кровь, и братъ убивалъ брата...

Въ субботу огонь былъ особенно жестокимъ. Зашелъ ко мнѣ Романовскій и пригласилъ въ штабъ — для выслушанія доклада. Оказалось, что никакого доклада не предстоитъ, а... мой домъ — легкая деревянная постройка, и во дворь его шрапнель уже переранила нашихъ лошадей, тогда какъ штабъ помѣщался въ солидномъ каменномъ зданіи. Предосторожность, однако, на этоть разъ вышла некстати: въ домъ штаба и смежное съ нимъ помѣщеніе лазарета ударило нѣсколько гранатъ; насъ осыпало известкой, но не тронуло; убило и переранило вновь нѣсколькихъ человѣкъ въ лазаретѣ.

Обозу дъваться некуда — ждетъ своей участи и терпитъ. Наконецъ, пришло донесеніе, что Егорлыцкая свободна. Когда Глазенан: подошелъ къ станицъ, въ ней оказались только немногія казачки и дъти — всъ казаки съ семьямъ и пожитками ушли въ степь, не расчитывая на свои силы и не желая покоряться большевикамъ. Ихъвернули и вооруженныхъ присоединили къ отряду; а 21-го большевики, приближавшіеся къ станицъ, внезапно повернули назадъ и побъжали. Сказывалось очевидно появленіе Богаевскаго.

Многострадальный обозъ двинулся, наконецъ, кружнымъ путемъ въ Егорлыцкую.

Уходъ его развязалъ руки нашему отряду въ Лежанкъ. Къ вечеру Марковъ перешелъ въ контръ-атаку по всему фронту и блестящимъ ударомъ Офицерскаго полка, двинувшагося впередъ молча, безъ единаго выстръла, опрокинулъ большевиковъ, обратившихся въ бъгство; ихъ преслъдовала конница. Я приказалъ Маркову задержаться въ Лежанкъ на сутки и затъмъ перейти въ Егорлыцкую круж-

нымъ путемъ, черезъ полустанокъ Цѣлину, чтобы одновременно отбросить отрядъ «анархистовъ», оперировавшій съ бронепоѣздами между Торговой и Егорлыцкой (станція Атаманъ) и испортить тамъ на нѣсколько верстъ желѣзнодорожный путь.

Богаевскій въ эти дни по пути разметалъ отряды большевиковъ, разбилъ ихъ главныя силы подъ Гуляй-Борисовкой и расположился въ этомъ селъ. Глазенапъ занялъ Мечетинскую, потомъ и Кагальницкую. Задонье было освобождено.

Боевое счастье вновь явно начинало склоняться на сторону Добровольческой арміи...

Поздно ночью я со штабомъ вхалъ по дорогв въ Егорлыцкую, спвша къ пасхальной заутренв. Бесвдовали съ Иваномъ Павловичемъ. Съ первыхъ-же дней совмвстной службы въ качествв командующаго и начальника штаба между нами установились отношенія интимной дружбы, основанныя на удивительномъ пониманіи другъ друга и такомъ единомысліи, котораго мнв лично еще не приходилось испытывать въ своихъ отношеніяхъ съ людьми. Работать вмвств было легко и пріятно.

Ночь была тихая и звъздная. Справа на горизонтъ догоралъ зажженный къмъ-то послъ боя хуторъ и бросалъ кровавый отблескъ въ небесную высь и въ степь. Гулко стучали подковы по неоттаявшей еще землъ. Перешли въ шагъ.

- Вотъ резонерствовалъ Иванъ Павловичъ два мѣсяца тому назадъ мы проходили это-же мѣсто, начиная походъ. Когда мы были сильнѣе тогда или теперь? Я думаю, что теперь. Жизнь толкла насъ отчаянно въ своей чертовой ступкѣ и не истолкла; закалилось лишь терпѣніе и воля; и вотъ эта сопротивляемость, которая не поддается никакимъ ударамъ.
- Что-же, Иванъ Павловичъ, какъ говоритъ внутренній голосъ — одолъемъ?
- Какъ сказать... Мнѣ кажется, что теперь мы выйдемъ на большую дорогу. Но попадемъ въ жестокую схватку между двумя процессами распада и сложенія здоровыхъ народныхъ силъ. Они по существу будутъ бороться, а мы, въ зависимости отъ теченія ихъ борьбы, одолѣемъ или пропадемъ.

Я вспомнилъ этотъ разговоръ черезъ два года, также въ Святую ночь — въ Средиземномъ морѣ, на русскомъ кораблѣ подъ англійскимъ флагомъ, уносившемъ меня отъ послѣдняго клочка Русской земли и отъ свѣжей могилы друга...

Въ сторонъ отъ дороги послышался шорохъ.

— Стой!

Въ темнотъ обрисовались силуэты казачьей заставы. Въвзжаемъ на площадь.

Свътится ярко храмъ. Полонъ народа. Радость Свътлаго праздника соединилась сегодня съ избавленіемъ отъ «нашествія», съ воскре-

сеніемъ падеждь. Радостно гудять колокола радостно шумить вся церковь въ отвътъ на всеблагую въсть:

— Воистину воскресе!

Въ маревъ дыма кадильнаго и дрожащаго свъта паникадил сіяютъ лица молящихся.

«... И насъ сподоби чистымъ сердцемъ Тебе славити».

### ГЛАВА ХХХ.

## Походъ Дроздовцевъ.

Съ приходомъ на Донъ возстановилась связь съ внъшнимъ міромъ, и мы были ошеломлены нахлынувшими со всъхъ сторонъ неожиданными новостями.

23 апръля донскимъ ополченіемъ Южной группы полковника Денисова взятъ былъ Новочеркасскъ.

Глава посланнаго туда отъ Добровольческой арміи представительства, генералъ Кисляковъ въ своихъ донесеніяхъ опредѣлялъ положеніе съ большой осторожностью: «полевой арміи» въ истинномъ смыслѣ этого слова на Дону еще нѣтъ; казаки по прежнему въ бояхъ не всегда устойчивы; то, что тамъ происходитъ — пока еще только мѣстныя возстанія, не вполнѣ прочно взятыя въ руки». Но несомнѣнно, что возстанія эти серьезныя и на большомъ пространствѣ, за исключеніемъ двухъ округовъ, обнимающія всю область.

Какъ будто въ подтвержденіе его словъ, 25 апръля большевики съ съвера повели наступленіе на Новочеркасскъ и ко второму дню овладъли уже предмъстьемъ города, переживавшаго часы сильнъйшей паники. Казаки не устояли и начали отступать. Порывъ казался исчерпаннымъ, и дъло проиграннымъ. Уже жителямъ несчастнаго Новочеркасска мерещились новые ужасы кровавой расправы...

Но въ наиболѣе тяжелый моментъ свершилось чудо: неожиданно въ семи верстахъ къ западу отъ Новочеркасска, у Каменнаго Брода, появился Офицерскій отрядъ полковника Дроздовскаго, силою до 1000 бойцовъ, который и рѣшилъ участь боя.

Это была новая героическая сказка на темномъ фонъ русской смуты:\*) два мъсяца изъ Румыніи, отъ Яссъ до Новочеркасска, болъе тысячи верстъ отрядъ этотъ шелъ съ боями на соединеніе съ Добровольческой арміей.

\* \*

Чтобы удержать отъ паденія Румынскій фронтъ, генералъ Щербачевъ въ концъ 1917 года приступилъ къ переформированію корпусовъ въ національныя соединенія, главнымъ образомъ украинскія.

<sup>\*)</sup> Данныя о походъ Дроздовцевъ взяты изъ "Воспоминаній участниковъ", редактированныхъ полковникомъ Колтышевымъ.

Мъра эта не привела ни къ какимъ результатамъ, не находя почвы въ солдатскихъ настроеніяхъ и встрътивь рышительное противодыйствіе со стороны большей части офицерства.

Общія невыносимыя условія армейскаго быта, введеніе выборнаго начала и система націонализацій создали большіе кадры бездомнаго офицерства, которое частью разлілізжалось, но въ большинстві осідало въ крупныхъ городахъ фронта и въ пунктахъ квартированія высшихъ штабовъ.

Едва ли тдъ либо слагалась болье благопріятная обстановка для добровольческих в формированій, чьмъ на Румынскомъ фронть. Тьмъ болье, что сохранившія дисциплину румынскія войска слерживали въ извъстной мъръ своеволіе распущенных в тыловыхъ бандъ русскихъ солдатъ, а союзныя миссіи имѣли тогда еще большое вліяніе на румынское правительство.

Сфинерство ждало приказа, ждало, чтобы во главъ его сталь авторитетный начальникъ, который повелъ бы его на борьбу. Это стремленіе усилилось еще болѣе, когда стало извѣстнымъ, что генералъ Алексьевъ прислалъ письмо генералу Щербачеву, которымъ сообщалъ о созданіи Добровольческой арміи, объ ея цѣляхъ и приглашалъ добровольцевъ на Донъ.

Генералъ Щербачевъ не нашелъ въ себѣ достаточно рѣшимости чтобы стать во главѣ движенія, или, по країней мѣрѣ, придать ему сразу широкія организованныя формы. Несомнѣнно, въ этомъ отношеніи на него повліяло рѣзкое противодѣйствіе украинскаго комиссара Чеботаренко и колебанія французской миссіи, увлекавшейся тогда созданіемъ самостоятельной Украины и «союзной украинской арміи» — идеей, стоявшей въ прямомъ противорѣчіи съ началами положенными въ основу добровольчества. Не взявъ на себя задачи формированія добровольческаго отряда, ген. Щербачевъ, вмѣстѣ сътѣмъ, не откликнулся и на просьбу ген. Алексѣева объ организаціи планомѣрной отправки офицеровъ на Донъ.

Иниціатива пришла снизу.

Полковникъ Михаилъ Гордъевичъ Дроздовскій, бывшій командующій 14-й пъх. дивизіей, посль настойчивыхъ просьбъ въ началъ декабря получиль разръшеніе Щербачека формировать добровольческія части.

Храбрый, ръшительный, упорный человъкъ, большой патріотъ, Дроздовскій взялся лихорадочно за дѣло, и скоро въ окрестностяхъ Яссъ (мѣстечко Соколы) онъ началъ собирать добровольцевъ, преимущественно офицеровъ, и накапливать военное имущество. Какими оригинальными средствами пріобрѣталось оно, объ этомъ образно говорятъ участники:

«... Добровольцы устраивали у дорогь, вблизи путей слъдованія удиравшихъ съ фронта частей, засады; неожиданно нападали на голову колонны и захватывали Бхавших в обыкновенно вперели начальниковъ; затъмъ быстро и ръшительно отбирали отъ всъхъ оружіс. увозили съ собой необходимое имущество, а иногда забирали и офицеровъ, слъдовавшихъ съ частями». Никакого сопротивленія солдаты при этомъ не оказывали.

Такимъ путемъ отрядъ Дроздовскаго пріобрълъ оружіе, легкую

и тяжелую артиллерію, техническое имущество и обозъ.

Между тѣмъ, украинская рада приступила къ сепаратнымъ переговорамъ о мирѣ съ центральными державами. Только это обстоятельство раскрыло, наконецъ, глаза союзнымъ миссіямъ, и онѣ болѣе внимательно начали относиться къ идеѣ добровольчества. Подъ ихъ вліяніемъ и ген. Щербачевъ рѣшилъ расширить рамки организаціи и приказомъ отъ 24 января учредилъ должность «инспектора по формированію добровольческихъ частей». Дроздовскій былъ отодвинутъ на задній планъ, а инспекторомъ назначенъ ген.-маіоръ Кельчевскій; при немъ большой штабъ: предположено было формировать отдѣльный корпусъ.

Въ своемъ первомъ приказъ новый руководитель обратился къ добровольцамъ со слъдующими словами:

«... Вамъ, скромные, но мужественные люди, отрезвѣвшая Русь скажетъ спасибо... за то, что среди всеобщей злобы и подозрѣній, среди анархіи и подлыхъ навѣтовъ... вы съ вѣрой въ Бога взялись за великое дѣло по созданію силы для борьбы по возстановленію порядка и на защиту будущаго Учредительнаго Собранія»...

Офицерство стекалось, однако, медленно. Тѣ причины духовнаго переутомленія и всеобщаго нравственнаго упадка, о которыхъ я говорилъ раньше, здѣсь, на Румынскомъ фронтѣ обострялись еще отсутствіемъ имени. Имени — привлекающаго, импонирующаго, вокругъ котораго могли бы объединиться всѣ, сохранившіе «свѣтильники непогашенными».

Въ результатъ изъ всего огромнаго численно Румынскаго фронта къ концу февраля собралось въ раіонъ Яссъ (1-я бригада полк. Дроздовскаго) около 900 добровольцевъ, въ раіонъ Кишинева (2-я бриг. ген.-лейт. Бълозора) около 800. Одесса, въ которой насчитывалось до 15 тысячъ офицеровъ, эта — «прекрасная Ниневія, гдъ все продается и все покупается»— не откликнулась вовсе...

27 января Украина заключила миръ съ Германіей. Румынія увидѣла себя окончательно покинутой и въ свою очередь приступила къ сепаратнымъ переговорамъ съ центральными державами. Къ этому времени, согласно распоряженію совѣта комиссаровъ, русскіе корпуса начали оставлять фронтъ, пытаясь прорваться на сѣверъ, къ Черновицамъ. Румыны выставили тамъ заслонъ и, убѣдившись въ полной небоеспособности нашихъ войскъ, приступили къ ихъ разоруженію. Лишь нѣсколько частей оказало незначительное сопротивленіе; всѣ огромные запасы фронта остались въ рукахъ румынъ.

Вмъстъ съ тъмъ, измънилось въ корнъ отношеніе румынъ къ русскимъ, которыхъ они считали единственными виновниками своихъ оъдствій; широкою волною разлилась ненависть ко всему русскому,

не разъ проявлявшаяся нь насиліях в и оскорбленіях в, которыя трудно будеть когда либо забыть неповинному, и безь того изстрадавшемуся тогда русскому офицерству.

Въ виду новаго направленія румынской политики, добровольческая организація, проповъдывавшая «борьбу съ большевиками и итмицами — ихъ пособниками», оказалась въ чрезвычайно трудномъ положеніи. Нѣмецкія войска начали движеніе въ предѣлы незанятой еще Румыніи; сочувствовавшія намъ союзныя миссіи стали покидать Яссы; румынское главное командованіе въ угоду нѣмцамъ предъявило категорическое требованіе о разоруженіи и расформированіи добровольческихъ бригадъ.

Но окончательный ударъ дѣлу былъ нанесенъ во второй половинѣ февраля. Генералы Щербачевъ и Кельчевскій рѣшили, что при сложившемся международномъ и внутреннемъ русскомъ положеніи дальнѣйшее существованіе организаціи безцѣльно. Былъ отданъ приказъ, который освобождалъ офицеровъ отъ данныхъ ими обязательствъ и распускалъ добровольческія бригады.

Казалось, что дѣло окончательно погибло. Ген. Бѣлозоръ распустилъ 2-ю бригаду. Но полковникъ Дроздовскій не могъ помириться съ крушеніемъ начатаго имъ дѣла. Съ непоколебимымъ упорствомъ

онъ говорилъ смущеннымъ офицерамъ:

— Не падайте духомъ! Только дъйствительно неодолимая сила можетъ остановить насъ, а не ожиданіе возможности встрътиться съ ней.

Дроздовскій категорически отказался исполнить приказъ и продолжаль формированіе, поставивь себь цьлью скорыйшее дыяженіе на Донь, на соединеніе съ Добронольческой арміей, куда влекли ьсьхтимена признанныхъ вождей — Корнилова и Алексъева.

Бригада откликнулась на призывъ своего начальника.

Начались пререканія со штабомъ фронта и борьба съ румынскимъ правительствомъ, постановившимъ не выпускать бригаду съ оружіемъ въ рукахъ. Дроздовскій заявиль рышительно, что разоруженіе добровольцевъ не будетъ столь безбользненно, какъ это кажется правительству» и что «при первыхъ враждебныхъ дъйствіяхъ городъ (Яссы) и королевскій дворецъ могутъ быть жестоко обстръляны артиллерійскимъ огнемъ».

Дъйствительно, 23 февраля, когда румынскія войска начали окружать м. Соколы, противъ нихъ развернулись цъпи добровольцевъ, а жерла тяжелыхъ орудій направлены были на Ясскій дворецъ...

Румыны поспъшно увели свои части и на слъдующій же день подали поъзда для перевозки добровольцев в въ Кишинев с. А 4 марта вся бригада сосредоточилась въ м. Дубоссарахъ, на лъвом в берегу Диъстра, внъ оккупаціонной зоны румынъ.

Надежды на пополненіе изъ состава Кишиневскаго гарнизона оправдались лишь въ самой ничтожной степени — присоединилось всего нѣсколько десятковъ офицеровъ: Психологія уклонявшагося отъ борьбы офицерства какъ нельзя лучше сказалась въ приводимомъ полковникомъ Колтышевымъ разговоръ:

— Мы привыкли исполнять *приказы*, а насъ вмѣсто этого *просятъ*; или даже объявляютъ, что дѣйствительность данныхъ нами обязательствъ уничтожается и что мы лучше сдѣлаемъ, если не пойдемъ на такое рискованное предпріятіе. Ясно, что старшіе начальники сами не вѣрятъ въ успѣхъ, а имъ виднѣе...

Среди такого подавленнаго настроенія, общей растерянности и безнадежности въ Дубоссарахъ жилъ своей особенной жизнью отрядъ русскихъ людей, готовясь къ походу и борьбѣ. Впереди болѣе тысячи верстъ пути, двѣ серьезныя водныя преграды (Бугъ и Днѣпръ), весенніе разливы, край, взбаламученный до дна. А наперерѣзъ, непрерывно двигающіеся отъ Бирзулы къ Одессѣ и къ востоку, по приглашенію Украчнской рады, австро-германскіе эшелоны. Впереди полная неизвѣстность — волнующая, но не заглушающая молодого порыва, жажды подвига и вѣры въ правоту своего дѣла; вѣры, все возрастающей, въ своего начальника, въ свое будущее.

Ее не подорвали даже докатившіеся тогда уже до Днѣстра зловѣщіе слухи о паденіи Дона...

Походъ Дроздовцевъ отъ м. Соколы до Новочеркасска длился 61 день. 7 марта выступили изъ Дубоссаръ; 15-го переправились черезъ Бугъ у Александровки; 28-го перешли Днѣпръ у Бериславля; 3 апрѣля заняли Мелитополь; 21 появились подъ Ростовомъ. Шли форсированными маршами, съ посаженной на подводы пѣхотой, дѣлая иногда 60—70 верстъ въ сутки.\*)

Весь ютъ Россіи переживаль тогда сумбурный періодъ безвременья и безвластья нѣсколько иначе, чѣмъ юго-востокъ. Земельный вопросъ былъ уже тамъ захватнымъ правомъ разрѣшенъ; на югѣ не было столкновенія интересовъ такихъ соціально враждебныхъ группъ, какъ казачество и «иногородніе»; на югѣ не осѣдали еще въ сколько-нибудь широкихъ размѣрахъ фронтовыя части, а безъ нихъ формированіе красной гвардіи и утвержденіе совѣтской власти шло замедленнымъ темпомъ. Наконецъ, движеніе австро-германскихъ войскъ вглубь территоріи, опережаемое самыми фантастическими и угрожающими слухами, создавало психологическую обстановку, далеко не благопріятную для большевиковъ.

<sup>\*)</sup> Составъ бригады Дроздовскаго: 667 офицеровъ. 370 солдатъ, 14 врачей, священниковъ, чиновниковъ; 12 сестеръ милосердія; Сводный стрълковый полкъ (ген.-маіоръ Семеновъ, позднѣе

удаленъ).
Конный дивизіонъ (шт. ротм. Гаевскій).
Легкая батарея (полк. Ползиковъ).
Конно-горная батарея (капит. Колзаковъ).
Мортирный взводъ (полк. Медвъдевъ).
Техническія части и лазаретъ.

Край быть наполнент небольшими неорганизованизми шанками, не имъвшими ръшительно никакой политической физіономіи, и своими разбоями доводившими до отчаянія все населеніе.



Благодаря этимъ обстоятельствамъ отрядъ Дровдовскаго шелъ, почти не встръчая сопротивленія; только у Каховки и Мелитополя онъ столкнулся съ большевистскими бандами, которыя разбилъ летко, почти не понеся потерь, и принялъ участіе въ двухъ, трехъ кърательныхъ экспедиціяхъ.

Населеніе повсюду встръчало отрядь какъ своихъ избавителей и, не отдавая себъ отчета ни въ силъ, ни въ назначеніи его, съ приходомъ добровольцевъ связывало надежды на окончаніе смуты. Изъ далекихъ селъ приходили депутаціи, прося спасти ихъ отъ «душегубовъ», привозили связанными своихъ большевиковъ, членовъ совътовъ — и преступныхъ, и можетъ быть невинныхъ — «на судъ и расправу».

Судъ бывалъ кратокъ, расправа жестока.

А на утро отрядъ уходилъ дальше, оставляя за собой разворошенный муравейникъ, кипящія страсти и затаенную месть.

26 марта Дроздовскому подчинился шедшій походомъ изъ Измаила отрядъ полковника Жебрака въ составъ 130 человъкъ, главнымъ образомъ изъ состава такъ называемой Балтійской морской дивизіи (пъхотн.).

По пути къ Дроздовцамъ присоединялись новые добровольцы, преимущественно офицеры и учащаяся молодежь. Обычная картина: послѣ прихода отряда въ большой населенный пунктъ, въ ряды его записываются сотни добровольцевъ; но черезъ день приходятъ по слѣдамъ Дроздовцевъ нѣмцы, въ населеніи появляется увѣренность въ прочности положенія, и съ отрядомъ уходятъ лишь нѣсколько человѣкъ. Нерѣдко въ мѣстахъ записи слышались разговоры:

- А много ли васъ?
- Тысяча.
- Ну, съ этимъ Россію не спасешь!..

Не встръчая серьезнаго сопротивленія со стороны большевиковъ, Дроздовскій оказался, однако, въ весьма трудномъ положеніи въ отношеніи другого врага: по слѣдамъ отряда, иногда опережая его по желѣзной дорогѣ, шли австро-германцы... Если широкая политика и истинные мотивы движенія ихъ были не совсѣмъ ясны для офицерства, то во всякомъ случаѣ психологія огромной части его не могла воспринять это событіе иначе, какъ въ смыслѣ продолженія войны и вражескаго нашествія на русскую землю. И, вмѣстѣ съ тѣмъ, не было ни силъ, ни какой либо возможности противодѣйствовать имъ, не отказываясь отъ выполненія своей основной задачи. Наконецъ, эти враги гонятъ передъ собой большевиковъ, расчищая тѣмъ путь отряду...

Дроздовскій объявиль, что отрядь сохраняеть въ отношеніи австро-германцевь нейтралитеть и ведеть борьбу только противъ большевиковъ.

Не было ли еще инструкцій изъ главной нѣмецкой квартиры, не разобрались нѣмцы въ истинныхъ побужденіяхъ добровольцевъ или просто сравнительно слабымъ передовымъ частямъ ихъ невыгодно было вступать въ столкновеніе съ хорошо вооруженнымъ, организованнымъ и морально стойкимъ отрядомъ, но формула Дроздовскаго была молчаливо принята.

Быть можетъ и совѣсть рядового нѣмецкаго офицерства заговорила при видѣ людей, оставшихся вѣрными своему долгу, и одинокой,

трагически ничтожной кучкой бросившихся въ водоворот в народной стихіи.

Хотя люди эти и были имъ врагами.

Добровольны шли въ непосредственной бли ости отъ своихъ «вибшнихъ враговъ , стараясь не встръпиъся съ ними и принциая мъры боевой предосторожности. На душъ у нихъ бы ю далеко не спокойно. Но...

«Разумъ бралъ свое, и мы, молча, въ тяжеломъ раздумьи продолжали свой путь»...

До Дибпра встрвчались только австрійцы. Они сами, повидимому, избъгали встрвчь съ Дроздовцами. Иногда австрійскіе аванпосты открывали огонь по нашимъ разъбздамъ, а части ихъ поспвшно снимались со своихъ стоянокъ и уходили въ сторону. Однажды, когда колонна Дроздовцевъ пересвкала жельзную дорогу между Бирзулой и Жмеринкой, въ нее връзался эшелонъ австрійцевъ. Къ изумленію добровольцевъ австрійскіе офицеры привътствовали ихъ отданіемъ чести и криками:

### — Счастливаго пути!

Первый разъ съ нѣмцами встрѣтились на переправѣ черезъ Днѣпръ у Бериславля. Несмотря на усиленные марши, Дроздовскому не удалось предупредить тамъ нѣмцевъ. Когда колонна подходила къ Бериславлю, онъ былъ занятъ уже двумя германскими батальонами, подошедшими изъ Херсона. Послѣ краткихъ переговоровъ, нѣмецкій маіоръ согласился не препятствовать переправѣ добровольцевъ и временно снять съ позиціи свои части, съ тѣмъ чтобы возлѣ моста оставалась одна изъ нѣмецкихъ ротъ.

Объ стороны расположились, однако, изъ предосторожности такъ, чтобы, въ случаъ надобности, можно было легко вступить въ бой...

Трагическая игра судьбы!

Въ Бериславлѣ у моста стоялъ врагъ — нѣмцы. За рѣкой у Каховки стоялъ другой врагъ — русскіе большевики; они обстрѣливали расположеніе нѣмцевъ артиллерійскимъ огнемъ, преграждая имъ путь. Добровольцамъ предстояло атаковать большевиковъ, какъ будто открывая тѣмъ дорогу нѣмцамъ въ широкіе заднѣпровскіе просторы...

Старые дроздовцы не забудутъ того тяжелаго чувства, которое они испытали въ эту темную, холодную ночь. Когда разумъ мутился, чувство раздвашалось, и мысль мучительно искала отибта, запутавшись безнадежно въ удивительныхъ жизненныхъ парадоксахъ.

Каховка послѣ короткаго боя была взята, большевики бѣжали. Но тягостное настроеніе добровольневь заставило Дроздонскаго пригласить всѣхъ старшихъ начальниковъ и разъяснить имъ, что онъ «ни въ какіе переговоры о совмѣстныхъ дѣйствіяхъ съ нѣмцами не входилъ, а лишь потребовалъ пропустить отрядъ».

Приходилось не разъ прибъгать къ хитрости. Такъ, когда колонна пересъкала жельзную дорогу съвернъе Таганрога, часть обоза

и арьергардъ были отрѣзаны подошедшимъ изъ Таганрога паровозомъ, ставшимъ поперекъ переѣзда. Германскій маіоръ Гудерманъ заявилъ, что не пропуститъ колонну до тѣхъ поръ, пока не получитъ разрѣшенія изъ Таганрога отъ корпуснаго штаба. Повидимому онъ выжидалъ прибытія эшелона. Начальникъ арьергарда, полковникъ Жебракъ развернулъ роту съ пулеметами вдоль полотна. Но насильственныя мѣры могли быть чреваты опасными послѣдствіями. Жебракъ вступилъ поэтому въ переговоры съ маіоромъ, посовѣтовавъ для ускоренія отвѣта послать его адъютанта на паровозѣ въ Таганрогъ. Какъ только паровозъ скрылся съ глазъ и путь сталъ свободенъ, повозки рысью двинулись черезъ переѣздъ.

— Вы поступили не по джентельменски, — сказалъ раздраженно

Гудерманъ.

— Кому, кому судить объ этомъ — отвътилъ Жебракъ — но только не вамъ, маіоръ. У насъ съ вами миръ еще не заключенъ. Кто намъ мъщаетъ, тотъ намъ врагъ.

Не взирая на рядъ подобныхъ эпизодовъ, въ которыхъ прорывались истинныя чувства отряда, «нейтралитетъ» все же не нарушался, и Дроздовцы приближались благополучно къ «землъ обътованной».

Между тѣмъ, вѣсти, шедшія оттуда, становились все болѣе печальными. 1 апрѣля окончательно подтвердились свѣдѣнія, что весь Донъ занятъ большевиками; о генералѣ Корниловѣ говорили, что онъ «дерется гдѣ-то въ раіонѣ ст. Кавказской, и ходятъ даже слухи, что онъ убитъ». 14-го слухи о смерти вождя не вызывали уже сомнѣній. Будущее опять заволокло зловѣщими тучами. Падала цѣль, казались напрасными всѣ труды и лишенія тысячеверстнаго похода. Малодушныхъ охватило уныніе. Но Дроздовскій — мрачный, замкнутый, не любившій дѣлиться своими надеждами и сомнѣніями съ окружающими, твердо и рѣшительно велъ отрядъ впередъ, напроломъ, руководствуясь не столько реальными данными, сколько вѣрой и внутреннимъ чувствомъ.

Оно не обмануло его. Уже за Бердянскомъ получены были радостныя въсти:

— Донъ поднялся!

Добровольческая армія жива!

Ростовъ переживалъ тяжелое время.

Много дней уже слышна была отдаленная артиллерійская стръльба; ходили неясные слухи о приближеніи нъмцевъ, украинскихъ гайдамаковъ, какихъ-то невъдомыхъ «щербачевцевъ», наконецъ, возставшихъ донцовъ. Эти слухи какъ будто находили подтвержденіе вънервномъ настроеніи совътскихъ властей и въ явно производившейся звакуаціи города.

Ростовны не знали, кто ихъ освободить; но, переходя ото на деждъ къ отчаянію, все же ждали со дня на день избавленія.

Въ Святую ночь оно какъ будто бы пришло: послѣ сильной артиллерійской канонады большевики начали покидать городь, отходя въ Нахичевань, и къ утру Свътлаго Воскресенія ростовскіе жители, гыглянувъ со страхомъ на улину, увидѣли разъѣзды какихъ то невѣдомыхъ людей, пришедшихъ изъ Румыніи и называвшихъ себя «корниловцами».

Обойдя съ съвера Таганрогъ, въ которомъ сосредоточился германскій корпусъ, дошедшій уже передовыми частями до станціи Синявки, Дроздовскій 21 апрыля атаковаль Ростовы.

Операція была весьма рискованная, силы далеко не достаточныя. Но агентурныя свідінія указывали на стремленіе німцевь занять Ростовь. Дроздовскій рішиль поэтому предупредить их і, желая оказать скорьйшую помощь Дону, воспользоваться богат ійшими военными запасами, сосредоточенными въ городі, и учитывая, вмісті съ тімь, моральное значеніе захвата этого крупнаго политическаго и военнаго центра «русскими руками».

Конный дивизіонъ Дроздовцевъ съ конно-горной батареей и броневикомъ подъ командой начальника штаба отряда, полковника Войналовича, атаковаль передовыя части большевиковъ, разбиль ихъ и ворвался на вокзалъ. Впечатльніе этого налета было настолько велико, что большевики начали даже поспѣшно покидать городъ, а эшелоны красной гвардіи, бывшіе на вокзалѣ, цѣлыми толпами сдавались въ плѣнъ. Но прошелъ часъ, другой, подкрѣпленіе не подходило и большевики, опомнившись, открыли огонь по добровольцамъ. Первымъ налъ доблестный полковникъ Войналовичъ. Асангардъ отступилъ. Но вскорѣ подошли главныя силы, и большевики, преслъдуемые артиллерійскимъ огнемъ, стали отходить окончательно, къ полуночи очистивъ весь городъ. Дроздовскій занялъ вокзалъ и прилегающій раіонъ.

Легкость овладѣнія городомъ вызвала пренебреженіе къ противнику. Стояли безпечно. Утромъ пѣхота разошлась, приступивъ къ очисткѣ города. Развѣдки не было. И потому, когда около 6 часовъ неожиданно открыль огонь большевистскій бронепоѣздь и изъ Новочеркасска одинъ за другимъ стали подходить эшелоны красной гвардіи, отрядъ Дроздовскаго былъ застигнутъ врасплохъ.

Начался тяжелый бой, лишенный должнаго управленія, въ результать котораго Дроздовскій очистиль Ростовь, потерявь до 100 человькъ, часть обоза и пулеметовъ.

Части собрались въ селѣ Чалтырь. Тамъ уже оказался... авангардъ германцевъ. Несмотря на предупредительное отношеніе нѣмецкаго начальника, предоставившаго отряду для ночлега часть села, офицеры просили увести ихъ оттуда; не взирая на крайнее утомленіе, двинулись дальше и остановились въ селѣ Крымъ. То фальшивое положеніе, въ которомъ добровольцы находились постоянно въ отношеніи «внѣшняго врага», угнетало ихъ чрезвычайно. Послѣдняя боевая неудача еще болѣе понизила настроеніе.

Дроздовскій счелъ необходимымъ собрать добровольцевъ и снова побесѣдовать съ ними. Коснулся и больного вопроса о причинахъ неудачи:

— Реорганизація необходима. Смѣна нѣкоторыхъ начальниковъ, проявившихъ отсутствіе распорядительности и личнаго примѣра, также необходима. О себѣ-же отчетъ я дамъ лишь своему начальнику — тому, къ которому направлены всѣ наши помыслы, наши стремленія... Начинается воскресеніе Россіи... Вновь обращаюсь къ вамъ: не падайте духомъ!

А черезъ день на горизонтъ опять просвътлъло: пришло извъстіе о взятіи донцами Новочеркасска. Тяжелыя потери 22-го получили нъкоторое моральное оправданіе: бой этотъ, хотя и неудачный, отвлекъ несомнънно большія силы отъ Новочеркасска и избавилъ донцовъ отъ перспективы получить свою столицу... изъ рукъ нъмцевъ.

Въ тотъ же день Дроздовскій двинулся къ Новочеркасску, и 25-го передовыя части его подоспъли туда, какъ я уже говорилъ, въ самый критическій для донцовъ моментъ. Авангардная батарея открыла огонь во флангъ наступавшему противнику, броневикъ връзался въ самую гущу непріятельскихъ резервовъ, внеся смятеніе и смерть въ ряды большевиковъ, разсъявшихся по всему полю. Казаки, ободренные успъхомъ, перешли въ контръ-атаку и на разстояніи 15 верстъ преслъдовали бъгущаго врага.

Къ вечеру Дроздовцы входили стройными рядами въ Новочеркасскъ, восторженно привътствуемые жителями. Вмъстъ съ весенними цвътами, которыми забрасывали добровольцевъ, на нихъ повъяло лаской и любовью многотысячныхъ толпъ народа, запрудившихъ всъ улицы освобожденнаго города.

\* \*

«25 апръля — писалъ въ своемъ приказъ Дроздовскій —, части евъреннаго мнъ отряда вступили въ Новочеркасскъ... въ городъ, который съ первыхъ дней возникновенія отряда былъ нашей завътной цълью... Теперь я призываю васъ всъхъ обернуться назадъ, вспомнить все, что творилось въ Яссахъ и Кишиневъ, вспомнить всъ колебанія и сомнънія первыхъ дней, всъ нашептыванія и запугиванія окружавшихъ васъ малодушныхъ. Пусть же послужитъ вамъ примъромъ, что только смълость и твердая воля творятъ большія дъла... Будемъ же и впредь въ грядущей борьбъ ставить себъ смъло цъли и стремиться къ достиженію ихъ съ желъзнымъ упорствомъ, предпочитая славу и гибель позорному отказу отъ борьбы; другую же дорогу предоставимъ всъмъ малодушнымъ и берегущимъ свою шкуру».

Въ тотъ же день Дроздовскій отправиль донесеніе командующему Добровольческой арміси: «Отрядь... прибыль нь Наше распоряженіе... отрядь утомлень непрерыйнымъ походомъ... но ть случку, необходимости готовъ къ бою сейчасъ. Ожидаю приказаній...»

#### ГЛАВА ХХХІ.

Нъмецкое нашествіе на Донъ. Связь съ внъшнимъ міромъ и три проблемы: единство фронта, внъшняя "оріентація" и политическіе лозунги.

## Итоги Перваго Кубанскаго похода.

Положеніе донской столицы значительно окръпло. Въ области, какъ доносиль Кисляковъ, было хорошее настроеніе и много хорошаго матеріала; по общему признанію не хватало лишь кръпкой воли и надлежащей организаціи. Походный атаманъ, генераль Поповъ — человъкъ вялый и неръшительный не пользовался авторитетомъ; «временное правительство», образовавшееся еще въ дни перваго налета на Новочеркасскъ, во главъ съ правымъ демагогомъ есауломъ Яновымъ, не чувствовало почвы подъ ногами и, принимая въ свой составъ прибывающихъ въ городъ членовъ круга, обратилось въ многоголовый «совдепъ». Ръшеніе всъхъ важнъйшихъ вопросовъ откладывалось, и всъ надежды возлагались на «Кругъ спасенія Дона», который долженъ былъ собраться изъ представителей возставшихъ станицъ и казачьихъ дружинъ къ 29-му апръля.

Изъ новочеркасскихъ впечатлъній и разговоровъ, изъ взаимоотношеній съ задонскими военными властями понемногу, однако, начало выясняться, что надежды на объединеніе противо-большевистскихъ силъ для дальнъйшей борьбы становятся все болье проблематичными.

Кисляковъ, сдѣлавшій нѣкоторые шаги передъ «временнымъ правительствомъ» въ этомъ направленіи, доносиль:

«Правительство и атаманъ не считаютъ возможнымъ подчиненіе донской арміи командующему Добровольческой арміей. Мотивы такого рѣшенія — крайнія опасенія, что такое подчиненіе не своему (казачьему) генералу можетъ послужить поводомъ къ агитаціи, которая найдетъ благопріятную почву среди казаковъ. Заявляютъ, что приходъ нашей арміи на Донъ крайне желателенъ и что совмѣстныя дѣйствія съ казаками послужатъ къ укрѣпленію боевого духа послѣднихъ. Словомъ отъ подчиненія отказываются, «уніи» весьма хотятъ».

Къ сожалѣнію «унія» имѣла уже свою печальную исторію въ декабрѣ — февралѣ 1917—1918 г. г. и, какъ идея чужеродная военной организаціи, не предвѣщала ничего хорошаго въ будущемъ.

77 T

Послѣ отступленія Дроздовцевъ, Ростовъ погрузился опять въ холодное отчаяніе. Но паника среди совътских в вастей не уличнеь Они лихорадочно экакуировали городь эшетоны съ краснов твац, во военными запасами и награбленнымъ имуществомъ тянулись безослановочно за Донъ.

И когда 25-го напуганные ростовскіе жители, удивленные наступившей тишиной, выглянули на улицу, они увидѣли съ изумленіемъ, многіе съ горькимъ разочарованіемъ, марширующія по улицамъ колонны... людей въ каскахъ.

То вступала въ Ростовъ головная дивизія 1-го германскаго корпуса.

Это событіе, словно ударъ грома среди прояснившагося было. для насъ неба, поразило своей неожиданностью и грознымъ значеніемъ. Малочисленная Добровольческая армія, почти липсиная боентю припасовъ, становилась лицомъ къ лицу одновременно съ двумя враждебными факторами — совътской властью и нъмецкимъ нашествіемъ, многочисленной красной гвардіей и корпусами перьоклассной европейской арміи. Этотъ чужеземный врагъ быль страшенъ скоимъ без доннымъ національнымъ эгоизмомъ, своимъ полнымъ отръшеніемъ оть общечеловъческой морали; онъ съ одинаковымъ цинизмомъ жатъруку палача въ Брестъ-Литовскъ, обнадеживалъ жертву въ Моский и Кіевъ и вносилъ растлъніе въ душу народа, чтобы вывести его надодно изъ строя столкнувшихся міровыхъ силъ.

Какія еще новыя б'єды несетъ съ собой его приходъ?

Донская делегація, посланная «временнымъ правительствомъ» въ Ростовъ, была принята начальникомъ штаба нъмецкой дишлай, имежду нимъ и донцами произошелъ знаменательный разговоръ:

Донцы: — Съ какой цѣлью и по какимъ соображеніямъ нѣмцы вторглись на территорію Дона?

Нѣмецъ: — Политическія соображенія неизвѣстны, но по стратегическимъ соображеніямъ приказано занять Ростовъ и Батайскъ, чтобы обезпечить Украину от в большевиковъ удержаніемъ этого важнаго желѣзнодорожнаго узла.

Донцы: — Ростовъ находится на территоріи Дона, права коего слъдовательно нарушаются вами...

*Нъмцы:* — О границахъ Дона съ Украиной вамъ надлежитъ договариваться съ послъдней.

Д.: Пойдете ли вы на Новочеркасскъ?

*Н.*: Такого приказанія у насъ нѣтъ, а, если получимъ, то Новочеркасскъ займемъ. Не будетъ ли открыто партизанскими отрядени враждебныхъ дѣйствій противъ нашихъ войскъ?

Д.: Такого распоряженія не отдавалось, почему до выясненія вопроса съ Украиной такія дъйствія должны разсматриваться, какъ не основанныя на распоряженіяхъ высшей военной власти Дона.

Д.: Признаете ли суверенныя права Дона?

Н.: Да, признаемъ Донъ штатомъ (?).

Д.: Какова организація власти на Украинъ?

*Н.*: Власть полномочнаго гетмана Скоропадскаго, усмотрѣніемъ коего назначаются министры. Украинѣ запрещено проводить соціалистическія начала. Земля возвращена помѣщикамъ не свыше извѣстной нормы. Приказано всѣмъ засѣять поля.

Д.: Признается-ли за Украиной право рѣшать вопросъ о войнѣ и миръ?

А.: Да, но не противъ Германіи.

Далѣе нѣмцы говорили, что они дѣйствуютъ въ союзѣ съ каза-ками, ибо дѣйствуютъ совмѣстно противъ красной гвардіи.

Д.: Почему вы двигаетесь на Донъ, заключивъ миръ съ Россіей?

*Н.*: Мы признаемъ Брестскій договоръ, но правительство комиссаровъ не исполняетъ своего обязательства о разоруженіи красной гвардіи, противъ которой мы и идемъ. Признаетъ ли себя Донъ самостоятельной республикой?

Д.: Мы признаемъ себя частью Россіи, но не признаемъ больше-

вистскаго правительства.»

Изъ этого разговора трудно было еще уяснить себъ ближайшія перспективы: сохранятъ ли нъмцы въ отношеніи Добровольческой арміи нейтралитетъ, пойдутъ ли на насъ войною или предоставятъ намъ мъряться силами съ большевиками только для того, чтобы съ холоднымъ, въскимъ расчетомъ на костяхъ и крови русскихъ построить себъ свободный путь къ морю, хлъбу и нефти.

Политическая обстановка была запутана до крайности. Будущее темно. Но наказъ, данный мною генералу Кислякову, совершенно ясенъ:

— Ни въ какія сношенія съ командованіемъ враждебной Россіи державы не вступать.

\* \*

Всталъ передо мной еще одинъ вопросъ.

Въ серединъ апръля, почти одновременно прівхали изъ Москвы въ армію полковники Страдецкій и Голицынъ\*). Первый былъ командированъ въ столицу для связи съ московскими организаціями еще въ января 1918 г. изъ Ростова, второй — бывшій генераломъ для порученій при генералъ Корниловъ — посланъ былъ кажется въ Астрахань, но въ виду ея паденія попалъ также въ Москву.

<sup>\*)</sup> Нѣсколько щтриховъ для характеристики дѣятелей смутнаго времени: Голицынъ доложилъ мнѣ, что вывезъ семью генерала Корнилова въ Москву, гдѣ она проживаетъ инкогнито и въ полной безопасности вмѣстѣ съ его семьей. За это былъ обласканъ и награжденъ изъ скромной добровольческой казны. Затѣмъ уѣхалъ и объявился въ Сибири генераломъ, занимая потомъ высокіе командные посты въ арміи адмирала Колчака. Оказалось впослѣдствіи, что семья Корнилова осталась тогда на Кавказѣ въ тяжеломъ, почти безвыходномъ положеніи.

Голицынъ увърялъ, что Москиа совсъмъ не интересуется Ютомъ и въ частности - Корниловской арміей , что тамъ илетъ борьба поли тическихъ долуштовъ и виблинихъ оріситацій и ибкоторая мъстная концентрація силь, совершенно не склонныхъ къ подчиненно указаніямъ Юга. Страдецкій, наоборотъ, рисовалъ картину разбросанной ишроко по Россіи съти актипныхъ яческт, отчасти подчиненныхътайной организаціи, въ которой онъ игралъ видную роль, отчасти самостоятельныхъ. Но что тъ и другія считаютъ себя всецъло въраспоряженіи командованія Добровольческой арміи, вполнъ полготовлены къ выступленію и ожидаютъ только приказа...

Мнѣ показались нѣсколько сомнительными серьезность, сила и вліяніе организаціи, и, во всякомъ случаѣ, я не счелъ возможнымъ, не имѣя яснаго представленія о внутреннемъ положеніи страны, указывать времена и сроки. Предложилъ лишь, въ подтвержденіе предыдущихъ инструкцій, продолжать организацію на мѣстахъ, пользуясь всякимъ случаемъ, чтобы стягивать силы къ намъ на Донъ. Единственнымъ безошибочнымъ моментомъ выступленія надлежало считать приближеніе къ данному раіону Добровольческой арміи.

Много позднѣе я узналъ, что разговоръ шелъ о «Союзѣ защиты Родины и свободы», возглавляемомъ Савинковымъ — обстоятельство, которое Страдецкій утаилъ отъ меня. И что эта организація въ половинѣ зиръля не имъла еще рѣшительно никакого реальнаго значенія.

Тъмъ не менъе докладъ поставилъ на очередь вопросъ о необходимости сказать во всеуслышаніе слово отъ арміи, тъмъ болъе, что само бытіе ея въ послъднее время среди широкихъ круговъ русскаго общества вызывало сомнъніе.

Въ Лежанкъ подъ громъ непріятельской артиллеріи я составляль свое первое политическое обращеніе къ русскимъ людямъ:

### Отъ Добровольческой арміи.

«Полный развалъ армін, анархія и одичаніе въ странь, предательство народныхъ комиссаровъ, разорившихъ страну до тла и отдавшихъ ее на растерзаніе врагамъ, привело Россію на край гибели.

Добровольческая армія поставила себѣ цьлью спасеніе Россіи путемъ созданія сильной, патріотической и дисциплинированной арміи и безпощадной борьбы съ большевизмомъ, опираясь на всѣ государственно мыслящіе круги населенія.

Будущихъ формъ государственнаго строя руководители арміи (генералы Корниловъ, Алексъевъ) не предръщали, ставя ихъ въ зависимость отъ воли Всероссійскаго Учредительнаго Собранія, созваннаго по водвореніи въ странъ правового порядка.

Для выполненія этой задачи необходима была база для формированія и сосредоточенія силь. Въ качествъ таковой была избрана Донская область, а впослъдствіи, по мъръ развитія силь и средствъ

организаціи, предполагалась вся территорія т. н. Юго-Восточнаго союза. Отсюда Добровольческая армія должна была идти историческими путями на Москву и Волгу...

Расчеты, однако, не оправдались...»

Указавъ далѣе мотивы нашего «исхода» съ Дона, и, сдѣлавъ краткій очеркъ перваго кубанскаго похода, я заканчивалъ:

«Предстоитъ и въ дальнъйшемъ тяжелая борьба. Борьба за цълость разоренной, уръзанной, униженной Россіи; борьба за гибнущую русскую культуру, за гибнущія несмътныя народныя богатства, за право свободно жить и дышать въ странъ, гдъ народоправство должно смънить власть черни.

Борьба до смерти.

Таковъ взглядъ и генерала Алексѣева, и старшихъ генераловъ Добровольческой арміи (Эрдели, Романовскаго, Маркова и Богаевскаго), таковъ взглядъ лучшей ея части. Пусть силы наши не велики, пусть вѣра наша кажется мечтаніемъ, пусть на этомъ пути насъ ждутъ новыя терніи и разочарованія, но онъ — единственный для всѣхъ, кто преданъ Родинъ.

Я призываю всѣхъ, кто связанъ съ Добровольческой арміей и работаетъ на мѣстахъ, въ этотъ грозный часъ напречь всѣ силы, чтобы немедля сорганизовать кадры будущей арміи и, въ единеніи со всѣми государственно-мыслящими русскими людьми, свергнуть гибельную власть народныхъ комиссаровъ.

Командующій Добровольческой арміей Генералъ-лейтенантъ Деникинъ».

23-го въ Егорлыцкой я познакомилъ съ «обращеніемъ» генерала Алексѣева и старшихъ начальниковъ арміи, находившихся въ станицѣ. «Обращеніе» не вызвало никакихъ возраженій, и штабъ послалъ большое количество напечатанныхъ въ походной кубанской типографіи экземпляровъ его для распространенія въ Ростовъ, Кіевъ, Москву и далѣе по Россіи.

Прошло дня два. Заходитъ ко мнъ генералъ Марковъ и смущенно докладываетъ:

— Среди офицерства вызываетъ толки упоминаніе воззванія о «народоправствъ» и объ «Учредительномъ Собраніи»...

> \* \* \*

Я только намѣтилъ здѣсь три капитальнѣйшихъ вопроса, вставшіе передо мной въ ихъ элементарномъ отраженіи — тогда въ глухой донской станицѣ, при первомъ общеніи съ внѣшнимъ міромъ: единство фронта, внѣшняя «оріентація» и политическіе лозунги.

Въ дальнъйшемъ ходъ событій эти вопросы разрастутся въ глубокіе внутренніе процессы, обволакивающіе «бълое движеніе» и въ значительной мъръ лишающіе его единства, ясности и, слълокательно, необходимой силы.



Освобожденіе Новочеркасска дало мнѣ, наконецъ, возможность отправить туда раненыхъ. Хотя власти приняли ихъ тамъ не особенно ласково, заявивъ, что предпочли бы видѣть полкъ здоровыхъ добровольцевъ... хотя много еще пришлось имъ испытать невзгодъ въ обѣднѣвшихъ и разоренныхъ донскихъ лазаретахъ, но все это быле

несравнимо съ тѣмъ, что они вынесли въ походѣ, и казалось счастьемъ.

Въ Егорлыцкой арміи предстояло еще одно испытаніе. Послѣ всѣхъ переживаній тяжелаго похода у всѣхъ наступила нѣкоторая реакція; многихъ тянуло къ Ростову и Новочеркасску, гдѣ остались родные и близкіе; многимъ просто смертельно хотѣлось отдохнуть и отрѣшиться на время отъ острыхъ впечатлѣній боя.

Между тѣмъ, новая политическая обстановка, допускавшая самыя неожиданныя возможности, съ необыкновенной остротой ставила вопросъ о полной необезпеченности арміи снабженіемъ, въ особенности боевыми припасами. Въ то-же время развѣдка упорно доносила объ огромномъ и хаотическомъ движеніи большевистскихъ эшелоновъ по линіи Ростовъ—Тихорѣцкая—Царицынъ, — движеніи, закупорившемъ всѣ узловыя станціи. Шло массовое перемѣщеніе военныхъ матеріаловъ, которые могли ускользнуть окончательно изъ нашихъ рукъ.

Приходилось организовать набътъ, чтобы пополнить истощенные запасы.

Назначилъ днемъ выступленія 25 апръля. Добровольцы поворчали немного и пошли безпрекословно.

Операція заключалась въ томъ, чтобы быстрымъ маршемъ захватить узловую станцію Сосыка на Кубани, въ тылу той группы большевиковъ, которая стояла противъ нѣмцевъ у Батайска; одновременно для обезпеченія и расширенія раіона захвата занять сосѣднія станціи Крыловскую и Ново-Леушковскую\*).

25 апръля Богаевскій со 2-й бригадой выступиль изъ Гуляй-Борисовки и взяль съ бою станицу Екатериновскую; главная колонна — бригады Маркова и Эрдели — сдълавъ 65 верстъ, заночевала въ Незамаевской, занятой безъ сопротивленія.

На разсвътъ 26-го Богаевскій, Марковъ\*) и Эрдели \*\*) атаковали тремя колоннами станціи Крыловскую, Сосыку и Ново-Леушковскую и, послъ горячаго боя съ большими силами и бронепоъздами большевиковъ, всъ три станціи были заняты. Много поъздовъ съ военными матеріалами попало въ наши руки. Въ ту же ночь я перешелъ съ колонной Маркова въ станицу Михайловскую, предполагая расширить нъсколько задачу къ съверу. Но бригада Богаевскаго встрътила уже упорное сопротивленіе большевиковъ, усилившихся подошедшими подкръпленіями; добыча не стоила бы новыхъ жертвъ. И я увелъ армію безъ всякаго давленія со стороны противника, развивавшаго только сильнъйшій артиллерійскій огонь, обратно на Донъ.

Увозили съ собой большую добычу: ружья, пулеметы, боевые припасы и обмундировальные матеріалы; уводили нѣсколько сотъ мобилизованныхъ кубанскихъ казаковъ.

<sup>\*)</sup> Общій фронтъ 33 версты.

<sup>\*\*)</sup> Средняя и лѣвая колонны сдѣлали въ этотъ день еще до 40 верстъ.

Дотжена, сказать откроленно, что наиссени боль серье невоудара на тыть тымь оо выпевистемизь вонскамы, которые презраждали путь нашествио измиевь на Каркато, не входицо тогда об човнамфренія: извращенная до нельзя русская дъйствительность рядила иной разъ разбойниковъ и предателей въ покровы русской національной идеи...

30 апръля армія стала, наконець, на отдыхъ въ двухъ пунктахъ: станиць Мечетинской сштабъ арміи и 2 я бригада) и Егор вацкой ста и конная бригады), прикрываясь засловами ото бо ваневиковъ и отъ... нъмцевъ.

Первын кубанскій походь—Анабазисті Лоброго влеской армін оконченъ.

Армія выступида 9 февраля и вернулась 30 апрыля, пробыва постоходѣ 80 дней.

Прошла по основному маршруту 1050 верстъ.

Изъ 80 дней — 44 дня вела бои.

Вышла въ составъ 4 тысячъ, вернулась въ составъ 5 тысячъ, пополненная кубанцами.

Начала походъ съ 600—700 снарядами, имъя по 150—200 патроновъ на человъка; вернулась почти съ тъмъ-же: все снабженіе для веденія войны добывалось цъною крови.

Въ кубанскихъ степяхъ оставила могилы вождя и до 400 начальшковъ и воиновъ; вывезла болъе полуторы тысячъ раненыхъ; много ихъ еще оставалось въ строю; много было ранено по нъсколько разъ.

Въ память похода установленъ знакъ: мечъ въ терновомъ

Издалека, из в Румынін на помощь Доорого вческом армін пришли новые бойцы, родственные ей по духу.

Два съ половиной года длилась еще ихъ борьба.

И тѣхъ немногихъ, кто уцѣлѣлъ въ ней, судьба разметала по свѣту: одни — въ рядахъ полковъ, нашедшихъ пріютъ въ славянскихъ земляхъ, другіе — за колючей проволокой лагерей — тюремъ, воздвигнутыхъ недавними союзниками, третьи — голодные и безпріютные — въ грязныхъ ночлежкахъ городовъ стараго и новаго свѣта.

И всѣ на чужбинѣ, всѣ «безъ Родины»...

Когда надъ бъдной нашей страной почіетъ миръ, и всеисцъляющее время обратить кровавую быль въ далекое прошлое, вспомнитърусскій народъ тъхъ, кто первыми поднялись на защиту Россіи отъкрасной напасти.



# ОПИСЬ СХЕМАМЪ

|                                                            | Стр. |
|------------------------------------------------------------|------|
| Эшелоны ген. Крымова на путяхъ къ Петрограду 29. 8. 1917 г | 70   |
| Занятіе нъмцами Моонзунда                                  | 124  |
| Походъ ген. Корнилова съ Текинскимъ полкомъ                | 152  |
| Наступленіе Каледина въ маѣ 1917 г                         | 163  |
| Положеніе къ концу января 1918 г                           | 185  |
| Стратегическое положеніе въ январъ 1918 г                  | 212  |
| Карта перваго Кубанскаго похода                            | 225  |
| 21 февраля                                                 | 236  |
| 4 марта                                                    | 244  |
| 6 марта ,                                                  | 252  |
| 10 марта                                                   | 263  |
| Кубанскій отрядъ 28 февраля — 11 марта                     | 271  |
| 15—17 марта                                                | 280  |
| Къ штурму Екатеринодара                                    | 286  |
| 16—25 апръля                                               | 321  |
| Походъ Дроздовцевъ                                         | 331  |
| 25—30 апрѣля                                               | 343  |



## опись иллюстраціямъ п тома

| Межл, странилами                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Полковникъ Корниловъ (1906 г.) 8 — 9                                  |
| Временное Правительство чествуеть теперала Корнилова 5 авт            |
| 1917 года                                                             |
| Генераль Корииловь вы Москвы                                          |
| "Конференція" георгіевских в мавалеров в                              |
| Главныя ворота Быховской тюрьмы 72 — 73                               |
| Быховская тюрьма (наружный фасадъ) 72 — 73                            |
| Быховская тюрьма (внутренній фасадь). Выходь на протулку 80 — 81      |
| <b>Быховская стража</b>                                               |
| Быховскіе узники                                                      |
| Генералъ И. П. Романовскій (†)                                        |
| Вь Быховской тюрьмы                                                   |
| а) Ген. Коринловь бесьдуеть съ офицерами                              |
| б) На прогулять                                                       |
| в) Новости                                                            |
| г) Три друга                                                          |
| д) — Сэръ Аладьинъ!                                                   |
| е) Ген. Лукомскій                                                     |
| ж) Пришла почта                                                       |
| 3) Дурные слухи                                                       |
| Генералъ Духонинъ (†)                                                 |
| <b>Текинцы</b>                                                        |
| Удостовъреніе, съ которымъ авторъ ъхалъ на Донъ 152 — 153             |
| Генералъ Калединъ                                                     |
| Большевистскіе д'вятели на Терек' (Минеральныя Воды) 176 — 177        |
| Курскій губернскій Совътъ народныхъ комиссаровъ І-го созыва 176 — 177 |
| Генералъ Корниловъ среди чиновъ Корниловскаго полка въ                |
| Новочеркасскъ. Полк. Нъженцевъ 192 — 193                              |
| Снимокъ группы Быховцевъ съ автографами, найденный въ боль-           |
| шевистской чрезвычайкъ                                                |

| Типы большевиковъ, участниковъ пытокъ и разстрѣловъ (Крымъ) | 208 - 209 |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Тоже                                                        | 208 - 209 |
| Знакъ, установленный въ память перваго Кубанскаго похода    | 224 — 225 |
| Полковникъ Тимановскій                                      | 232 — 233 |
| Офицеры первопоходники (въ походъ юнкера) 1-й батареи       | 232 — 233 |
| Генералъ Марковъ (†)                                        | 240 - 241 |
| Штабъ Автономова и Сорокина                                 | 249 250   |
| Мандатъ на соціализацію женщинъ (Екатеринодаръ)             | 249 250   |
| Генераль (въ походъ полковникъ) Кутеповъ                    | 256 — 257 |
| Генераль А. Богаевскій                                      | 272 - 273 |
| Подполковникъ Нъженцевъ (†)                                 | 288 — 289 |
| "Ферма" (комната ген. Корнилова)                            | 288 — 289 |
| Штабсъ-капитанъ Бетлингъ                                    | 296 — 297 |
| Полковникъ Міончинскій                                      | 296 — 297 |
| Мѣсто, гдѣ скончался генералъ Корниловъ                     | 296 297   |
| Снимокъ съ трупа генерала Корнилова, сдъланный большеви-    |           |
| ками въ Екатеринодаръ                                       | 304 - 305 |
| Факсимиле донесенія о смерти ген. Корнилова                 | 304 - 305 |
| Манифестація большевиковъ въ Екатеринодаръ                  | 304 - 305 |
| Разгромленный большевиками храмъ                            | 312 - 313 |
| Разгромленный большевиками буддійскій хуруль                | 312 - 313 |
| Полковникъ Дроздовскій (†)                                  | 320 - 321 |

# СОДЕРЖАНІЕ ВТОРОГО ТОМА

| ЛАВЫ  |                                                                                                                       | 1 .  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       | Предисловіе                                                                                                           | .5   |
|       | Расхожденіе путей революціи. Неизбѣжность переворота . Начало борьбы: генералъ Корниловъ, Керенскій и Савинковъ.      | 7    |
| 11.   | Коринловская "записка" о реорганизаціи армін                                                                          | 1.1  |
| Ш.    | Корниловское движеніе: тайныя организаціи, офицерство, рус-                                                           |      |
|       | ская общественность                                                                                                   | 25   |
| IV.   | Идеологія корниловскаго движенія. Подготовка выступленія.                                                             |      |
|       | "Политическое окруженіе." Трехсторонній "заговоръ."                                                                   | 35   |
| V.    | Провокація Керенскаго: миссія В. Львова, объявленіе странъ                                                            |      |
| 1.01  | о "мятежъ" Верховнаго главнокомандующаго                                                                              | 44   |
| V 1.  | Выступленіе генерала Корнилова. Ставка, военноначальники, союзные представители, русская общественность, организаціи, |      |
|       | войска генерала Крымова — въ дни выступленія. Смерть                                                                  |      |
|       | генерала Крымова. Переговоры о ликвидаціи выступленія.                                                                | 58   |
| VII.  | Ликвидація Ставки. Арестъ генерала Корнилова. Побъда Ке-                                                              |      |
|       | ренскаго — прелюдія большевизма                                                                                       | 73   |
| VIII. | Перевздъ "Бердичевской группы" въ Быховъ. Жизнь въ Бы-                                                                |      |
|       | ховъ. Генералъ Романовскій                                                                                            | 85   |
| IX.   | Взаимоотношенія Быхова, Ставки и Керенскаго. Планы буду-                                                              | 0.4  |
| v     | щаго. "Корниловская программа"                                                                                        | 94   |
| Λ.    | Результаты побъды Керенскаго: одиночество власти; постепенный захватъ ея совътами; распадъ государственной жизни.     |      |
|       | Внъшняя политика правительства и совътовъ                                                                             | 10.4 |
| XI.   | Военныя реформы Керенскаго—Верховскаго—Вердеревскаго.                                                                 | 10 1 |
|       | Состояніе армін въ сентябръ, октябръ. Занятіе нъмцами                                                                 |      |
|       | Моонзунда                                                                                                             | 117  |
| XII.  | Большевистскій переворотъ. Попытки сопротивленія. Гатчина.                                                            |      |
|       | Финалъ диктатуры Керенскаго. Отношеніе къ событіямъ                                                                   |      |
| VIII  | въ Ставкъ и Быховъ                                                                                                    | 129  |
| XIII. | Первые дни большевизма въ странъ и арміи. Судьба быхов-                                                               |      |
|       | цевъ. Смерть генерала Духонина. Нашъ уходъ изъ Быхова на Донъ.                                                        | 140  |
| XIV.  | Прівздъ на Донъ генерала Алексвева и зарожденіе "Алексв-                                                              | 170  |
|       | евской организаціи." Тяга на Донъ. Генералъ Калединъ.                                                                 | 156  |
|       |                                                                                                                       |      |

| XV.      | Общій очеркъ военно-политическаго положенія въ началѣ 1918 года Украины, Дона, Кубани, Съвернаго Кавказа и Закав-                                                                                                                                   |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                               | 167         |
| XVI.     | "Московскій центръ." Связь Москвы съ Дономъ. Прівздъ на Донъ генерала Корнилова. Попытки организаціи государственной власти на Югь: "тріумвиратъ" Алексвевъ — Корниловъ — Калединъ; "совътъ;" внутреннія тренія въ тріум-                           | 187         |
| ÝVII     | Формированіе Добровольческой арміи. Ея задачи. Духов-                                                                                                                                                                                               | 101         |
| 7X V 11. | ный обликъ первыхъ добровольцевъ                                                                                                                                                                                                                    | 195         |
| XVIII.   | Конецъ старой арміи. Организація красной гвардіи. Начало вооруженной борьбы совътской власти противъ Украины и Дона. Политика союзниковъ; роль чехо-словацкаго и польскаго корпусовъ. Бои Добровольческой арманизація правидни польскаго корпусовъ. |             |
|          | міи и донскихъ партизанъ на подступахъ къ Ростову и Но-                                                                                                                                                                                             |             |
| VIV      | вочеркасску. Оставленіе Добровольческой арміей Ростова                                                                                                                                                                                              | 209         |
| AIA.     | І-й кубанскій походъ. Отъ Ростова до Кубани: военный сов'єть въ Ольгинской; паденіе Дона; народныя настроенія; бой у Лежанки; новая трагедія русскаго офицерства                                                                                    | 224         |
| XX.      | Походъ къ Екатеринодару: настроеніе Кубани; бои подъ Березанкой, Выселками и Кореновской; въсть о паденіи Ека-                                                                                                                                      | 240         |
| YYI      | теринодара                                                                                                                                                                                                                                          | <b>24</b> 0 |
| AAI      | визмъ; штабъ арміи                                                                                                                                                                                                                                  | 249         |
| XXII.    | Походъ въ Закубанье: бой за Лабой и у Филипповскаго; тъ-                                                                                                                                                                                            |             |
|          | невыя стороны армейскаго быта                                                                                                                                                                                                                       | 258         |
| XXIII.   | Судьба Екатеринодара и Кубанскаго добровольческаго отряда; встръча съ нимъ                                                                                                                                                                          | <b>26</b> 8 |
| XXIV.    | Ледяной походъ — бой 15 марта у Ново-Дмитріевской. Дого-                                                                                                                                                                                            |             |
|          | воръ съ кубанцами о присоединеніи Кубанскаго отряда къ                                                                                                                                                                                              |             |
| 3/3/16   | арміи. Походъ на Екатеринодаръ                                                                                                                                                                                                                      | 275         |
| XXV.     | Штурмъ Екатеринодара                                                                                                                                                                                                                                | 285<br>298  |
| VYVII.   | Смерть генерала Корнилова                                                                                                                                                                                                                           | 290         |
| AAVII.   | тіе осады Екатеринодара. Бои у Гначбау и Медвѣдовской. Подвигъ генерала Маркова                                                                                                                                                                     | 303         |
| (XVIII.  | Походъ на востокъ — отъ Дядьковской до Успенской; тра-                                                                                                                                                                                              | 000         |
|          | гедія раненыхъ; жизнь на Кубани                                                                                                                                                                                                                     | 310         |
| XXIX.    | Возстанія на Дону и на Кубани. Возвращеніе арміи на Донъ                                                                                                                                                                                            |             |
|          | Бои у Горькой балки и Лежанки. Освобождение Задонья                                                                                                                                                                                                 | 317         |
|          | Походъ Дроздовцевъ                                                                                                                                                                                                                                  | 326         |
| XXXI.    | Нъмецкое нашествіе на Донъ. Связь съ внъшнимъ міромъ и                                                                                                                                                                                              |             |
|          | три проблемы: единство фронта, внъшняя "оріентація" и                                                                                                                                                                                               | 220         |
|          | политическіе лозунги. Итоги перваго кубанскаго похода                                                                                                                                                                                               | 338         |







